





# РУССКІЕ ПИСАТЕЛИ

ПОСЛЪГОГОЛЯ

ЧТЕНІЯ, РЪЧИ И СТАТЬИ

ОРЕСТА МИЛЛЕРА

Съ портретомъ и біографическимъ очеркомъ проф. И. А. Ш.ІЯПКИНА



TOMBI

и. с. тургеневъ. — о. м. достоевский



Изданіе шестое



ИЗДАНІЕ

Т-ВА М. О. ВОЛЬФЪ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Гостин. Дв., 18 в Невскій, 13 Кузн. Мость, 12 и Моховая, 22.





# товарищества м. о. вольфъ

Поставщековъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

С.-Петербургъ, Гостиный Дворъ, № 18. — Москва, Кузнецкій Мостъ. № 12.

имъются въ продажъ, между прочимъ, слъдующе

# РОМАНЫ И ПОВЪСТИ

# ЮРІЙ МИЛОСЛАВСКІЙ ИЛИ РУССКІЕ ВЪ 1612 ГОДУ

Историческій романъ въ 3-хъ частяхъ М. Н. Загоскина. Ц. 50 к., въ переплетв 1 р.—Роскописе изданіе для подарковъ, въ большомъ 8 д. форм. въ изящиомъ коленкоровомъ переплетъ —3 рубля.

### АСКОЛЬДОВА МОГИЛА

# москва и москвичи

Повъсть времен Владиміра Перваго. М. Н. Загоскина. Ц. 75 коп., въ переплетв 1 р. 25 коп.

部部

XC174

Записки Богдана Ильича Бѣльскаго. М. Н. Загоскина. Ц. 2 р. 50 к., въ изяща. коленкорсв. перепл. 3 р. 25 коч.

### КУЗЬМА ПЕТРОВИЧЪ МИРОШЕВЪ

Русская быль времень Гкатерины II. М. Н. Загоскина. II. 90 к., въ наящномъ коленкоровомъ переплетъ 1 р. 40 коп.

# ИСКУСИТЕЛЬ

# БАСУРМАНЪ

М. Н. Загоснина. Цена 40 коп., въ изящномъ коленкоровомъ переплет в

Историческій романь И. И. Лажечникова. Сърис. кн. И. Гугунава. Ц. 1 р. 50 к., въ изящи, перепл. 2 рубла.

# РУССЫЕ ВЪ НАЧАЛЪ XVIII-ГО СТОЛЪТІЯ

Историческій разскачь изъ времень единодержавія Петра Перваго. М. Н. Загоскина. Ц. 75 к., въ переплетв 1 руб. 25 коп.

# ЛЕДЯНОЙ ДОМЪ

# БРЫНСКІЙ ЛЪСЪ

Историческій романъ И. И. Лажучикова. Съ рисунками П. И. Полякова. Ц. 1 р. 50 к., въ наящномъ коленкоровомъ переплеть 2 рубля.

Историческій романъ наъ первыхъ годовъ царствованія Петра Великаго. М. Н. Загосина. Ц. 75 коп., въ переплетв 1 р. 25 коп.

# РОСЛАВЛЕВЪ ИЛИ РУССКІЕ ВЪ 1812 ГОДУ

Историческій романъ М. Н Загоскина. Ц. 90 к., въ переплетв 1 руб. 40 коп.

#### КУЗЬМА РОЩИНЪ

#### ТОСКА ПО РОДИНЪ

Историческая пов'ясть М.Н. Загоснина. Ц. 40 коп., въ переплет'я 75 коп.

Повъсть М. Н. Загоснина Ц. 75 к, в э

# РУССКІЕ ПИСАТЕЛИ послъ гоголя

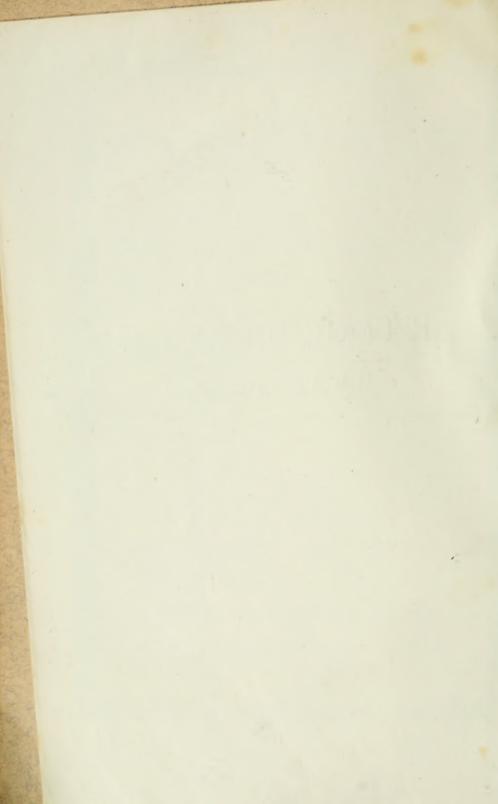





B. Amurg



# РУССКІЕ ПИСАТЕЛИ

# послѣ гоголя

ЧТЕНІЯ, РЪЧИ И СТАТЬИ

### ОРЕСТА МИЛЛЕРА

Съ портретомъ и бюгр финскимъ очеркомъ проф. И. А. Ш.ІЯПКИНА



LEMOT

И. С. ТУРГЕНЕВЪ. -- (). М. ДОСТОЕВСКІЙ

Изданіе шестое



ИЗДАНІЕ

Т-ВА М.О.ВОЛЬФЪ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

MOCKBA

Гостин. Дв., 18 в Невскій, 13 Кузн. Мостъ, 12 в Мохован, 22.





P6 3011 M52 t.1

# ОТЪ АВТОРА

Восьмильтній промежутокъ времени отделяеть настоящее издание отъ предыдущаго, вышедшаго подъ общимъ заглавіемъ монхъ «Публичныхъ лекцій» въ 1878 г. Много съ тъхъ поръ утекло воды. Мнъ пришлось послъ того читать новыя публичныя лекціи и болье вдумчиво, какъ мит кажется, отнестись въ нихъ ко многому. лекціи посвящены были Ө. М. Достоевскому, передъ которымъ я считалъ себя виноватымъ, въ чемъ и признался въ некрологъ его, напечатанномъ мною въ «Русской Мысли» (мартъ 1881 г.). «Я недавно перечелъ, сказано было тамъ, мой отзывъ о «Бѣсахъ» и нашель въ немъ не что иное, какъ общее мъсто съ казенно-либеральнымъ оттънкомъ. Тутъ-же я поняль и односторонность мосго тогдашняго взгляда на «Преступленіе и наказаніе»... Я все еще быль тогда, такъ сказать, въ переходномъ періодъ, и это выразилось въ монхъ лекціяхъ обиліемъ общихъ мѣстъ. А Өедоръ Михайловичь именно ихъ-то и не могъ выносить. Дтло въ томъ, что въ нихъ сказывается не одна недодуманность, но и недостатокт характера».

РУССКІЕ ПИСАТЕЛИ, Т. І.

Вивсто тват двухъ лекцій, которыя посвящены были Достоевскому въ двухъ прежнихъ изданіяхъ, въ настоящемъ помъщены цёлыхъ пять, посвященныхъ его дёятельности вообще, сверхъ же того еще и другія лекцій, посвященныя отдельнымъ ся сторонамъ, а также двъ ричи и дви статьи. Такія-же точно пополненія позднийшими чтеніями, різнами или статьями внесены и въ отдълы, посвященные И. С. Тургеневу и Л. И. Толстому (обзоръ дъятельности М. Е. Салтыкова пополненъ тъмъ, что имъ написано было съ 1878 г., хотя я нигдъ не читаль и инчего не нечаталь о немь съ тъхъ поръ). За то изъ настоящаго изданія исключено то, что посвящено было въ прежнихъ И. А. Некрасову, такъ какъ я имбю въ виду включить его современемъ въ особый трудь о нашихъ писателяхъ въ стихотворной формъ послѣ Пушкина и Лермонтова (что составляло предметъ задуманныхъ мною въ прошломъ году публичныхъ лекцій, которыхъ прочитано было всего три).

Соотвѣтственно сдѣланнымъ въ настоящемъ изданіи измѣненіямъ ему дано и другое заглавіе, и оно выходитъ въ двухъ частяхъ, вслѣдъ за которыми, подъ тѣмъ-же заглавіемъ, удобно могутъ появляться въ свѣтъ и дальнѣйшія. Поживемъ — поработаемъ ¹).

Ор. Миллеръ.

28-го іюла 1886 г.

<sup>1)</sup> Цитаты приведены у меня безъ указанія страниць, такъ какъ это не было бы удобно при различныхъ изданіяхъ разбираемыхъ мною писателей. Но въ разборѣ «Брать въ Карамазовыхъ такія указанія есть, при чемъ я имѣю въ виду полное собраніе сочиненій О. М. Достоевскаго въ 14 томахъ. Такія же указанія есть п въ статьѣ, посвященной послѣднему (ХІІ-му) тому сочиненій гр. Л. Н. Толочого, и еще кое-гдѣ.

#### нъсколько словъ

#### О ГОГОЛЪ И КРИТИКЪ ГОГОЛЕВСКАГО ПЕРІОДА

(вмъсто введенія).

Гоголь окончательно водвориль въ русской литературѣ то, въ чемъ она такъ долго нуждалась, но что ей далось не легко. Въ русской литературъ такъ долго преобладало направленіе, чуждое жизни. Оно неизмінно въ ней сохраналось не только при долгосрочномъ вліяніи на насъ Византіи, вовсе не подходившей къ намъ ни по возрасту, ни по своимъ, неподдавшимся христіанству, бытовымъ и культурнымъ основамъ, но и при позднъйшей, все болье и болье учащавшейся, смыть различныхъ постороннихъ вліяній. Въ этомъ смысль у насъ постоянно господствовала схоластика, хотя собственно такъ-называемое схоластическое направление пришло къ намъ заднимъ числомъ изъ западной Европы уже на смѣну заматерклому византійству. Такъ-называемое схоластическое направление замѣнилось псевдо-классицизмомъ; въ сущности-же оно продолжало существовать и въ этой новой литературной школь со всьми ея героями, не имьющими ничего общаго не только съ нашею жизнью, но даже п съ жизнью какой-либо определенной страны. Затемъ совершился переходъ къ сентиментальному направлению. дъланнымъ слезамъ, дъланнымъ чувствамъ, къ изображенію житья-бытья нашихъ русскихъ простолюдиновъ въ

илиллическомъ блескв настушеской Аркадін-та-же старая ложь, тоть-же вачный разладъ съ дайствительностью! Затьмь настала пора романтизма съ его заоблачными мечтами, съ его удаленіемь въ глубь чужой средневѣковой поры и вообще въ отдаленную глубь временъ. Но даже и нозже, у Пушкина, этого великаго провозвъстника новаго направленія, жизненнаго и правдиваго, даже и у него старая закваска порою сказывается еще въ видъ того художническаю квізтизма (покоелюбія), который запирался въ своемъ самодовольномъ я и среди этой привольной пустыни не хоттль уже знать ничего о «житейскихъ волиеніяхъ». Но издавна уже, съ другой стороны, начинаетъ просачиваться и иная струя, струя жизненная, правдивая. Она сказывается во многихъ мъстахъ нашей лътописи, запечатлънныхъ свъжестью красокъ нашей родной действительности, въ горячо затрогивающей современность чисто христіанской проповіди нікоторыхъ духовныхъ писателей, въ стремлении пѣвца Игорева пѣть «но былинамъ своего времени», въ его глубокомъ горѣ о розин въ родной землъ, она сказывается въ яркой прямоть посланія архіенископа Вассіана къ Іоанну III и писемъ Куроскаго къ Грозному, въ прямо христіанскомъ дух в посланія заволжених старцевь къ одному изъ столповъ нашего византійствующаго фанатизма. Позже мы видимъ ту-же живую струю и въ той вёрной картинё нашихъ до-Петровскихъ порядковъ, которую рисуетъ смѣлое перо самоучки Посошкова, и въ различныхъ запискахъ по современнымъ вопросамъ великаго Ломоносова. Та-же струя сказывается въ сатирѣ Кантемира, Фонвизина и Новикова, въ лирическомъ сатиризмѣ Державина, неожиданно и пріятно изумившемъ тогдашнюю публику, утомившуюся отъ прежнихъ надутыхъ одъ. Въ XIX в. струя эта расширяется въ комедін Грибойдова, въ басняхъ Крылова, въ полныхъ жизненной правды картинахъ русскаго быта у Пушкина и у Лермонтова. По окончательно пробивается эта струя и становится цёлымъ могучимъ потокомъ, потокомъ, захватывающимъ почти всю нашу литературу, - уже со временъ Гоголя.

Кто не знаетъ Гоголя? Кто не помнитъ его типовъ? Кто не помнить, между прочимь, его «очаровательнаго» Манилова, въ составъ котораго «было черезъ-чуръ много передано сахара»; кто не помнитъ этого милаго человъка, который такъ любиль мечтать о томъ, «какъ было-бы хорошо, если-бы вдругъ отъ дома провели подземный ходъ, или черезъ прудъ выстроить каменный мостъ, по объимъ сторонамъ котораго стояли-бы лавки, и чтобы въ нихъ сидёли купцы и продавали мелкіе товары, необходимые для крестьянь», а между тёмь, при его сентиментальномъ ничегонедалании, временщикъ-приказчикъ выжималъ сокъ изъ тъхъ-же крестьянъ. Всъ у Манилова — самые добрые, самые достойные люди. Въ разрядь этихь добрайшихь и достойнайшихь людей пональ, какъ извъстно, и самъ Павель Ивановичъ Чичиковъ. Маниловъ готовъ, на словахъ по крайней мъръ, отдать половину состоянія, чтобы хоть сколько-нибудь усвоить себъ высокія душевныя качества Павла Ивановича. Извъстно, что даже намекъ на покупку мертвыхъ душь только на-время смущаеть прекраснодушно глядящаго на все, вполнъ довърчиваго Манилова. Павлу Ивановичу достаточно сказать, что это вовсе не будетъ вредить интересамъ Россіи, что онъ самъ благоговфетъ передъ закономъ, что онъ не даромъ во все продолжение своей жизни много страдаль за правду: Маниловъ въритъ всему, и, согласившись на продажу мертвыхъ душъ, думаеть о томъ, какъ-бы было пріятно пофилософствовать съ Павломъ Ивановичемъ подъ тѣнью вяза и какъ-бы «ихъ за эту трогательную дружбу само начальство отличило и пожаловало генералами». Но почему-же мы вспомнили именно этотъ встмъ известный типъ? А потому, что Гоголевскіе типы имѣли самое широкое значеніе; онъ и самъ вёдь указываеть на это въ пояснительныхъ замёткахъ къ своему «Ревизору». Дъло въ томъ, что такимъ Маниловымъ, такимъ сладкимъ, все въ розовомъ цвътъ рисующимъ себѣ Маниловымъ оставалась долгое время и русская литература. Гоголь уничтожиль разъ навсегда маииловщину въ русской литературъ.

Правда, впослъдствін, подъ вліяніемъ особыхъ обстоятельствъ, особыхъ явленій своей внутренней жизни, онъ было пытался самъ до ийкоторой степени воскресить эту самую маниловщину на ийкоторыхъ страницахъ своей злонедучной «Переписки съ друзьями»; но это, къ счастью, не удалось ему. Публика, привътствовавшая съ такимъ сочувствиемъ его прежнія произведенія, отвернулась отъ постылой маниловщины. Критика, въ лицъ своего даровитьйшаго представителя, Бълинскаго, ополчилась на Гоголя именно за его «Переписку». Къ сожалѣнію, въ лучшую пору литературной даятельности Гоголя самъ Бълинскій еще не быль вполит въ состояніи оцтинть ее во всей глубиив ея значенія. Критика Белинскаго, какъ извъстно, прошла черезъ нъсколько видовъ развития. Но въ свой поздивнини, наиболве жизненный видъ, тотъ, который запечатлёнъ общественным направлением, она перешла только тогда, когда Бёлинскимъ уже были разобраны прежнія и лучшія произведенія Гоголя, разобраны съ точки зрѣнія такъ-называемаго «искусства для искусства», притомъ-же подъ вліяніемъ и съ употребленіемъ терминовъ господствовавшей въ то время философской школы — гегеліанства. «Миргородъ» и «Ревизоръ» разобраны были Бълинскимъ еще въ эту пору; потомуто, при всей необыкновенной талантливости критика, эти произведенія Гоголя не могли быть оцінены имъ въ томъ смысль, въ какомъ-бы онъ несомнънно оцънилъ ихъ впоследствін, после совершившагося въ немъ поворота. Повъсти «Миргорода» и особенно «Ревизоръ» разсмотрѣны были Белинскимъ преимущественно съ точки зренія художнических в требованій соотвътствія идеи и формы, соразмфрности отдельных частей и т. п. Гегелевская-же терминологія привела критика къ тому, что вей ті уклоненія отъ разумной жизни, которыя, попадаясь на всякомъ шагу, стали у насъ едва-ли не господствующимъ явленіемъ, должны были признаваться призрачными. Такимъ образомъ, напримъръ, и самъ Сквозникъ-Дмухановскій, такъ и быощій въ глаза яркою выпуклостью своей живой личности, которая воспроизведена у Гоголя, такъ

сказать, съ плотью и кровью,—и онъ даже представлялся призракомъ, и это, разумѣется, не могло не мѣшать раскрытію настоящаго общественнаго смысла Гоголевскихъ произведеній. Затѣмъ уже совершился въ Бѣлинскомъ поворотъ, послѣ котораго его критика сдѣлалась по пренмуществу общественной. Но въ эту-то пору ему и не удалось уже возвратиться къ подробному разбору лучшихъ произведеній Гоголя. Къ этой порѣ относится краткій разборъ «Мертвыхъ душъ» въ томъ ихъ злополучномъ 2-мъ изданіи, въ предисловіи къ которому уже съ достаточною ясностью обозначилось то, что мы называемъ возрожденьемъ маниловщины у самого Гоголя.

Къ лучшей поръ Бълинскаго относится и оцънка «Переписки съ друзьями». Но надо помнить, что, кромѣ того, Бълинскій явился тогда и истолкователемъ общаго смысла того направленія, которое было внесено Гоголемъ въ русскую литературу. Оно называется у Бѣлинскаго «школой Гоголя», направленіемъ «натуральнымъ», въ смыслё его противоположности прежней литературной лжи во всёхъ ея видахъ. Въ натуральной школъ Бълинскій превозносилъ то, что, подъ ея вліяніемъ, «поэзія перестала безстыдно лгать, изъ дътской сказки превратилась въ быль, не всегда пріятную, отказалась быть гремушкою, подъ которую пріятно прыгать и засыпать». Бѣлинскій хвалиль въ натуральной школѣ и то, что она обнимаетъ весь челов вческій міръ, не гнушаясь никакими его углами; что она обращается ко всякаго рода людямъ и во всёхъ этихъ людяхъ умфетъ отыскать и выставить на видъ человфческія черты. Вотъ въ этомъ-то широкомъ смыслѣ школа Гоголя продолжается и до сихъ поръ. Господствующій литературный родъ, выдвинутый этой школой, есть, какъ извѣстно, «нравоописательная повѣсть». Съ другой стороны, Гоголь оставиль глубокій следь и на поприщё драматическомъ; послъ его знаменитой комедіи явились талантливые последователи, изъ ряда которыхъ особенно выдавался въ наше время Островскій. Но я рѣшился на этотъ разъ оставить въ сторонъ драматическую литературу послѣ Гоголя; русская комедія и вообще русская

драма посль Гоголя и Пушкина можетъ составить когданибудь предметъ особаго труда. Въ настоящее-же время, избирая собственно главныхъ представителей нашей нравоописательной повъсти и сатиры, я даже и ири такомъ ограничении моей задачи не берусь съ одинаковой подробностью разобрать и каждаго изъ выбранныхъ мною писателей.

Начально деятельности лучших наших представителей правоописательной повести являются такъ-называемые «сороковые года», славные вмёстё съ тёмъ и по своей критике, главный представитель которой до сихъ поръ еще остается у насъ незамёненнымъ. Счастливы были всё эти писатели, въ своемъ положеніи еще начинающихъ, счастливы тёмъ, что ихъ сразу привётствовала теплая, задушевная, вполнё честная критика Бёлинскаго, которая каждому таланту готова была воздать должное, которая, если часто и увлекалась, если, ради несогласія во вяглядё, и не вполиё оцёнивала тотъ или другой талантъ, то никогда не руководствовалась личностями.

Критика Бѣлинскаго въ то время достигла высшаго періода своего развитія, но достигла его, къ сожалѣнію, незадолго до его преждевременной смерти. Тѣ два направленія, которыя боролись въ Бѣлинскомъ, — направленіе чисто художническое и направленіе общественное, въ этотъ послѣдиій періодъ его дѣятельности вполиѣ примирились; одно стало только дополненіемъ другого. «Искусство, —говорилъ въ эту пору Бѣлинскій, —прежде всего должно быть некусствомъ, а потомъ уже оно можетъ быть выраженіемъ духа и направленія общества въ извѣстную эпоху». Развивая свою мысль, опъ доказывалъ, что послѣднее вполиѣ достижимо только въ томъ случаѣ, когда искусство вполиѣ искусство, потому что только тогда оно обладаетъ силою дѣйствительно уловить и воплотить въ своихъ созданьяхъ духъ времени.

«Многихъ увлекаетъ волшебное словцо направленіе, — говорилъ Бълинскій, — не понимаютъ, что въ сферъ искусства никакое направленіе гроша не стоитъ безъ таланта.

Самое направление должно быть не въ головъ только, а прежде всего въ сердцъ, въ крови пишущаго».

Но если направление должно быть въ крови, то оно оказывается неразрывно связаннымъ съ художникомъ какъ съ живыма человъкома, а живой человъкъ не можетъ не откликаться на явленія современной емудійствительности. Поэтому-то, — находиль Бѣлинскій, — и ошибаются тѣ, которые «хотять видьть въ искусствь какой-то умственный Китай, разко отдаленный точными границами отъ всего, что не искусство въ строгомъ смыслѣ слова». Вотъ въ эту-то пору, когда критические взгляды Ефлинскаго окончательно выяснились и опредёлились, начали свое поприще тѣ молодые тогда таланты, которые теперь

справедливо считаются у насъ первостепенными.

Одна сторона тогдашней нравоеписательной повъсти не могла быть, при тогдашних условіях в нашей печати, вполнъ выяснена критикой Бълинскаго; на эту сторону, особенно близкую его теплому сердцу, онъ могъ только дълать намеки. Такъ, напр., повъсти г. Григоровича «Антонъ Горемыка» Бълинскій даже не посвятиль полнаго разбора; онъ отозвался о ней совершенно кратко въ литературномъ обозрѣнін 1847 г. при чемълишь вообще указалъ на человѣчность, которою она пропитана. Только въ общей характеристикъ натуральной школы упоминается у него, въ видъ примъра, одно изъ дъйствующихъ лицъ Григоровича (при чемъ не поименовывается ни авторъ, ни самая повёсть); это именно тамъ, гдё онъ говоритъ о непріятномъ впечатлінін, производимомъ натуральной школой на тёхъ людей, которые привыкли смотрёть на книгу, какъ на особаго рода десертъ послъ вкуснаго обѣда. Представляя себѣ одного изъ подобныхъ людей, Бѣлинскій говоритъ между прочимъ: «Ему надобно было дать баль, срокь приближается, а денегь не было; управляющій его, Никита Өедоровичь, что-то замішкался высылкой. Но сегодня деньги получены, балъ можно дать; съ сигарой въ зубахъ, веселый и довольный, лежитъ онъ на дивань, и, отъ нечего дълать, руки его лъниво протягиваются къ книгъ. — Опять та-же исторія: проклятая

книга разсказываеть ему подвиги его Никиты Өедоровича, и сму-то, незнакомому ни съ какими человъческими чувствами, погучена судьба и участь всёхъ Антоновъ... Скорве прочь ее, скверную книгу!» Уже совершение невыясненнымъ осталось у Гжлинскаго содержание другой повъсти г. Григоровича — «Деревия». Тутъ, какъ извъстно, для препровожденія времени барыни, которая никогда не видала крестьянской свадьбы, супругу ея приходить въ голову выдать замужъ за перваго попавшагося крестьянина бідную сироту, и этимъ довершается рядъ тёхъ бёдствій, которыя испытала она съ самаго дътства. Извъстно, что когда, послъ свадьбы, молодые являются съ поклономъ, барыня замѣчаетъ, что у молодой очень печальный видь: но баринъ успоконваеть ее тъмъ, что у народа самый обрядъ требуетъ слезъ въ продолженіе цёлой недёли. Кто глубже Бёлинскаго могъ чувствовать все значение такихъ повъстей, кто былъ способнве его указать на то, что авторъ, идя по стопамъ Гоголя, ушелъ значительно дальше его въ правдивомъ воспроизведении народнаго быта? Гоголь, какъ извъстно, только косвенно указываль на язву крѣпостного права; прямого выставленья ея со всёми ея послёдствіями мы не видимъ у Гоголя. Но язва эта вполит раскрывается въ знаменитыхъ, сразу доставившихъ извъстность Туртеневу, «Запискахъ охотника». И именно эта-то ихъ сторона и не могла быть выяснена Бълинскимъ, который съ полнымъ сочувствіемъ привѣтствовалъ это произведеніе, но должень быль ограничиться однимь указаніемь на то, съ какой теплотой понимаетъ Тургеневъ «человъческое» въ народѣ.

Другія произведенія Тургенева, появившіяся при Бѣлинскомъ, не подавали уже такихъ большихъ надеждъ, какъ «Записки охотника». Ни «Андрей Колосовъ», личность котораго осталась не довольно выясненной, ни даже гораздо глубже задуманные и лучше выполненные «Три портрета 1) не могли еще дать понятія о томъ, чѣмъ дол-

<sup>1)</sup> Имъ большое значение придавалъ О. М. Достоевский, даже винивший Бълинскаго въ томъ, что онъ недостаточно оцфинлъ Тургенева.

женъ былъ сдёлаться Тургеневъ; но Бёлинскій, со свойственнымъ ему чутьемъ знатока, обратилъ вниманіе на тѣ стихотворныя произведенія Тургенева, которыя оставались потомъ забытыми и даже самимъ авторомъ считались, повидимому, недостойными помѣщенія въ пслномъ собраніи его сочиненій. Между тѣмъ, Бѣлинскій и въ этихъ опытахъ умѣлъ замѣтить задатки таланта, хотя

еще не попавшаго на настоящую свою дорогу.

Объ одной изъ Тургеневскихъ поэмъ, а именно о «Помѣщикѣ», Бѣлинскій справедливо, однако, замѣтилъ, что въ ней Тургеневъ нашелъ свой истинный родъ. «Поэма эта,—по опредѣленію критика,—легкая, живая, блестящая импровизація, исполненная ума, проніп, остроумія и граціи». Для насъ она должна представляться теперь прекраснымъ стихотворнымъ pendant къ «Запискамъ охотника»—какъ по своему бытовому значенію, такъ и по проходящей въ ней черезъ сатиру теплой грусти и непритязательному глубокомыслію. Стоитъ только вспомнить въ поэмѣ стихи:

> ...сильному не нужно счастья. О немъ не лумай... Но судьбѣ Не покоряйся; знай: въ борьбѣ Съ людьми таится наслажденье Неистощимое — презрѣнье.

Говоря о стихотворной повѣсти Тургенсва «Андрей», герой которой представляетъ существовавшій и до Тургенева типъ русскаго человѣка, поучившагося кое-чему, далеко не глупаго, но не знающаго, что предпринять, и отъ нечего дѣлать начинающаго видѣть всю цѣль жизни въ одной любви, Бѣлинскій страннымъ образомъ заявиль мнѣніе, будто бы изображать любовь «не въ талантѣ автора». Но что же тогда составляетъ прелесть «Параши», этой столь превознесенной Бѣлинскимъ поэмы Тургенева? Множество Тургеневскихъ повѣстей, появившихся уже послѣ Бѣлинскаго, конечно, окончательно говорятъ противъ критика.

Бѣлинскій обратиль вниманіе на стихотвореніе Тургенева «Разговоръ»; онъ призналь въ немъ звучный и сильный стихь, но вивсть съ темъ мысль несамостоятельную. Дъйствительно, съ перваго взгляда, это странное стихотворение поражаетъ какимъ-то запоздалымъ Байронизмомъ во вкусъ Козлова. Но въ старомъ отшельникъ, удалившемся въ пустыно отъ пеудачной любви, и гъ приходящемъ къ нему молодомъ человъкъ, разочарованномъ и махнувшемъ на все рукою, Тургеневъ тогда уже выставилъ два покельнія, взаимно упрекающія одно другое.

«Такъ будь же проклять ты на вѣкъ, Вольной безсильный человѣкъ... Я, грфшинкъ, здѣсь. одить, въ лѣсахъ Мечталъ о жеизни молодой, О повыхъ, сильныхъ племенахъ — Желалъ блаженныхъ, ясныхъ дией Землъ возлюбленной своей...»

Но молодой человѣкъ обращается къ нему самому съ такимъ упрекомъ:

> «Теперь я спрашиваю васъ, О предки наши! Что для насъ Вы сдълали? скажите намъ: Вотъ — нашимъ доблестнымъ трудамъ Влагодаря — смотрите — вотъ Насколько выросъ нашъ народъ... Чтожъ? отвъчайте намъ... Увы! Какъ ваши впуки — н. покой Въземысленный — спъщили вы Съ работы трудной, но пустой.

Въ этомъ сопоставленіи двухъ поколіній, въ формі, конечно, странной, уже устарілой, заключается какъ-бы программа многихъ послідующихъ произведеній какъ самого Тургенева, такъ и другихъ представителей нашей правоописательной повісти; но Білинскій, конечно, не могъ предвидіть появленія подобныхъ произведеній. Полноту творческой силы Білинскій виділь собственно въ Ф. М. Достоевскомъ и И. А. Гончарові, а это легко объясняется тімъ, что они сразу заявили себя такими крупными произведеніями, какъ «Бідные люди» и «Обыкновенная псторія». Что касается насъ, то, имітя уже

передъ глазами цёлый рядъ поздитйшихъ капитальных произведеній Тургенева, мы, конечно, не можемъ согласиться съ митнемъ Бѣлинскаго объ его способности собственно на физіологическіе очерки. Хотя повѣсти Тургенева, сравнительно съ большими романами Достоевскаго и Гончарова, могутъ представиться и теперь какъ бы очерками, но, въ сущности, оно только такъ кажется, и остаться при такомъ митніи можно только глядя съ витней стороны. Тургеневъ никогда не вдается въ мелкія подробности, но онъ умѣетъ выдѣлить изъ жизни своихъ героевъ нѣсколько такихъ моментовъ, которыми

ясно обозначается ихъ природа.

Бѣлинскій находиль также, что Тургеневъ можетъ изображать только то, что онъ видёль своими глазами и что предварительно изучаль, -чистаго творчества нашъ критикъ не признавалъ въ немъ. Мы въ настоящее время должны видоизмёнить это мнёніе въ томъ смыслё, что, дъйствительно, на Тургенева имъло большое вліяніе все, что происходить вокругь него; что онь быль вы высшей степени отзывчивъ на всѣ явленія современной жизни. Онъ следиль за нарождениемъ новыхъ типовъ, новыхъ направленій, онъ ихъ немедленно схватываль и воспроизводиль и, дъйствительно, могъ воспроизводить только то, что было у него на глазахъ. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ сталъ только рѣдко, и то не надолго, бывать въ Россіи, мы уже не находили въ его пов'єстяхъ воспроизведенія новыхъ явленій русской жизни. Если въ «Дымѣ» еще выказались многія современныя стороны, то это только такія, которыя Тургеневъ могъ непосредственно подматить въ своихъ соотечественникахъ въ Баденъ-Баденф. Позднъйшая крупная повъсть Тургенева «Вешнія воды», при удивительной художественности выполненія, только повторила старый типъ празднаго русскаго барича, проводящаго время въ сердечныхъ дѣлахъ, да и въ нихъ-то оказывающагося пошленькимъ. Именно такой писатель, какъ Тургеневъ, и не долженъ бы былъ покидать своего отечества, чтобы остаться художникомъ - льтописцемъ дальнъйшаго хода его внутренней жизни.

Со смертью Былинскаго для тёхъ писателей, которыхъ первое появление онъ такъ задушевно привътствоваль, а равно и для тёхъ, которые вскорё примкнули къ нимъ, наступали уже менфе благопріятныя времена. Наша критика, подъ вліяніемъ обстоятельствъ, становилась все менже и менже способною вникать въ самую сущность писателя, чтобы схватить въ немъ и выставить передъ читателями именно его самого, а затъмъ уже произносить надъ нимъ и свой приговоръ. Чуткость въ распознаваніи существенныхъ свойствъ писателя, это правда, безпрепятственно проявлялась у Ап. Григорьева-благодари его широкому, по часто за то не довольно определенному кругозору. По оригинальнаго критика слишкомъ также рано не стало. Онъ оставилъ по себф даровитаго последователя, но отъ него по преимуществу посчастливилось Л. Н. Толстому. Чемъ далее, тёмъ болёе становилось въ области нашей критики смутно и непріютно отъ идейнаго или, пожалуй, и совсёмь безъидейнаго произвола. Были, правда, и проблески лучшаго, но крайне не много. Такимъ образомъ и выходило, что «наша литература въ упадкѣ, что читать нечего», между тьмъ, какъ у насъ появлялись одно за другимъ такія произведенія, которыя обратили, паконецъ, на себя восторженное внимание иностранцевъ. Тутъ пришлось наконецъ и намъ спохватиться и повнимательнъе оглянуться на свое добро.

и. с. тургеневъ



# Біографическій очеркъ О. О. Миллера <sup>1</sup>). (1833—1889).

Оскаръ Миллеръ, сынъ таможеннаго чиновника Эстляндской губерніи Фридриха Миллера, родился 4 августа 1833 года въ городъ Гапсалъ. Рождение Оскара стоило жизни его матери (урожд. баронессъ Унгернъ-Штернбергь), а черезъ три года скончался и отецъ его, происходившій изъ шведскихъ выходцевъ въ Эстляндін. Круглый сирота былъ взять въ домъ бездѣтнымъ дядей своимъ Иваномъ Петровичемъ Миллеромъ, впоследствін генераль-лейтенантомъ (по артиллерін), а супруга его Екатерина Николаевна (урожд. Чирикова) сделалась Оскару второю матерью. Тъсная горячая любовь привязывала покойнаго профессора къ его тетушкъ, или, какъ онъ обыкновенно называлъ ее, матушкъ. Трогательно было видъть впоследствии, какъ немолодой уже профессоръ ухаживаль за своей пріемною матерью, самъ наливаль ей супь, откладываль лучшіе куски и безропотно выносилъ капризы больной старушки. «Отчего вы не женитесь?» — спрашивали его близкіе люди. — «Богъ знаетъ, какъ поладила-бы моя жена съ матушкой, — говорилъ онъ добродушнымъ тономъ, -- да и вообще людямъ, по-

PS'ECRIE ПИСАТЕЛИ. Т. I.



Пособіями служили: О. Ө. Миллерь, біографическій очеркь Б. Г. І'линскаго, Сиб. 1890. Очеркь научной дѣятельности проф. О. Ө. Милтера сост. И. Шляпвинъ Сиб. 1889. Памати О. Ө. Миллера (рѣчь въ Славянскомъ обществѣ И. Шляпвина. Слав. извѣстія 1889 № 51), рукописные дневники и письма О. Ө. Миллера, находящіеся у автора.

святившимъ себя общественной двятельности, лучше не жениться: это еще и Хомяковъ говорилъ—семья связываетъ».

Семья, въ которую попалъ четырехлётній Оскаръ, была совершенно русская. Иванъ Петровичъ былъ лютеранинъ, но измецкаго языка не зналъ и даже любилъ подеманваться надъ намиами. Катерину Николаевну ся пріемный сынь самъ характеризуеть (въ 1885 г.) такими словами: «при недостаткъ настоящаго образованія, она отличалась. однако, замѣчательнымъ природнымъ умомъ и тъмъ иутьемъ правды, которое заставляло ее, при всей властности ся привычекъ, а отчасти и ся характера, понимать всю мерзость крѣпостного права». Офицерскій кругь знакомства семьи Миллера съ ихъ разговоромъ и разсказы о святыхъ бѣдной старушки Вассы Савишны причудливо переплетались въ воображенін ребенка «и отсюда должно быть, —говоритъ О. Ө. въ своихъ воспоминаніяхъ, - и произошла та картина, которая мысленно носилась передъ моими глазами: это взятіе Цареграда ратью будущихъ русскихъ крестоносцевъ, во главѣ которыхъ находился не кто другой, какъ я самъ, святой Оскаръ Великій, какъ величалъ я себя въ ребяческомъ полетѣ своего разыгравшагося воображенія». Семья Миллеровъ, по условіямъ военной жизни, побывала въ Петербургѣ, Осташковѣ, Валдаѣ и наконецъ въ Вильнъ. Въ Вильнъ Миллеръ началъ учиться подъ руководствомъ гимназиста Ифминевича, о которомъ онъ вспоминалъ съ большою любовью. Мальчикъ издаваль рукописный журналь, писаль драматическія сцены, учился музыкъ, рисованію, гимнастикъ и верховой тадт. Рисовалъ онъ недурно: у меня сохранились копін масляными красками съ портретовъ Ванъ-Дейка. Въ Вильий было положено основание глубокому религіозному чувству и тъмъ высокимъ нравственнымъ требованіямъ къ себъ, которыми отличался покойный. Въ семьт часто бывалъ арх. Платонъ, впоследстви митрополить кіевскій, говорившій, что онъ за такого лютеранина, какъ Иванъ Петровичъ, отдалъ бы десять

православныхъ... Бывала семья и у архіепископа литовскаго Іосифа, возсоединителя уніатовъ. Чистый религіозный пламень охватиль душу маленькаго Оскара. «Христосъ, — разсуждаль я, — пострадаль, чтобы иску-пить человъческій родъ отъ внутреннихъ послъдствій гръхопаденія. Но внъшнія послъдствія его, бользни и бъдствія, до сихъ поръ остаются не искупленными. Надо, — представлялось мив, — чтобы опять кто-нибудь одина приняль на себя добровольно всё болёзни и всё бёдствія человічества. И воть мий страстно захотілось быть этимъ однимъ. Я сталъ молиться о томъ, чтобы меня постигли всевозможные недуги, всевозможные виды уродства и искалъченія, чтобы я быль всэми заброшень, всявдствіе моей ужасающей отвратительности, чтобы при этомъ я былъ также вполнъ лишенъ всякихъ матеріальныхъ средствъ и жилъ въ такомъ состояніи долго, долго, только бы ценою монхъ неимоверныхъ страданій куплено было прекращение всякихъ бользней и всякихъ бъдствій на земль. Я не переставаль молиться объ этомъ довольно долго и не повтрялъ такого моего настроенія рѣшительно никому». Рядомъ съ этимъ шелъ рядъ искушеній обычныхъ юности, но юноша не сдался... шалунъ и шутникъ, онъ вынесъ твердое убъждение, ни разу не поколебавшееся въ немъ до конца жизни, что «человѣкъ, что тамъ ни говори, не животное или, по крайней мъръ, не только животное». Въ одномъ изъ своихъ позднихъ стихотвореній Миллеръ прямо говорить:

> «За то, что юности кипучей Соблазново сладкихо я не знало, Молю, чтобъ сердца жаръ могучій Во мнъ по гробъ не остываль».

Такъ оно, какъ увидимъ, и случилось.

По перевздѣ изъ Вильны въ Варшаву, въ 1848 г., шестнадцатилѣтийй мальчикъ перешелъ въ православіе и и получилъ имя Ореста. «На самомъ дѣлѣ,—пишетъ Миллеръ,—это даже и не было переходомъ, а этимъ только придавалась внѣшияя форма тому, что существовало на

деле съ техъ поръ, какъ я себя помню». Въ Варшаве, среди учителей (). ()., особое вліяніе им'вль німецкій учитель А. Г. Илеве (родомъ жмудинъ). При чтеніи III иллера и вообще на урокахъ онъ старался пробудить въ ученикѣ философскую пытливость и политическое свободомысліе: въ этомъ отношенін онъ нашель себѣ непредвиденнаго союзника въ одномъ изъ офицеровъ дядиной дивизін И. А. Веревкинт. Вдіяніе Шиллера сопровождало Миллера всю жизнь, и не даромъ, теперь тоже покойный, а тогда ректоръ университета, А. Н. Бекетовъ въ надгробной рѣчи (1889 г.) упомянулъ о Шиллеръ, какъ основномъ камнъ міросозерцанія О. О. Это не мѣшало тогдашнему «квасному», какъ самъ Миллеръ окрестиль его, натріотизму будущаго профессора. «Пачалась Венгерская война, предпринятая Николаемъ Навловичемъ, конечно, не ради того, что венгерцы враги славянъ, а просто, чтобы поддержать подлую, но милую его деспотическому сердцу Австрію. Она разлучила насъ съ дядей и кончилась для него жестокой контузіей подъ Дебречинымъ съ переломомъ реберъ». Въ 1850 г. Миллеры уфхали въ Теплицъ и посфтили Дрездонъ, гдф О. О. восхищался знаменитой Мадонной Рафаэля. Больной дядя получилъ назначение членомъ Совъта Государственнаго Контроля въ Сиб., и туда отправился и Орестъ Оедоровичъ. Сначала юноша порывался поступить ва воениую службу, но затимъ по настоянию дяди въ августв 1851 г. выдержаль первымъ университетскій экзаменъ и поступиль на историко-филологическій факультеть, гдф всфхъ студентовъ, по тогдашнему комплекту, было шестеро. «Мы не знали ни кутежа, ни какихъ-либо романическихъ похожденій. Если бы ктолибудь изъ студентовъ вздумаль въ то время жениться, то это не только не было бы позволено, но и сами товарищи насм'ящливо подвели бы его подъ Митрофанушкину пословицу: «не хочу учиться, а хочу жениться». Я и теперь (1886) того же мивнія... Насъ въ университетъ занимала только наука, литература, искусство, понимаемыя пожалуй слишкомъ отвлеченно, помимо непосредственной связи съ жизнью...» Между

профессорами Миллеръ вспоминаетъ даровитаго М. С. Куторгу по всеобщей исторіи и А. В. Никитенко по русской словесности. Личность А. В. Никитенки, этого превосходнаго человъка, прекрасно выяснена, благодаря его напечатанному трехтомному дневнику. Проводя эстетическую точку зржнія въ своихъ лекціяхъ, Пикитенко, но словамъ историка Спб. университета В. В. Григорьева, всегда имѣлъ въ виду глубокое и высшее значеніе литературы, дающее чувствовать себя въ нравственномъ образовании и развити какъ цёлыхъ обществъ, такъ и отдъльнаго человъка. При отсутствіи курса философін, исключенной изъ тогдашняго университетскаго преподаванія, Никитенко философской стороной своихъ лекцій восполняль насколько возможно было этотъ важный пробъль студенческого образования. Въ 1852 году 30 мая въ «Сѣверной пчелѣ» Миллеръ помѣстилъ стихотвореніе «На смерть Жуковскаго»—первое свое печатное произведеніе:

«И онъ угасъ, нашъ старецъ, духомъ юный, Нашъ лебедь сладостный, нашъ голубь чистотой. Замолкли дювственныя струны, И кто коснется ихъ невърною рукой? Какъ дъва чистая, поэзія его Средь въка буйшаго невинностью сіяла, И мысль безплотную въ видънья облекало Его небесное перо...»

Въ 1854 г. на сценъ Михайловскаго театра была поставлена патріотическая драма Миллера (безъ имени автора) изъ войны 1812 года «Подвигъ матери», посвященная «драгоцънной русскому сердцу памяти В. А. Жуковскаго». Въ университетъ Миллеръ писалъ на медаль сочиненіе о комедіяхъ Сумарокова, Фонвизина, Княжнина и кн. Шаховского, и вмъстъ съ А. Н. Пыпинымъ оба получили по золотой медали.

«Подъ конецъ моей студенческой жизни,—писалъ О. О.,—въ университетъ заведена была, въ связи съ тогдашней войной, обязательная маршировка каждый день послъ лекцій. Попечитель постоянно при этомъ присут-

ствоваль. Но вотъ вдругъ умираетъ императоръ николай Павловичъ, и на другой-же день послѣ его смерти попечитель на маршировку уже не пріѣзжалъ, мы же ее обратили въ шутку... Сразу повѣяло новымъ воздухомъ».

Въ томъ же 1855 г. Миллеръ кончилъ университетскій курсъ и осталея при кафедрѣ Инкитенки для приготовленія къ профессорскому званію. Въ семь своего профессора О. Ө. встратиль и ту давушку, о которой онъ мечталъ, какъ о своей будущей подругъ, но мысль объ обязанностяхъ сына по отношению къ тетушкъ и присутствіе мнимаго соперника, извъстнаго писателя И. А. Гончарова, заставили Миллера отказаться оть мысли о собственной семьв. «И воть я принесь жертву. не знаю даже и теперь, заслуга это съ моей стороны или тръхъ?..» 1) У Никитенки Миллеръ познакомился, между прочимъ, съ Н. Г. Чернышевскимъ, но отношенія съ последнимъ были не дружелюбныя. Начиная съ 1856 г.. на страницахъ Журнала Мин. Народи. Просвъщения стали печататься статьи Миллера подъ общимъ заглавіемъ «Историческія очерки поэзіи», вошедшія впослѣдствін въ 1858 г. въ магистерскую диссертацію «О нравственной стихіи въ поэзіи на основаніи исторических данныхъ». Въ основѣ книги лежитъ сочинение праваго гегеліанца Карла Розенкранца: «Die Poesie und ihre Geschichte. Eine Entwickelung der poetischen Ideale der Völker». О славянофильства и народничества тогда покойный профессоръ еще и не думаль. Вотъ какъ онъ самъ характеризовалъ свою диссертацію въ 1870 году. «Книга «О нравственной стихіи въ поэзіи» была построена такимъ образомъ, что въ ней не затрогивалась ни одна изъ славянскихъ литературъ. Тотъ отвлеченноправственный и художественный космонолитизмъ, котораго я держался, довели меня до того, что я считаль непозволительнымъ урывать кремя отъ чтенія первосте-

Эта особа, недавно умершая, такъ и осталась въ дѣвицахъ, и до конца жизни съгланила теплое чукство къ покойному профессору, могилу котораго она нерѣдко посфицала.

пенныхъ поэтовъ западно-европейскихъ народовъ для изученія славянскихъ нарічій и знакомства съ какиминибудь бёдными литературами народовъ, обреченныхъ, по тогдашнему моему пониманію, на візное заимствованіе изъ Европы». Самое строеніе книги страдаеть большими недостатками, туманностью и расплывчатостью съ замёной точнаго историческаго обзора своеобразными философскими обобщеніями. Разсмотравь литературу индійскую въ ея идеалахъ самоотверженія и греческую, какъ выставлявшую начало личной самостоятельности, и отдавъ преимущество первой, авторъ указываетъ на высоту христіанской идеи самопожертвованія и отказа отъ своей воли, непонятую въ среднев ковой романтической поэзіи и достигшую своего полнаго выраженія у Шекспира. Начало частной жизни и низкаго быта въ новеллахъ и Донъ-Кихотъ слилось гармонически съ началомъ свободной воли у Шекспира. Поэзія Шекспира возсоздаетъ жизнь такъ, какъ она есть, но самыми недостатками своихъ героевъ указываетъ на нравственный идеаль, общечеловъческою высотою и полнотою своей превышающій всё отдёльно-народные идеалы. На туманность и неопредёленность, на странную широту темы, на принижение значения личности, на квиетические идеалы автора напаль ученый критикъ диссертаціи, упомянутый уже Котляревскій. Недостатки книги, впрочемъ, не помѣшали полученію авторомъ магистерской степени. Ю. О. Самаринъ, въ одномъ изъ примѣчаній къ своей стать о крестьянском вопрост, цитироваль книгу, не называя автора, и утверждаль, что въ виду предстоящей крестьянской реформы именно самоотверженіе-то и должно быть проповёдуемо. Но буря уже собиралась и поднялась съ другой стороны. Будучи живымъ человъкомъ, Миллеръ не остался на почвѣ умозрѣній, а кольнулъ и тогдашнее направление литературы — литературы 60 годовъ, уже начинавщей «разрушение эстетики». «Ознакомленіе съ наукой о поэзіи, которая и есть выразительница нравственности, —писалъ О. О., —особенно необходимо въ наше время, когда преимущественное

развитие такъ называемыхъ естественныхъ и реальныхъ наукъ приковываетъ все внимание человжка до того, что онъ наконецъ во всемъ видитъ одну матерію и ею ограничиваеть свое собственное существо. Въ виду другихъ наукъ идеальныхъ, наука поэзін можетъ служить сильнымъ противодъйствіемъ такой односторонности... Она имфетъ еще особенное, мфстное значение для насъ и именно въ настоящее время... Странное и тягостное чувство овладъваетъ душою, когда, проходя весь кругъ нашей современной литературы, находишь въ ней только одий и ты-же постоянныя темы современной намъ жизни съ ихъ ограниченнымъ добромъ, съ избыткомъ зла или пустоты... Не выпускають нась изъ тфенаго очерченнаго около насъ круга, и не является у насъ поэта, который мощною рукою сорваль бы всё запоры и вывель насъ на вольный свётъ Божій, даль бы подышать намъ всёмъ, что есть въ немъ прекраснаго и живительнаго для него». (О нрав. стихін стр. 294). Этихъ словъ, соединенныхъ съ проповъдью отреченія отъ своей воли для высшаго правственнаго совершенствованія, было достаточно для Добролюбова, кстати сказать, лично Миллера вовсе не знавшаго. Смѣшавъ юнаго романтика съ ненавистною для него партіею обскурантовъ, туманныя отвлеченности Миллера съ филистерствомъ и прекраснодушіемъ, онъ обрушился на молодого ученаго со всёмъ жаромъ своей кипучей натуры и грубостью семинариста 50 годовъ. «Не втрьте, —писалъ Добролюбовъ, —что нравственность состоить въ отречении отъ своей воли и ума, какъ силится увърить г. Орестъ Миллеръ, и знайте, что, напротивъ, всякій, кто поступаетъ противъ внутренняго убъжденія, поступаеть безчестно и подло, всякій, потерявшій силу свободнаго самостоятельнаго дійствія, есть жалкая дрянь и трянка и только напрасно позорить свое существование», (Соч. Добролюбова, изд. 2-е, т. II, стр. 380).

Молодой авторъ былъ придавленъ такимъ отзывомъ. Онъ хотълъ отвъчать, объяснить, что его не поняли, что его передергиваютъ—напрасно: имя его было ошель-

мовано, ни одна редакція не соглашалась напечатать его отвъта 1), многіе изъ представителей литературы отъ него отворачивались... «Па меня была наложена какая-то печать отверженія. Я сильно страдаль оть этого, хотя въ настоящее время и долженъ признать свое уязвленное самолюбіе крайнимъ малодушіемъ. Только, когда мой университетскій товарищь Н. Х. Вессель сталь издавать вывств съ О. И. Паульсономъ педагогический журналъ «Учитель», представилась мит возможность печатать въ немъ сперва статью «Бълинскій, какъ педагогъ», а потомъ отдъльными главами мой «Опытъ историческаго обозрѣнія русской словесности». Но все проходить въ этомъ міръ... Лекцін о Шиллеръ, читанныя въ 1860 г. по поводу столътняго юбилея рожденія поэта, имѣли успѣхъ среди публики, несмотря на то, что основныя идеи лектора остались тѣ же, что и въ «Нравственной стихіи», но на этотъ разъ строже формулированныя. Въ Шиллеръ всего выше стентъ его идеализмъ, а идеализмъ этотъ, по словамъ Миллера, не уживаясь вообще съ дъйствительностью, какъ она есть, не уживается и съ дъйствительностью отдъльныхъ личностей, предписываетъ упорный трудъ надъ самимъ собой, внутреннюю переработку себя по идеальному образцу. Вотъ этого-то труда мы не любимъ: намъ хотълось бы двигать общество къ лучшему, не исправляя отдёльных личностей, потому что къ этимъ личностямъ принадлежимъ и мы сами; намъ хотвлось бы быть прогрессистами, но дешевымъ образомъ-безъ подвиговъ и борьбы съ собой, безъ самоотверженія и самогосподства» (Шиллеръ и его время. Спб. 1801, стр. 113). Публичныя лекцін о Бълинскомъ не были разръшены Миллеру по «нецензурности темы», но были прочитаны частнымъ образомъ въ квартиръ дяди О. У., гдъ была большая зала.

<sup>4)</sup> Статья Миллера, утверждавшаго, что безъ нравственнаго начала невозможна и настоящая гражданская свобеда, была отвергнута и редакторомъ тогдашняго «Русскаго Въстника». Тогда Катковъ быль англоманомъ и въ то же время цевзоръ Касторскій называль Миллера—краснымъ. Впоследствіи въ томъ же журналь Миллера обвиняли въ политической неблагонадежности.

Крестьянской реформа 1861 г. горячо сочувствоваль и самъ (). ()., и его тетушка, и дядя, хотя и ворчавшій по поводу земельныхъ надъловъ. Въ это время Миллеръ сотрудинчалъ въ журналъ «Учитель», давалъ уроки въ Смольномъ институть во времена инспектора К. Д. Ушинскаго, съ которымъ О. О. прожилъ целое лето на кумыст, въ Маринскомъ институтт и наконецъ знакомится съ русской народной поэзіей-богатырскимъ эпосомъ. «Покойный дядя мой, —пишетъ О, Ө., —положилъ на рабочій мой столь, вскорь по ихъ появленіи въ свыть, первые выпуски пъсенъ Киртевскаго... Я въ продолженіе цілых місяцевь даже не раскрываль этихь завѣтныхъ книжекъ, продолжая усердно учиться «гражданству вселенной» у Шиллера или отвлеченио наслаждаться Шекспиромъ и вовсе не воображая, что вскоръ придется отъ нихъ перейти къ безграмотнымъ Ильямъ Муромцамъ» (Илья Муромецъ и богатырство кіевское. Спб. 1869, 1). Въ концъ 1862 г. О. О. отправился за границу сначала въ Гейдельбергъ и Берлинъ, гдѣ, между прочимъ, познакомился съ знаменитымъ Яковомъ Гриммомъ, восхищавшимся реформой 19 февраля. Въ Прагъ Миллеръ воочно познакомился со славянствомъ. Едва ли мы ошибемся, сказавъ, что его особыя симпатін вызываль къ себѣ тоть славянскій народь, который по высотѣ своего развитія стоить наравив съ романо-германскимъ міромъ — чехи. Вотъ какъ горячо говорилъ профессоръ о чехахъ и Іоаннь Гуссь въ своей рычн 1885 г. (Поэма Меводіевскаго дня). «Между западными нашими братьями есть великій народъ, на знамени котораго написано имя, ярко сіяющее въ восноминаніяхъ славянства наряду съ именами солунскихъ братьевъ. Когда наиство, не удовольствовавшись запретомъ на народный языкъ въ богослужении, запретило народу и доступъ къ Христовой чашъ, святотатственно обративъ ее, страшно сказать, въ монополію одного духовенства, тогда сміло возсталь за Христовы слова «пінте оть нея вси!», какъ и за благодатный даръ Духа Святого, даръ языковъ, тотъ для всёхъ великій славянскій мученикъ, о грѣшномъ судь надъ которымъ, конечно, не могли позабыть да и не позабыли чехи...» Въ письмахъ изъ Праги, посланныхъ И. С. Аксакову и напечатанныхъ въ «Див», Миллеръ, по его поздивищимъ словамъ, «проводилъ мысль, которую и тенерь провожу въ рѣчахъ своихъ въ Славянскомъ обществѣ, мысль о томъ, что Россіи, для исполненія своей славянской миссін, слёдуеть усвонть себё самую свободолюбивую, радикальную политику». Въ это время профессоръ-уже убъжденный славянофиль - народникъ: «Въ 1862 году попались мит первые листы «Дия» И. С. Аксакова и, уже подготовленный народными ифсиями, я почуяль и въ этихъ листахъ что-то свъжее, новое и такое, съ чъмъ, казалось, давно бы надобно согласиться... Если самъ я оставался до той поры не затронутымъ чувствомъ русской народности, то только вслёдствіе односторонняго направленія въ ходѣ развитія нашей образованности... Могучее чувство народности вдругъ меня охватило, и въ силу его я съ тъхъ поръ посвятилъ свою жизнь изученію народности и родной старины». Осенью 1863 г. Миллеръ въ качествъ приватъ-доцента началъ чтеніе лекцій въ Спб. университеть по народной словесности. Въ 1867 году онъ былъ членомъ славянскаго събзда и лично познакомился со многими представителями славянства. Въ прощальной ръчи при отправлении славянъ въ Москву вызвало шумное одобрение заявление Миллера, что онъ «дорожитъ самостоятельностью каждаго изъ славянскихъ народовъ и не жужжитъ имъ въ уши о главенств В Россіи... Общность и равноправность-вотъ она, славянская правда; не удивляйтесь-же, что о ней говорить человъкъ съ нъмецкимъ именемъ». Въ мартъ 1867 г. скончался дядя Миллера: новыя обязанности легли на О. Ө., и онъ терпѣливо и любовно несъ ихъ до смерти своей тетушки († 1884). Научная дёятельность профессора за это время главнымъ образомъ была посвящена изученію народной психологіи вообще и русской народной поэзін въ связи съ славянскими пѣснями въ частности. Ему пришлось изучить для этой работы почти всё славянскія нарічія и перебрать все, что было написано

о славянской народной поэзін. Плодомъ этихъ занятій явилась объемистая, почти въ 1000 стр. книга: сравнительно критическія наблюденія нада слоевыма составома народнаго русскаго эпоса. «Илья Муромецъ и богатырство кіевское». Спб. 1870 г. Книга эта, доставившая автору докторскій дипломъ, представляеть по истині гигантскую работу по всему русскому эпосу; въ ней заключаются матеріалы и зародыши большинства мижній, появлявшихся впоследствии въ этой области, хотя общее построеніе ея и личные взгляды автора теперь уже устарали. Въ главныхъ положенияхъ слышится тотъ же непоколебимый ревнитель правственной стихи въ поэзіи. «Какъ Владиміръ кіевскій служилъ въ эпосѣ средоточіемъ внѣшнимъ, такъ средоточіемъ внутреннимъ, душой эпоса является у насъ крестьянскій сынъ Илья Муромецъ. Онъ является представителемъ заботы о ненарушимости свободныхъ порядковъ, сохраненныхъ отъ древней въчевой поры и хранителемъ объединенной Руси и защиты отъ всякихъ внашнихъ враговъ. Рядомъ съ этимъ, Илья Муромецъ представляетъ такой выработавшійся віками, совершенно живой, вполні удавшійся идеаль народный, которому ничего соотвътственнаго не можеть представить наша литература, до сихъ поръ (1870) отличающаяся замізчательными созданіями преимущественно въ отрицательномъ родъ, съ другой же стороны скорфе вооружающая противъ всего идеальнаго неудачностью своихъ, по большей части заоблачныхъ, безпочвенныхъ идеаловъ». Съ тахъ поръ идеальный образъ Ильи Муромца явился для О. Ө. живымъ образомъ, живымъ воплощениемъ народнаго идеала. Вотъ какими чертами нарисоваль его Миллеръ въ одномъ изъ своихъ стихотвореній:

## Илья Муромецъ.

Передо мной ты съ плотью, съ кровью Возглаль нашь богатырь Илья, И съ изумленьемь, и съ любовью Въ т бя сталь всматривалься и: Ты не берешь сребра иль злата,

Не падокъ ты на славу, вла ть, Ты обуздать умъешь страсть, За то душа твоя богата Любовью къ вдовамъ, сиротамъ... Не ради князя и княгини, Не ради райской благостыни, Ты ради Руси-страхъ врагамъ! Не дашь ты стольному забыться, Ты поприжмешь князей, бояръ Замѣсто недруговъ-татаръ; Пойдешь съ Владиміромъ мирить я, Лишь настрелявъ златыхь верховъ Для угощенья бъдняковъ, Лишь съ темъ, чтобъ вспяз ихъ за собою Вести на княженецкій пиръ... Я върю: день не за горою, Когда съ повинной головою Къ тебъ на судъ придеть весь міръ...

Свою рачь на диспута Миллеръ закончилъ словами: «Будущее должно принадлежать народнымъ началамъ. если вѣрно, что будущее принадлежитъ народамъ». Мы не будемъ поднимать изъпыли тъ полемические приемы, которыми была встрвчена эта книга. Досталось порядочно «этому отчаянному любителю первоначального арійскаго сродства древнихъ литературныхъ произведеній: этому бъдному близорукому (О. Ө. дъйствительно былт. близорукъ) человъку, вынужденному говорить о томъ. что ему не по плечу; этому «Менцелю», уморительному своимъ лжелиберальничаньемъ и лжедемократизмомъ etc. » Книга Миллера быстро разошлась, легла въ основу нашихъ учебниковъ, трактующихъ о народной словесности. да и досель цитируется въ ученой литературь. Но съ трудомъ О. Ө. получилъ утверждение въ звании экстраординарнаго профессора. Тогдашній министръ народнаго просвѣщенія графъ Д. А. Толстой производиль классическую реформу гимназій, а Миллеръ писалъ противъ нея въ «Голосъ» указывая, какъ и князь А. И. Васильчиковъ, на затаенную цёль классицизма-аристократизированіе нашего средняго образованія. Но Миллеръ сталь уже «популярнымъ» профессоромъ и съ увольнениемъ его по 3 пункту, которымъ грозилъ попечитель кн. Ливенъ. пока поцеремонились.

Частое чтеніе публичныхъ лекцій въ пользу студентовъ постепенно перевело Миллера въ общедоступную область новъйшей литературы. Онъ начались съ 1871 г. чтеніями «Объ общественныхъ типахъ въ пов'єстяхъ И. С. Тургенева. Ин постоянныя отрицательныя тенденцін журнальной публицистики, ни эстетическая критика не были по душт лектору. Онъ прямо и неоднократно заявляль: «Разбирая писателя, я не говорю о самомъ писатель, о его міросозерцаній или о пріємахъ его творчества и о степени присущей ему силы; я разбираю ть явленія общественной среды, которыя отразились въ его главивишихъ типахъ». Отмвчая въ своихъ публичныхъ лекціяхъ о Тургеневѣ и Толстомъ 1874 года отличительныя черты героевъ этихъ романистовъ, онъ объясняеть ихъ постоянную «тоску», ихъ прерывистое увлечение то тъмъ, то другимъ идеаломъ именно оторванностью отъ почвы, отъ простого народа, народа той земли, которую «въ рабскомъ видъ Царь Небесный исходилъ благословляя».

Въ 1876 г. произошло извѣстное славянское движеніе на Балканскомъ полуостровѣ, и вепыхнули русскія симпатін къ славянству. Миллеръ считалъ эту пору самой счастливой порой въ жизни, хотя онъ быль лишенъ, правда на короткое время, права читать публичныя лекцін и могъ лишь произносить ржчи въ Славянскомъ обществъ. Это была пора... но мы опишемъ се словами самого Миллера: «Это была пора страстнаго порыванія русскихъ людей на выручку къ сербамъ, возставшимъ за славянскую независимость, пора всенароднаго трепетнаго расхватыванія телеграммъ съ въстями о ходъ неравной борьбы, о новыхъ турецкихъ жестокостяхъ, новыхъ многочисленныхъ жертвахъ, принесенныхъ добровольцами, но за то порой и о новыхъ, богатырски-неимовфриыхъ черногорскихъ победахъ. Это была пора, когда становилось такъ трудно отдаться своимъ обычнымь житейскимь занятіямь, потому что такъ постоянно и сильно щемило сердце, и советмъ невозможнымъ стаповился покой, но когда ощущался за то такой могучій

подъемъ во всемъ вашемъ существ отъ живого участія въ великомъ всенародномъ движеніи». О. Ө. горячо взялся за дъло помощи нуждающимся славянамъ. Онъ содъйствоваль и обширною своею перепискою съ нашими и иностранными двятелями за границей и на востокв (митрополитомъ сербскимъ Миханломъ, П. Л. Куликовскимъ, А. П. Хитрово, П. Л. Ровинскимъ, Фарлеемъ, Рамбо и др.), писаль пылкія статьи въ русскихь и иностранныхъ журналахъ, составлялъ тексты воззваній о помощи славянамъ, читалъ о нихъ лекціи, посылалъ деньги и книги въ славянскія земли и т. д. Плодомъ этого служенія «новой наступившей исторической эръ» была книга «Славянство и Европа», Спб. 1878, гдъ противополагается восточное начало свободной общины западному началу исключительности свободной личности. Впрочемъ, вскорф Миллеру «пришлось горько убѣдиться въ томъ, что новая историческая эра далеко еще не наступила-это было одно изъ самыхъ убійственныхъ разочарованій въ его жизни». Славянское общество сблизило Миллера съ Достоевскимъ, гдъ послъдній подъ конецъ своей жизни быль товарищемъ председателя, чрезъ совместное участие съ Достоевскимъ въ публичныхъ чтеніяхъ, на которыхъ доставались великому писателю именно со стороны молодежи самыя восторженныя оваціи. Въ 1874 году Миллеръ на своихъ публичныхъ лекціяхъ о русской литературѣ послѣ Гоголя, гдѣ собиралось до тысячи человѣкъ, нападалъ отчасти на «Бѣсовъ» Достоевскаго—эту пророческую книгу, какъ назвалъ ее де-Вогюэ въ своихъ этюдахъ о Достоевскомъ.

Мрачные восмидесятые года, время безпрестанных взрывовь, подкоповь, выстрёловь, спутанности и недоумёнія выдвинули Ө. М. Достоевскаго такъ высоко, какъ никогда еще не подымался ни одинъ изъ русскихъ писателей. Разъяснителемъ значенія произведеній Достоевскаго, указавшимъ сходство его идеаловъ съ идеаломъ русскаго народа, и явился покойный профессоръ. Послё смерти Достоевскаго въ 1882 г. Миллеръ уже открыто и смёло выступилъ защитникомъ «Бёсовъ» и заповёди

«не убій». Не разсчитывая на популярность, Миллеръ напаль на то направление, которымъ было подготовлено 1 марта 1881 года и его нагубныя последствія. «Студенты сочувствовали моимъ словамъ, хотя многое въ нихъ, какъ и у Достоевскаго, гладило нашу молодежь совсёмъ не по шерстке. Тогдашній ректоръ университета И. Е. Андреевскій какъ-то замітиль мий, что только я могу такъ говорить, не рискуя быть освистаннымъ. Христіанство, пропов'ядываемое огнемъ и мечомъ, не оказалось настоящимъ христіанствомъ; цивилизація, насажденная у насъ петровскимъ терроромъ, не оказалась настоящей цивилизаціей; такъ и рай земной, насаждаемый тёмь же терроромь, выстрёлами и взрывами, никогда не окажется настоящимъ раемъ. Цёль никогда и нигдъ не оправдываетъ средствъ. Идея, какая-бы она ни была, никогда не должна быть навязываема силою, она есть результать убъжденія, а убъжденіе возможно только при полной свободѣ слова». Эти идеи представляють общее credo профессора въ 80 годахь, и ихъ онъ проводиль и въ своихъ лекціяхъ въ университеть, и на высшихъ женскихъ курсахъ, и въ своей біографіи Достоевского, и въ этой, выдержавшей четыре и ныих выходящей въ пятомъ изданіи, книгъ «Русскіе писатели послѣ Гоголя», и въ послѣдней своей книжкѣ «Г. И. Успенскій». Но книгу прочтеть не всякій, книга убита газетой, и вотъ О. О. съ свойственнымъ ему юношескимъ пыломъ отдается публицистикъ, оставивъ въ сторонѣ кабинетную научную дѣятельность. Да и личныя обстоятельства жизни вели его къ тому-же. Въ 1884 году скончалась его тетушка, и профессоръ остался совершенно одинокимъ. 30 ноября 1885 г. онъ началъ читать въ Соляномъ Городкъ лекцін о русской поэвін послъ Иушкина; ихъ должно было быть 12, но прочтено 3. При объяснении стихотворения «Чернь» «Мушкина. Миллеръ указалъ, что подъ черные можно подразумъвать и аристократовъ и придворныхъ, ни о чемъ кромъ себя не думающихъ. Это вызвало нападки «Гражданина» Мещерскаго. Лекцін были прекращены, В. П. Коховскому завѣдывавшему лекціями Соляного Городка сдёланъ выговоръ. Въ 1886 г. справляли юбилей Миллера, вызвавшій взрывъ единодушнаго къ нему сочувствія учениковъ, товарищей и почитателей; все лъто этого года онъ проработалъ надъ книгой «Русскіе писатели послѣ Гоголя», а въ 1888 году О. Ф. Миллеръ былъ уволенъ безъ дрошенія изъ Спб. университета по постановлению совъщания министровъ Ванновскаго, Делянова и оберъ-прокурора Побъдоносцева. Дъло произошло такимъ образомъ. Горячій поборникъ свободы слова, онъ понималь его значение въ ту мрачную эпоху русской жизни. «Мы живемъ въ такую пору, когда не только за всякое сфальшивленное, но и за всякое недосказанное слово приходится отвѣчать передъ Богомъ... свобода слова представляется не только правомъ, но и обязанностью каждаго гражданина. Свобода слова, по такому понятию, не есть что-нибудь даруемое и отнимаемое по человъческому вельню, она есть прирожденный даръ Божій:

> Да, наложить на разумъ цёпи И слово можеть умертвить Лишь Тотъ, Кто властенъ вихрю въ степи И солицу въ небѣ запрегить....

II я по мёрё силь монхъ останусь вёрень такому взгляду

до послѣдняго моего издыханія».

Эти слова помѣщены въ статъѣ «Славянофилы и Катковъ» въ «Русскомъ курьерѣ» 1887 г. № 267. Статья эта представляла изъ себя сокращеніе университетской лекціи по поводу кончины Каткова, жестоко преслѣдовавшаго, какъ извѣстно, реформаціонную дѣятельность императора Александра ІІ-го. Эта лекція и была причиной увольненія Миллера изъ университета и негласнаго за нимъ полицейскаго надзора.

«Славянофильское направленіе, — писаль Миллеръ. — дорогое уму моему и сердцу, не должно быть смѣшиваемо съ другими направленіями, которыя безразлично называются исповѣданіемъ de vieux parti russe, der altrussischen Partei. Я, какъ убѣжденный послѣдователь Хо-

микова, Самарина и Аксаковыхъ, всегда возставалъ противъ такого смъщенія. Они утверждали, что государство почернаеть свою настоящую силу въ постоянномъ общенін съ землею, въ узнаванін отъ нея же самой ся нуждъ и стремленій, возможномъ только при свободѣ голоса земли... Народосовътіе—совътъ всенародныхъ людей представляеть не право, а обязанность свободно заявлять свою нужду, святую обязанность, оказывать верховной власти ту помощь, безъ которой она безсильна на то, къ чему ее призываетъ церковь-на върное служеніе челов вчеству. На этой вовсе не политической почвѣ вполнѣ сходятся потомокъ удѣльныхъ князей-Курбскій и мизинный человѣкъ или простецъ, какъ называль себя Посошковъ. Они сходятся на ней, не какъ аристократь съ демократомъ, которымъ никогда и нигдь не сойтись, а какъ сыны той единой Христовой церкви, въ лонъ которой всъ братья и только братья. Это то русское понятіс, которое испов'ядываль передъ Петромъ Великимъ Посошковъ, голосъ котораго, вполив сочувственный просвътительной реформъ, но не сочувственный проведению ея безъ всякаго спроса у земли, такъ и заглохъ у насъ, пока не раздалея снова въ ученін славянофиловъ. Нашъ типъ государства-это не тотъ старый, по преимуществу типъ полицейскаго государства (теперь сказали бы бюрократического И. Ш.), усвоенный было нами съ петровской реформой. Это и не тотъ византійскій государственный типъ, который является для насъ политическимъ соблазномъ въ ту древнюю пору, когда, по мъткому выражение митрополита Макарія (Булгакова), греки играли у насъ роль впоследствии перешедшую къ намцамъ. Правительству-сила власти, землъ-сила митнія. По это народосовттіе, этотъ голосъ земли — не сословная привиллегія, не демократизмъ... Гдѣ демократизмъ-тамъ и любоначаліе народной массы, котораго, какъ и всякаю дурного любоначалія не благословляеть и не можеть благословить церковь»...

Иевольная разлука съ университетомъ, поднадзорное положение опальнаго, трудное денежное положение, тог-

дашняя внутренняя политика, все это тяжело ложилось на душу профессора-идеалиста. Единственною тихою отрадою для (). О. быль юноша, его родственникъ, который составляль для него всю семью. Какъ будто провидя грядущее, Миллеръ посвятиль ему стихотвореніе, въ которомъ горячо желаль,

Чтобъ вслѣдъ за страшною борьбою, Которой намъ не миновать, Съ пною лучшею порою Настала тишь, да благодать, Когда Россія всѣ народы На мирный подвигъ призоветъ И знамя братства и свободы Надъ Божьимъ міромъ развернетъ.

Но, несмотря на эту надежду, тяжело жилось нашему идеалисту, и онъ писаль:

> Не дай мит Богъ сойти съ ума, Не дай и оскудъть трудами, И не достанься мит съ годами Недужной старости тюрьма.

Поэть желаль бы, чтобъ онъ

Въ бою съ неправдою суровой Столномъ стоялъ врагу на страхъ, Съ неодолимо-сильнымъ словомъ На несмолкающихъ устахъ, И смертью на людяхъ мгновенной Закончилъ путь свой дерзновенный...

Его желаніе исполнилось. 1 іюня 1889 года около полудня Орестъ Өедоровичъ Миллеръ почувствовалъ себя дурно, упалъ на улицѣ, недалеко отъ своего дома, но пришелъ домой и нѣсколько оправился. Послалъ за докторомъ. Подписавъ нѣсколько бланковъ для выдачи вспомоществованія бѣднымъ студентамъ отъ Общества вспомоществованія студентамъ, онъ снова почувствовалъ себя дурно и скончался пять минутъ спусть въ креслѣ у письменнаго стола. Несмотря на лѣтнее пустынное время, Миллера провожала до мѣста его успокоенія (на Смолен-

скомъ кадбищѣ, близъ церкви Смоленской Божьей Матери) громадная толна со множествомъ вѣнковъ. Рѣчи произносили о. Антоній Храповицкій, А. И. Бекетовъ, В. И. Семевскій, А. С. Будиловичъ, И. С. Карцовъ,

В. М. Тупиковъ и пишущій эти строки.

Прошло десять лёть, и въ 1899 г. на могиле говориль какому-нибудь десятку слушателей ученикъ покойнаго, тоже покойный, проф. И. И. Ждановъ. По университеть не забыль Миллера; студенческая столовая посвящена его имени и не даромъ. Сколько бъдняковъ благословляло его имя, имя человька, который буквально поздаль свое имущество неимущимъ, --его пришлось похоронить въ старомъ рваномъ илатъв и бъльв. Сколько широкихъ дёлъ общественнаго благотворенія совершилось благодаря его неутомимой настойчивости въ Литературномъ фондъ, въ Обществъ вспомоществования студентамъ, въ Славянскомъ благотворительномъ обществъ... Онъ не зналь враговь, кромъ враговь по убъжденіямь. Убъжденія шли у него рядомъ съ жизнью, напоминавшей житія первыхъ христіанъ. Миллеръ жиль и умеръ дівственникомъ при страстной кипучей натурф, и не даромъ лица, знавшій его близко, называли его евангельскимъ, святымъ человѣкомъ.

Проф. И. Шлянкинъ.

## ОБЪ ОБЩЕСТВЕННЫХЪ ТИПАХЪ ВЪ ПОВЪСТЯХЪ И. С. ТУРГЕНЕВА

читано въ 1871 году.

I.

## «Записки охотника» и «Рудинъ».

Рышаясь подвергнуть разбору цёлый, годами слагавшійся, рядъ созданій писателя, котораго мы имжемъ счастіе считать своимъ современникомъ, я вполив сознаю затруднительность моего положенія. Если и вообще подведеніе итоговъ діятельности, происходившей у насъ на глазахъ и еще не вполнъ закончившейся, является дъломъ весьма щекотливымъ, то тъмъ болье щекотливо оно въ томъ случав, когда двятельность эта подвергалась уже различнымъ, болбе или менбе пристрастнымъ, толкамъ, раздававшимся съ противоположныхъ сторонъ. Но въдь именно такъ оно и случилось, какъ всѣмъ извѣстно, съ дъятельностью г. Тургенева, и тъмъ живъе лишь долженъ я сознавать за собою обязанность — отнестись къ нему трезво и сдержанно и не дать проникнуть въ мою оцёнку страстному голосу какой-бы то ни было партін. Вотъ почему я и берусь говорить-не столько о самомъ писатель, объ его міросозерцанін или даже о пріемахъ его творчества и степени присущей ему силы, сколько о тахъ явленіяхъ общественной нашей среды, которыя отразились въ его главивишихъ типахъ. Нашъ писатель, къ тому-же, и самъ облегчаетъ такую постановку задачи, выдвигая передъ нами въ своихъ повъстяхъ за цълую четверть вжка цёлый послёдовательный рядъ такихъ типовъ, изучение которыхъ даетъ намъ возможность проследить главивний перемены, происходившия въ нашей общественной жизни за все это время. Если замѣчательная чуткость И. С. Тургенева ко всякому, вновь слагающемуся, направленію, если эта неоспоримая отзывчивость его живой художнической природы и навлекала на него, на первыхъ порахъ, нападки представителей того или другого, по мижние ихъ, невжрие имъ истолкованнаго направленія, то то же свойство его дарованія даеть возможность, говоря о немъ, какъ о литературномъ представителѣ цѣлой эпохи, находить чрезвычайно богатую почву и совершенно помимо его собственной личности.

Являясь въ нашей литературѣ однимъ изъ довольно многочисленных представителей нравоописательной повъсти-литературнаго рода, какъ-то особенно намъ удающагося—г. Тургеневъ оказывается и однимъ изъ самыхъ многообъемлющихъ-по крайней мърж изъ живыхъписателей нашихъ въ этомъ родъ. Обозръть, хотя-бы и бъгло, содержание всей его общественно-литературной дъятельности въ какія-нибудь три лекціи было-бы рашительно невозможно, а потому и приходится ограничиться только самыми выдающимися, самыми жизненными изъ его произведеній. Выборъ въ этомъ отношенін не труденъ, такъ какъ нельзя не сознаться, что изъ-подъ пера нашего писателя выходили неръдко и вещи, лишенныя особенно дёльнаго содержанія; у него даже были цёлыя полосы, не особенно содержательныя, какъ-бы служившія роздыхомъ для его творческой силы.

Думаю, что я могу, не подвергаясь упрекамъ, совершенно обойти все, предшествовавшее «Запискамъ Охотника», хотя уже и первые опыты г. Тургенева въ свое время заслужили самый сочувственный отзывъ со стороны нашего высоко-даровитаго Бѣлинскаго. Что касается «Записокъ Охотника», которыя еще при жизни незаб-

веннаго критика стали печататься отдёльными очерками въ «Современникъ», то о нихъ, еслибы онъ и вышли при немъ всѣ сполна, Бѣлинскій едва-ли-бы могъ отозваться такъ, какъ-бы ему, конечно, хотелось. Известно, какія были тогда времена, и какой переполохъ возбудиль общій смысль «Записокь Охотника», когда онь вышли отдёльнымъ изданіемъ. Этотъ роковой общій смыслъ, повидимому, совершенно разрозненныхъ и неумышленно-правдивыхъ разсказовъ заключался, какъ всёмъ извёстно, въ обнаружении всёхъ непривлекательныхъ сторонъ положения нашего простого народа подъ крѣпостною властью помѣщиковъ, вмѣстѣ-же съ тѣмъ весьма многихъ, вполнъ привлекательныхъ сторонъ нрава простого русскаго человѣка, умѣвшаго оставаться человпком и при самомъ нечеловъческомъ положении. Умъніе указать на все это въ сороковыхъ годахъ составляеть со стороны И. С. Тургенева (вмфстф съ г. Григоровичемъ) тёмъ болёе неоцёнимую заслугу, что до того наша литература текущаго въка, въ лицъ именно крупныхъ своихъ представителей, умёла какъ-то оставаться почти безучастною ко всему этому. Извъстно, что и Пушкинъ почти не подходилъ къ народу съ этой стороны. Даже у Гоголя онъ выставлялся преимущественно во внъшнихъ комическихъ своихъ проявленияхъ, на язву-же кръпостного права указывалось только косвеннымъ образомъ-тъмъ, что выводилась во всей ея отвратительной наготъ нечеловъческая пошлость нашего помъщичьяго быта, - пошлость, завиствшая, главнымъ образомъ, отъ возможности пользоваться всёми благами, не прилагая и мальйшей капли труда. Въ лиць самыхъ передовыхъ своихъ представителей наша литература XIX вѣка часто совсёмь забывала тё доблестныя преданія, представителями которыхъ являлись въ XVIII в., съ одной стороны, наши комики, съ другой, публицисты въ родъ Поленова, Новикова и Радищева. Но XIX веку даже мало было забыть о нихъ: онъ решился, въ лице Пушкина, болье чымь критически отнестись къ Радищеву, преданья котораго, впрочемъ, оставались живы у Пнина,

Арсеньева, Анастасевича и особенно у И. И. Тургенева. Пашть выкъ ознаменоваль себя сладкогласнымъ ратованьемъ за отсрочку рашенія краностного вопроса въ лиць Карамзина, который, отвернувшись отъ Повиковскаго мистицизма, не задумавшись отвернулся и отъ самыхъ человъчныхъ стремленій этого хотя-бы притомъ и мистика. И не только один умозржиія, но и живые пріемы пов'єсти послужили позорному делу такой отсрочки, создавая изъ нашей народной жизни пріятноубаюкивающую идиллію. И отголоски такой идилліи сохранялись у насъ до временъ, ближайшихъ къ Тургеневу, между темь, какь, съ другой стороны, обнаруживались и зародынии противоположной крайности-выставленія народа совсёмъ уже отупёлымъ, почти низведеннымъ на степень животнаго. Какъ-же послъ этого не превознесть въ «Запискахъ Охотника» именно того, что. правдиво обнаруживая всю бъдственность положенія народа, онъ столько-же правдиво, не убъляя и не черня, представляють намь въ простомь народъ-людей.

Въ нѣкоторыхъ разсказахъ своихъ охотникъ, т.-е. нашъ писатель, даже не затрогиваеть крипостного вопроса, а просто рисусть намъ такіе типы крѣпостныхъ людей, въ которыхъ оказывается гораздо болфе человфческаго, чёмъ во многихъ типахъ помещичьихъ. Вотъ передъ нами дътскій крестьянскій міръ въ «Бъжиномъ Лугѣ», со всею налегшею на него съ колыбели непроглядною тьмой суевврій, но и со всею бодростью и находинвостью существъ, тоже почти съ колыбели выведенныхъ на открытое поле жизни и предоставленныхъ почти совершенно самимъ себф. Есть, однако, и между инми болье приголубленные судьбою въ лицъ болье зажиточныхъ родителей, но нътъ между ними такихъ, которыхъ-бы она приголубила до того, чтобы довесть до состоянія комнатнаго растенія. А всномните этотъ яркій, поразительный образь Павлуши, такъ спокойно готовящагося встратить волка, - и согласитесь, что въ эту минуту далеко до него какому-инбудь изивжившемуся барчуку, хотя-бы и вовсе не суевърному! А вотъ передъ вами простой народный кабакъ со всею его неприглядною обстановкой и со всёми его, болёе или менёе сбившимися съ пути, посътителями («Пъвцы»). И что-же? На этой совершенно низкой ступени тёхъ чувственныхъ наслажденій, до какихъ въ состояніи ниспасть человікь, вдругь сказываются во всёхъ такихъ забулдыгахъ порывы къ высшему—въ этой внезапной жаждъ упиться пѣснею, въ этомъ, приковывающемъ всфхъ, состязанін двухъ пъвцовъ и обаятельномъ дъйствін ихъ, всёмъ давно извѣстныхъ, но всегда отвѣчающихъ на запросы народа, пфсень. И согласитесь, что въ эту минуту кабакъ представляетъ намъ болъе признаковъ человъческой жизни. чёмь тоть барскій покой Ивана Инкифоровича, среди котораго онъ лежалъ въ натуръ, или даже чъмъ тотъ. поэтически выставленный Гоголемъ, уголокъ «Старосвътскихъ помъщиковъ», въ которомъ почти исключительно раздавалась нескончаемая бесфда о томъ, «чего-бы такого покушать?»--А вотъ передъ вами одинъ изъ тёхъ характерныхъ представителей въ своемъ родѣ поэтическаго начала народной жизни, которые носять название «юродивыхъ» или «блаженныхъ». («Касьянъ съ Красивой Мечи»). Природа, не давъ ему вырости выше дѣтскаго роста, и по внутреннимъ качествамъ оставила его какъ будто-бы навсегда ребенкомъ-съ чисто-дътской способностью не думать о завтрашнемъ днъ, съ чисто-дътской сердечной привязанностью ко всёмъ тварямъ. По вглядитесь, и вы замётите въ немъ при этомъ уже вовсе не дётскую способность къ широко-хватающимъ обобщеніямъ. У него не только сжимается сердце при мысли о тахъ бёдныхъ пташкахъ, которымъ придется стать жертвой забавы охотника, но онъ и разсуждаетъ объ этомъ такимъ образомъ: «кровь-святое дъло кровь! Кровь солнышка Божія не видить, кровь отъ свъту прячется... великій грѣхъ показать свѣту кровь—охъ, великій!» II въ этомъ «юродивцъ», конечно, гораздо живъе сказывается человько, чёмь въ свётски-натертыхъ, элегантныхъ представителяхъ нашего благороднаго класса въ родъ Пъночкина, приказывающаго выпороть своего слугу

за ненагрътое вино за завтракомъ («Бурмистръ»), или-же Мардарія Аполлоныча Стегунова, съ добрайшей улыбкой вторящаго ударамъ исправительныхъ розогъ: «чюки-чюкичюкъ! чюки-чюки-чюкъ!» («Два помъщика»).—Но и другимъ еще образомъ сказывается въ Касьянъ та особаго рода разумность, которую такъ любитъ скрывать самъ народъ въ своихъ сказкахъ подъ кажущеюся глупостью любимаго ихъ лица-Иванушки. Повидимому, до совершенивнией безотвитности выносливъ Касьянъ, и даже готовъ признать, что опека, конечно, совершенно справедливо разсудила, переселивъ его вижстъ съ другими съ привольной Красивой Мечи на новое, непривольное мёсто. А между тёмъ, такъ и рвется его поэтическая душа изъ этой «тёсноты, сухменя» на широкій и вольный просторъ-«и туда, и сюда, вплоть до тенлыхъ морей съ сладкогласными птицами, съ золотыми яблоками на серебренныхъ въткахъ и довольствомъ, и справедливостью для каждаго человака». И, что особенно замфиательно, сейчасъ-же при этомъ переносится его ужь ни мало не себялюбивая мысль къ другимъ, такимъ-же какъ онъ, горемыкамъ. «Много, —тужитъ онъ, другихъ крестьянъ въ лаптяхъ ходятъ, по міру бродятъ, правды ищутъ... да! А то что дома-то, а? Справедливости въ человъкъ иътъ, вотъ оно что...» И, конечно, въ это время юродивецъ Касьянъ несравненно разумнъе тёхт нашихъ литературныхъ умниковъ, которые такъ, бывало, любили васъ занимать чисто личными и притомъ еще большею частью напускными «страданіями поэта», эгонстически забывающаго затёмъ весь міръ, или даже панвно увфряющаго и себя, и васъ, будто, сравнительно съ его участью, и участь какого-инбудь бъдняка завидна!

«Справедливости въ человъкъ нътъ», —вотъ чъмъ оканчиваетъ Касьянъ; и въ этомъ слышится уже затаенный и кроткій, по самой своей обобщенности, жизненный выводъ народа изъ явленій кръпостного права. Но юродивецъ Касьянъ гораздо живъе чувствуетъ неправду его, чъмъ другія, столько же поэтическія личности въ самомъ народъ, только не отмъченныя печатью «юродства». (П

въ этомъ случав нашъ писатель совершенно вврно поняль значение этого психологического явления народной жизни: кому неизвёстны въ своемъ родё смёлые, далеко хватающіе взгляды нашихъ историческихъ юродивыхъ?). Вполнъ безотвътнымъ, любовно-благоговъющимъ передъ своимъ господиномъ является въ «Запискахъ Охотника» народный романтикъ Калинычъ. «Ужъ ты его у меня не трогай», — говорить онъ про пом'вщика Полутыкина другу своему, народному реалисту Хорю; и на возражение последняго: «А что-жъ онъ тебе сапоговъ не сошьеть?» спокойнѣйшимъ образомъ отвѣчаетъ: «Эка, сапоги! на что мнь сапоги? я мужикъ». Но при такой незлобивой готовности примиряться съ существующимъ порядкомъ вещей, тамь болье вась отталкиваеть нравственный кругозоръ помъщика Полутыкина: вспомните безчувственно откровенное признанье его про Калиныча: «Усердный и услужливый мужикъ; хозяйство въ исправности одначе содержать не можеть: я его все оттягиваю. Каждый день со мною на охоту ходитъ... Какое ужъ тутъ хозяйство, посудите сами». Въ лицъ Калиныча г. Тургеневъ развернулъ передъ нами ту сторону природы русскаго человъка, которая сказывалась, между прочимъ, и въ знаменитыхъ, уже совствит отживающихъ, типахъ нашихъ дядекъ и нянекъ кръпостной поры. Наши наблюдатели нравовъ изъ «благороднаго» лагеря любили объяснять эти типы преобладаніемъ человъчности въ отношеніяхъ поміщиковъ къ кріпостнымь; но едва-ли не вірнье его объяснять добродушіемъ самого народа. Было бы однако-же странно, еслибъ подобныя сердечныя отношенія къ господамъ являлись въ немъ сплошь и къ ряду. И воть въ народѣ оказывались и совершенно другія личности — съ ръшительнымъ перевъсомъ разсудка, замъчательно развитого жизнью; личности себъ на умъ, умввшія достигать довольно выгоднаго положенія, несмотря на кръпостное право, а иногда и благодаря ему. Такимъ-то является Хорь, насквозь видъвшій своего помъщика, и потому-то именно не только умѣвшій нажить себѣ и дѣтямъ своимъ сапоги, но даже находившій совер-

шенно излишинить (хотя и могь бы) выкупиться на волю. То же практическое направление доведено уже до самыхъ крайнихъ пределовъ въ лице бурмистра помещика Ифиочкина. Вспомните его холопские панегирики помфщичьей власти, которые представлялись помещику чрезвычайно touchants, а нанегиристь, между тёмь, довель имжніе его до того, что оно только числилось за Пжночкинымъ, на самомъ же деле владель имъ бурмистръ, владель, вабравь къ себе въ кабалу всехъ крестьянь, въ чынать жалобахъ Півночкинь если и виділь le mauvais côté de la médaille, то слишкомъ оберегаль свой покой, чтобъ вступать въ разбирательство. Известно, что это было одинмъ изъ не особенно редкихъ явленій нашего крфпостинчества, при чемъ неограниченный властелинъ, какъ оно бываетъ и не въ одинхъ крѣностныхъ владъніяхъ, незамътнымъ образомъ обращался въ игрушку своего холона: совершенно законная кара, но отъ которой, къ песчастью, становилось не лучше, а хуже для всёхъ,т.-е. для той же мелкой четы, для тыль же униженныхъ и оскорбленных. Всномните также и конторщика г-жи Лосияковой («Контора»), къ тому-же стакнувшагося съ ея «вёдьмой»—ключинцей. Особый оттёнокъ въ немъ составляеть расположение къ сердечнымъ дёламъ и способность изъ мести настроить г-жу Лоснякову — не давать разрѣшенія на бракъ съ ся дѣвкой ся человѣку, конторщикову сопернику. «Ея господская воля», —неотразимо ссылается при этомъ конторщикъ, подобно какому-нибудь администратору, ссылающемуся на законъ. Но барская воля, какъ неумолимый законъ и въ самомъ вопросѣ о бракѣ, неоднократно сказывается въ «Запискахъ Охотника» во всей своей страшной и, какъ всёмъ намъ хорошо памятно, заурядной силь. Едва-ли не съ самой разительной стороны представлено это въ разсказѣ «Ермолай и Мельничиха», который если-бы даже совершенно одинь уцелель для нотомства, то и тогда-бы могь служить вполив удовлетворительною поэтическою характеристикою криностной поры. Можно сказать, что даже одинъ разсказъ г. Звъркова о «черной неблагодарности»

дъвки Арины достаточно ярко передаетъ всю глубину безнравственности, всю непробужденность чего-либо человвческого въ заурядныхъ понятіяхъ многихъ изъ нашего благороднаго класса этой еще недавней поры. Дъвка должна быть благодарна барынт за то, что еще съ дътства вырвали ее изъ родной семьи и пожаловали въ горничныя. Неблагодарность ея заключается въ томъ, что она просится замужъ. Г-жа Звъркова могла-бы при этомъ, подражая г-жѣ Простаковой, сказать: «любить, бестія, точно благородная!» По не даромъ-же наши помъщичы нравы смягчились со времень Фонвизина (должно быть, подъ вліяніемъ Карамзинской сентиментальности и т. п.). Г. Звфрковъ считаетъ нужнымъ отвътить на просьбу Дарын цълымъ доводомъ: «у барыни другой горничной итть, а замужнихъ она не держить...» (Кому не извъстно, что это послъднее правило и до сихъ поръ еще сохраняеть у многихъ всю свою силу при наймѣ, конечно, уже не крипостной прислуги; по разви нужда не является и теперь своего рода крипостною зависимостью?). Другимъ признакомъ усовершенствованія понятій служить, какт извѣстно, со стороны г. Звѣркова то, что онъ не позволяетъ Аринъ валяться у него въ ногахъ, потому что «человъкъ никогда не долженъ забывать свое достоинство». Во имя того же, конечно, приходитъ въ негодованіе и г-жа Звѣркова, когда не выносить естественныхъ последствій запрета, истекшаго изъ ея же барской воли... Дъйствительно, важный успъхъ: при Фонвизинь гг. Звърковы не стыдились-бы прямо показываться звърями, тогда какъ Тургеневу уже пришлось ихъ представить разыгрывающими людей. Но нашъ авторъ умъль показать, что причиною барскихъ вапретовъ того же рода бывала даже и не забота о своихъ выгодахъ и привычкахъ, а просто капризный припадокъ барскаго самодурства. Глядя на Петра Петровича Каратаева, Марьв Пльиниший вдругъ пришло въ голову женить его на зеленой своей компаньонкѣ, — и отъ этого-то, главнымъ образомъ, она такъ и разозлилась, когда онъ ей предложиль выкупь за полюбившуюся ему девку ея Матрену.

Конечно, съ другой стороны, въ Марьъ Ильинишнъ заговорило при этомъ и чувство человъческаго—виноватъ, помъщичьяго достоинства — при возмутительной мысли о

женитьбѣ дворянина на крѣпостной!

Вспомнимъ затъмъ и о другихъ, столько-же заурядныхъ явленіяхъ крѣпостной поры, столь-же върно воспроизведенныхъ г. Тургеневымъ: о графской метрескъ, забривающей слугь лобь за шоколадь, пролитый ей на илатье; о барскихъ привычкахъ самого графа Петра Ильича, который, по разсказу стараго дворецкаго Тумана, душа былъ добрая: «побьетъ, бывало, тебя, смотришь, ужъ и позабылъ» («Малиновая Вода»); о рыбакъ Сучкъ, попавшемъ въ это званіе изъ кучеровъ, въ кучера изъ поваровъ, въ повара изъ актеровъ — все по барской воль (напоминающей въ этомъ отношени пріемы и не однихъ только баръ) («Льговъ») и т. д. Но особенно важно то, что г. Тургеневъ и выставлялъ почти исключительно именно такія заурядныя явленія крупостпой поры, нимало не изыскивая и не подбирая такихъ, про которыя можно бы было сказать, что это лишь исключенія — хотя и такихъ такъ-называемыхъ исключеній, отъ которыхъ-бы волосы у читателей поднялись дыбомъ, оказывалось на Руси не мало. Но въ томъ именно и заключалась неотразимая сила этихъ, какъ-бы лишенныхъ всякой умышленности, просто-правдивыхъ записокъ, что онв не только не преувеличивали двиствительности, не приправляли воспроизведенія ся никакими возгласами и не выканывали различныхъ ужасовъ изъ уголовныхъ архивовъ, но, можно сказать, съ совершенно эпическою невозмутимостью отражали все то, что встрвчалось само собою на каждомъ шагу и что уже само но себъ, сведенное въ одинъ сборникъ, подавало достаточный поводъ къ тяжелымъ думамъ. А между темъ, въдь разсказы этого сборника связаны между собою чисто-вижшиею связью, -- случайною послёдовательностью охотничьихъ впечатлѣній и наблюденій, однородность которыхъ зависитъ исключительно отъ того, что охотникъ постоянно сталкивается съ помещиками и крестьянами.

Во многихъ мъстахъ, при разсказахъ о прошломъ, онъ обнаруживаетъ готовность думать, что многаго уже теперь не дълается, и получаетъ при этомъ въ отвътъ: «теперь, въстимо, лучше». И опять-таки тъмъ лишь сильнье дъйствують при этомъ разсказы, изъ которыхъ оказывается, что на самомъ-то дёлё оно и не лучше. Такимъ образомъ, отъ стараго графа Петра Ильича вовсе не далско ушель его сынъ Валеріанъ Петровичъ, отказывающій въ сбавкъ оброка крестьянину, лишившемуся своего кормильца-сына. «Да мнв съ полугоря,—говоритъ крестьянинъ,—взять-то съ меня нечего... Ужъ, братъ, какъ ты тамъ ни хитри — шалишь; безотввтная моя голова». При этомъ мужикъ разсмѣялся... («Малиновая Вода»). И невольно коробить васъ, какъ подумаете, что этимъ-же горемычнымъ смъхомъ и теперь еще неръдко смфется мужикъ, когда съ него взыскиваютъ недоимку! А между тъмъ, въдь и самъ, довольно близко стоящій къ народу однодворецъ Овсянниковъ еще въ то время увърялъ нашего охотника, что «теперь лучше, а вашимъ дъткамъ еще лучше будетъ». По словамъ его, «много воды утекло» съ тѣхъ поръ, какъ дѣдъ охотника, присвоивъ себѣ землю отца Овсянникова, вдобавокъ его-же и высъкъ у себя подъ окошками, да еще поглядываль при этомъ съ балкона вмѣстѣ съ женой. «Много воды утекло, времена подошли другія», —продол жаетъ Овсянниковъ. И въ дворянахъ видитъ онъ перемину большую, - а все-же на повирку выходить изъ собственных его словъ, что на самомъ-то дѣлѣ пере-мѣна лишь кажущаяся. «Вы, можетъ, знаете Королева? обращается онъ къ охотнику.—Въ ниверситетахъ обучался, кажись, и за границей побывалъ, говоритъ плавно, скромно, всёмъ намъ руки жметъ... Какъ дошло дёло до размежеванія, заговориль, что оть этого крестьянину будеть легче, что помъщику гръшно не заботиться о благосостояніи крестьянъ... Дворяне-то всё носы повёсили; я самъ, ей-ей, чуть не прослезился... А чъмъ кончилось? Самъ четырехъ десятинъ мохового болота не уступилъ и продать не захотълъ». Показывая подобнаго рода примърами, что и въ ближайшее время къ намъ даже самое высшее образование не было въ силахъ, путемъ правственнаго улучшенія дворянь, добиться того, чего идиллически ожидаль сладкорфчивый Карамзинь (не только во время «Записокъ Охотника», но еще и очень недавно имѣвшій у насъ въ этомъ отношеніи единомышленниковъ); нашъ трезвый, неумолимо правдивый инсатель показываеть вследь затемъ, многаго-ли можно было дождаться также и отъ тъхъ хлыщей народнаго направленія, полагавшихъ его исключительно въ одийхъ фразахъ, отъ тъхъ, какъ онъ прозвалъ ихъ, Пустозвоновыхъ, которые действительно только звонили себф о народф и вовсе не умѣли или даже не хотѣли вѣрно служить ему на самомъ дёлё. «Смотрятъ мужики: что за диво! Ходить баринь въ плисовой поддевкъ, словно кучеръ... Я-де русскій, и вы русскіе... я русское все люблю... ну, дътки, спойте-ка русскую народственную пъсию... А самъ, словно красныя девушки, все книги читаетъ али иншетъ... Прежній-то приказчикъ на первыхъ порахъ вовсе перетрусился... А вижето того вышло... самъ Господь не разбереть, что такое вышло. Позваль его къ себь Василій Йиколаевичь (Пустозвоновь) и говорить, а самъ красиветъ: «будь справедливъ у меня — не притъсняй никого». Да съ тъхъ поръ его къ своей особъ и не требовалъ...» Продолжалъ себъ сидъть, уткиувъ носъ въ свои кинжки, и предаваться отвлеченнымъ соображеніямь о народности, а жизни вокругь себя предоставиль идти своимъ старымъ ходомъ, благо, облекцись ьъ одежду простонародную, нимало не отвёдалъ чрезъ это крестьянской доли. Такимъ образомъ, посредствомъ примфровъ, приводимыхъ тімъ-же Овеянниковымъ, нашъ охотникъ въ корит опровергалъ его митніе, будто-бы «теперь лучше, а нашимъ дъткамъ и еще лучше будеть». Ивть, какъ-бы хотель своей жингой сказать охотникъ, нока будетъ стоять криностное право, ни намъ, ни нашимъ потомкамъ лучше не будетъ!

Нарисовавъ съ поразительной правдой и**ѣ**сколько совершенно обыкновенныхъ картинъ изъ жизии простого русскато человъка, нашъ охотникъ срисовалъ вивстъ съ тёмъ съ натуры и нёсколько чудныхъ картинъ его смерти. «Удивительно умираетъ русскій мужикъ! восклицаетъ онъ. Состоянье его передъ кончиной нельзя назвать ни равнодушіемъ, ни тупостью; онъ умираетъ, словно обрядъ совершаетъ: холодно и просто». И эта совершенно покойная встрича смерти вполни понятна послѣ жизни русскаго мужика, какою обрисовалъ ее г. Тургеневъ, жизни, въ которой терять нечего и которая точно такъ-же просто и холодно выполнялась имъ до конца, какъ заданный скучный, но неизбѣжный урокъ! Но и туть, какъ вездъ у нашего писателя, подъ этимъ равнодущіемъ теплится то тихое любовное чувство, безъ котораго бы решительно невыносимою сделалась жизнь, и которое тутъ сказывается — то въ насущной заботъ объ оставляемой семьъ, то въ потребности попрощаться, т. е., по русскому смыслу слова, попросить прощенья у окружающихъ. Но совершенно такъ-же, какъ русскій мужикъ, умираетъ, по поэтическому свидътельству г. Тургенева, и всякій русскій человікь, въ отношеніи къ которому, по народному выраженію, судьба явилась злою начихой. Вспомните смерть недоучившагося студента Авенира Сорокоумова, для котораго безотрадная доля домашняго наставника въ домѣ малоразвитыхъ людей оказалась, какъ и оказывается для многихъ, своего рода закрѣпощеніемъ. Вспомните, наконецъ, и смерть старушки помъщицы, которая собиралась сама заплатить за свою отходную, заплатить, съ давнихъ поръ, можетъ быть, припасеннымъ на этотъ случай рублемъ. Очевидно, что это одна изъ тъхъ мелкопомъстныхъ, къ которымъ относится въ «Запискахъ Охотника» и мать больной дівушки, влюбляющейся въ «Увзднаго Лвкаря».

Выводя передъ нами такіе, въ свою очередь, возбуждающіе жалость, типы бёдныхъ помёщицъ, нашъ писатель доказываетъ этимъ, какъ далекъ онъ былъ отъ того, чтобы выставлять помёщиковъ исключительно со стороны ихъ отношеній къ крестьянамъ и исключительно въ невыгодномъ свётъ. Напротивъ, даже участіе возбуж-

дають у него не только такія, уже самой своею бідностью располагающія въ свою пользу, личности, но и живущая въ полномъ довольствъ добродушная, со здравымъ умомъ, Татьяна Борисовна, или даже безгласная мать Радилова, да и самъ Радиловъ, котораго охотнику такъ и хотвлось бы «получше узнать и полюбить, хотя въ немъ иногда и сказывался помѣщикъ» (между прочимъ, и въ чисто-барскихъ его отношеніяхъ къ прожившемуся и проживающему у него Өедөрү Михънчу). А вспомните Чертопханова-сына, являющагося такимъ же преемникомъ своего взбалмошно-грознаго отца, какими являлись въ исторіи многіе добродушные государи, смінявшіе суровыхъ предшественниковъ. «Несправедливости, притасненія онъ вчужа не выносиль; за мужиковъ своихъ стоялъ горою... Какъ, моихъ трогать? Да не будь я Чертопхановъ!..» Вспомните и его заступничество за Недопюскина, и въ своемъ родъ трогательную, хотя и не безъ юмористического оттънка, дружбу обонхъ.

При такой способности г. Тургенева подмѣчать и выказывать человъческія черты и въ самыхъ помъщикахъ, его «Записки Охотника» не могли представляться направленными съ огульной враждой противъ нихъ и указывающими только на тѣ стороны общественнаго ихъ положенія, которыми неизбѣжнымъ образомъ искажались и самыя сочувственныя между ними натуры. Но и это онять-таки лишь придавало «Запискамъ Охотника» новую, неотразимую силу, наглядно указывая на то, что туть дьло было не въ зверской грубости нашихъ помещиковъ (которой, пожалуй, могло бы оказываться и больше при всёхъ соблазнахъ неограниченнаго права), не въ недостаткъ между помъщиками тъхъ добродушныхъ личностей, которыя могутъ являться и независимо отъ образованія съ его смятчающими вліяніями, а дёло было въ неестественности самыхъ отношеній, самой этой неразрывной связи между людьми съ неограниченными правами и людьми совершенно безправными. И хотя бы II. С. Тургеневъ не написалъ ничего послъ «Записокъ

Охотника», все бы имя его осталось навсегда незабвенным въ исторіи нашей литературы. Между тъмъ, передъ нами еще цълый рядь его общественныхъ типовъ.

Иепосредственно за появившимися въ «Запискахъ Охотника» следують и въ продолжении несколькихъ льть тянутся, однако-же, такіе, которые не представляють особенной содержательности, а потому и могуть быть нами обойдены. Быть можетъ сознание неудобствъ постояннаго затрогиванья въ ту пору живыхъ вопросовъ общественныхъ заставляло нашего писателя ограничиться на извъстное время старою темой — той или иной любеи. Между тъмъ, уже въ 1852 г., несмотря на то, что обстоятельства еще далеко не измѣнились къ лучшему, онъ не выдерживаетъ своей невольной роли молчальника въ самомъ разгаръ творческихъ силъ, и какъ бы отзвуксмъ, притомъ же раздавшимся очень громко и смѣло, «Записокъ Охотника» являются у него «Муму» и «Постоялый Дворъ». Особенно первая изъ этихъ повъстей поражаетъ въ высшей степени сочувственной личностью этого получелов ка — н жмого дворника съ его глубокой любовью къ единственному, привязавшемуся къ нему существу, собачкъ, и съ его величавымъ уходомъ отъ своей безсердечно-нервозной барыни. По вотъ наступаетъ служившій переломомъ въ нашей жизни 1855 г., и нашъ писатель выводитъ передъ нами совершенно особый и глубоко-задуманный типъ---Рудина.

Типъ этотъ, существующій въ русскомъ обществъ въ самыхъ многочисленныхъ видоизмѣненіяхъ, въ извѣстномъ смыслѣ, надо замѣтить, успѣлъ проявиться у нашего сочинителя еще въ «Запискахъ Охотника», а именно въ лицѣ «Гамлета Щигровскаго уѣзда», который одною своею стороною—озлобленностью (а въ частности — озлобленностью противъ женщинъ) является какъ-бы первымъ наброскомъ другого лица — Пигасова, занимающаго, какъ извѣстно, въ своемъ родѣ видное мѣсто въ повѣсти «Рудинъ». Но самое существенное въ уѣздномъ «Гамлетѣ» — это даромъ пропадающая жизнь

въ сущности умнаго человѣка, — черта совершение Рудинская. Разница собственно вт томъ, что Тургеневскій «Гамлеть», какъ и подобаетъ Гамлету, съ самаго начала уже выводится передъ читателемъ вполив сознающимъ свою, такъ сказать, тщету и самолюбиво страдающимъ отъ такого сознанія. Въ немъ не видать того перевъса воображенія, которое на долгое время обольщаеть, какъ извъстно, на счеть его собственныхъ силь слишкомъ поздно доходящаго до самосознанія Рудина. Въ щигровскомъ Гамлетъ, напротивъ того, мы замъчаемъ лишь умъ, неумолимо разлагающій собственную природу, умъ, который и даетъ ему со всею ясностью видѣть, что разгадка его пустоты -- это недостатокъ самородной, творческой силы, того, что называють оригинальностью. «Что мий въ томъ, говорить онъ, что у тебя голова велика, умфстительна, и что понимаешь ты все, много знаешь, за вѣкомъ слѣдишь, — да своего-то. особеннаго, собственнаго у тебя ничего нъту! Однимъ складочнымъ мѣстомъ общихъ мѣстъ на свѣтѣ больше, да какое кому отъ этого удовольствіе? Ийтъ, ты будь хоть глупъ, да но своему». Но тотъ же далеко не дюжинный умъ выясняеть ему и причину такой пустоцвѣтности. «Какую, скажите на милость, спрашиваеть онъ, какую пользу могъ я извлечь изъ энциклопедін Гегеля? Что общаго, скажите, между этой энциклопедіей и русской жизнью?» По онъ идетъ далве, онъ съ самой **Т**дкой ироніей ділаеть изъ этого жизненный выводь, выражающійся въ вид'в вопроса: «Такъ зачёмъ же ты таскался за границу? Зачёмъ не сидёлъ дома да не изучаль окружающей тебя жизни на мьсть?... Да помилуйте... гдъ же нашему брату изучать то, чего еще ни одинъ уминца въ книгу не вписалъ! Я бы и радъ былъ брать у ней уроки, у русской жизии-то, — да молчить она, моя голубушка. Пойми меня, дескать, такъ, а мив это не подъ силу, мий вы подайте выводъ, заключенье мий представьте»... Такая привычка пользоваться уже готовымъ, чужою умственною работою «жаръ загребать», сложилась въ нашемъ Гамлетт уже издавна. Еще

въ университетт попалъ онъ въ такъ-называемый «кружокъ», а это, по его признанію, «гибель всякаго самобытнаго развитія»... «Кружокъ пріучаеть къ безилодной болтовив, отвлекаеть вась оть уединенной благодатной работы, прививаеть вамь литературную чесотку, лишаетъ васъ, наконецъ, свёжести и девственной крепости души... Въ кружкѣ поклоняются пустому краснобаю... въ кружкт наблюдають другь за другомъ не хуже полицейскихъ чиновниковъ... о, кружокъ!... ты заколдованный кругъ, въ которомъ погибъ не одинъ порядочный человъть!»... Чтобы понять все жизненное значеніе этихъ словъ Тургеневскаго «Гамлета», стоить только вспомнить тогдашнее значение кружковъ-хотя бы того, въ которомъ Вълинскій набрался Гегеля и, на ивсколько льть своей кратковременной жизни сбившись, вслъдствіе этого, съ настоящаго своего пути, только высокой своей даровитостью снова быль выведень на свободу, снова сталь говорить-не съ чужого голоса. Надо, однако-жъ, замѣтить, что коренная причина того забиванія личности, какое происходило, а отчасти и происходитъ въ нашихъ кружкахъ, осталась не вполнѣ разъясненною для нашего «Гамлета». Дёло въ томъ, что горланы или умственные «мірофды» кружка подвергають другихъ тому же самому гнету, который вынесли на самихъ себь, но который представляется имъ не гистомъ, а чамь-то скорбе освободительным или просватительнымь. Если своими «готовыми взглядами» они забивали и забивають умственную самодіятельность новобранцевь своего кружка, то потому лишь, что, сами получивъ эти взгляды уже совершенно готовыми изъ какихъ-нибудь книгъ, привыкли принимать подобный «заемъ» за собственный, добытый трудомъ, капиталъ. Все это развъ смутно представлялось Шигровскому Гамлету, когда онъ рѣшился отправиться лично туда, гдф совершались наши умственные займы — въ Германію: вёдь если ужь занимать, то изъ первыхъ рукъ. И что же? «Нечего и говорить, -- сознается онъ, -- что собственно Европы, европейскаго быта я не узналъ ни на волосъ; я слушаль ив-

мецкихъ профессоровъ и читалъ измецкія кинги на самомъ маста рожденія ихъ... вотъ въ чемъ состояла вся разница». Дома пріученный, подъ вліяніемъ своего пружка, читать эти нёмецкія книжки помимо жизни, т.-с. окружавшей его, родной русской жизии (которая уже въ самомъ дътствъ была отъ него заслонена «французскимъ его гувернеромъ — нѣмцемъ Филипповичемъ нзъ Ифжинскихъ грековъ» и развъ украдкой проглядывала передъ нимъ въ тогдашнихъ университетскихъ, по большей части, вполнт отвлеченных лекціяхъ); привыкнувъ мыслить только по книгамъ, совершенио помимо жизни, онъ и въ Германіи также мало быль скленень къ тому, чтобы непосредственно вглядъться въ самую жизнь, ту жизнь, на почет которой родились эти книжки. Разсудивъ, при отправлении за границу, и даже основательно разсудивъ, что «наука-то, кажись, вездъ одна», онъ не зналъ, какъ не знаютъ еще и теперь очень многіе, что наука съ ея цёлью -- истиной не въ однёхъ книжкахъ, что овладёть ею — значитъ умъть сознавать непосредственное возникновение ея изъ жизни, стать способнымъ и собственной смъткой выводить ее изъ всего, что насъ окружаетъ, особливо-же изъ того, что еще не почато. Не достигнувъ этого и за границей, Щигровскій Гамлетъ, по собственному его сознанию, «остался тъмъже неоригинальнымъ существомъ» и только испыталъ въ этомъ отношении участь цёлаго множества нашихъ соотечественниковъ, отличаясь отъ нихъ однако-же тамъ, что имъ отъ подобной неоригинальности, повидимому, и горя мало, онъ-же постоянно томился ея сознаніемъ.

Разъяснение Щигровскаго Гамлета необходимо для настоящаго пониманія Рудина, какъ съ другой стороны полный свѣтъ на этотъ послѣдній типъ кидается только позднѣйшими Тургеневскими типами. Какъ представитель нашего дѣйствительно образованнаго (а не только свѣтски-патертаго люда) «Гамлетъ Щигровскаго уѣзда» ярко выдается изъ ряда другихъ «охотничьихъ» типовъ нашего писателя (такіе, тоже образованные люди, какъ

Королевъ и т. п., только слегка обрисовываются однодворцемъ Овсянниковымъ, а не выступаютъ передъ читателемъ сами, какъ непосредственно дѣйствующія лица). А между тѣмъ, если вдуматься, то и Щигровскій Гамлетъ окажется тѣсно связаннымъ съ тою барской средой, которая раскрывается передъ нами въ «Запискахъ Охотника». Вѣдъ самое это отвлеченное паправленіе мысли, самое это ученье помимо жизни возможно только въ барской средѣ, той средѣ, гдѣ не имѣлось живой, насущной потребности дъла, а потому-то все, даже самое знаніе, могло обращаться въ бездълье, въ

какой-то возвышенный способъ коротать время.

Такимъ-же созданіемъ барской среды является передъ нами и Рудинъ — человъкъ, хотя и бъдный, но, благодаря вредному самоотвержению своей матери, воспитанный все-таки барчукомъ. Мъсто дъйствія, гдь знакомится съ нимъ читатель, это одинъ изъ тъхъ барскихъ салоновъ, въ которыхъ у насъ умудрялись сооружать посреди деревни столицу, или даже своего рода Парижъ эпохи энциклопедистовъ съ ея дамами ésprit fort (извъстно, что мы постоянно проходимъ «зады» европейской жизии). Надо замѣтить, что міръ, окружающій эту доморощенную столицу съ ея салономъ, какъ-бы совершенно не существуеть для проживающихъ въ ней и даже для ел просъблительнаго оратора и трибуна Рудина. Только чамъ сочинитель въ началѣ даетъ намъ заглянуть мелькомъ въ этотъ окружающій міръ, вводя насъ въ душную избу крестьянки, больной горячкой, вводя съ одною изъ менье развитыхъ личностей повъсти, сестрою также простодушнаго Волынцева; другимъ, болже развитымъ, личностямь повъсти некогда оглядываться вокругъ себяона слишкомъ погружены въ свои мысли. Вспомните тотъ объдъ у меценатствующей помъщицы-генеральши, къ которому ожидаютъ провзжаго барона для слушанія его политико-экономической статьи, и первое появление посланнаго имъ за себя Рудина. Несмотря на нерасполагающую роль подставного лица, Рудинъ, однако-же, сразу производить впечатлёние сбаятельное и совершенно,

новидимому, уничтожаетъ долго игравшаго у Ласунской чуть-ли не первую роль ядовитаго отрицателя и ненавистника человъческаго рода, Ингасова. «Стало быть, по вашему, убѣжденій пѣтъ?» — спрашиваеть его Рудинъ. — «Пѣть и не существуеть». — «Это ваше убѣжденіе?» — «Да». — «Какъ-же вы говорите, что ихъ истъ? Вотъ вамъ уже одно на первый случай». При такихъ и подобныхъ тому пріемахъ, и самъ читатель на первыхъ порахъ готовъ удивляться совершенно, повидимому, исному и здравому уму Рудина. Но вскорт уже ему-то-есть только читателю, а не окружающимъ-приходится немного разочароваться. На различныя отрицательныя выходки со стороны Пигасова Рудинъ отвѣчаетъ уже совершенно неопредёленною фразой, что надо желать «быть и жить въ истинъ». Онъ думаетъ выяснить свою мысль наглядно, приводя скандинавскую легенду о птичкѣ, которая влетела во время ужина въ царскую палату и, тотчасъ-же изъ нея вылетивъ, пропала въ ночной темноти и возбудила заботливое винмание царя. «Царь, птичка и въ темнотв не пропадеть и свое гивадо сыщеть», успоканвають царя его собеседники. Самъ-же Рудинъ делаетъ изъ этого следующее заключение: «наша жизнь быстра и ничтожна, по все великое делается черезъ людей. Сознаніе быть орудіемъ тёхъ высшихъ силъ должно замізнить человаку вса другія радости; ва самой смерти найдеть онъ свою жизнь, свое гнѣздо». Туть, какъ не трудно замѣтить, вполнѣ уже сказывается тотъ туманный идеализмъ, которымъ такъ долго у насъ пробавлялись и въ разговорахъ, и въ книгахъ. И извъстная доля такого идеализма въ свое время не только не отталкивала, но даже отчасти могла привлекать не однёхъ, едва разцвётающихъ и ищущихъ хоть какой-нибудь теплоты и свъта, висчатлительныхъ девушекъ, какова Наташа, но даже и вкусившихъ уже университетской науки юношей — въ родь Басистова (въ настоящее время, конечно, — и это весьма ощутительный признакъ нашего уметвеннаго усивха — ни одного изъ нихъ уже не плвнить какимиинбудь фразами). Въ пылу овладевшаго ими очарованія, по только Паташа, но и Басистовъ, слушаютъ — не наслушаются Рудина, и даже студенту нисколько не представляется страннымъ, какъ это, случайно явившись съ чужимъ поручениемъ у Ласунской, Рудинъ заживается у нея на итсколько мъсяцевъ и ораторствуетъ себъ да ораторствуеть о различнаго рода высшихъ вопросахъ, иногда ниспускаясь на землю къ вопросамъ хозяйственнымъ, предлагая Ласунской различнаго рода нововведения (все, кром' освобожденія крестьянь — о чемь, разум' техи. подобнаго рода идеалистамъ никогда и не снилось), предлагая ихъ такъ, безъ малъйшей надежды на осуществленіе или, лучше сказать, безъ мальйшей заботы о томъ. И не только Наташѣ, но и Басистову не навертывается на умъ вопросъ: неужели умному человъку нечего болъе дёлать, какъ только рисоваться передъ этой мишурной царицей салона? Между тёмъ самъ Рудинъ, очевидно, воображаетъ, что онъ дълаетъ дъло: онъ привыкъ видъть дъло въ безплодномъ ораторствовании, онъ успълъ уже на это убить значительную часть своей жизни. Онъ, очевидно, и изъ этой пустъйшей Ласунской создаетъ себъ, силой воображенія, такую почву, которая способна воспринимать обильное сёмя его рёчей, и такимъ образомъ разыгрывающееся воображение доставляеть богатую пищу его самолюбію: изв'єстно, что оно особенно развито у людей, съ избыткомъ одаренныхъ воображениемъ, этою волшебною силой, умѣющей создавать что угодно почти что изъ ничего, а потому и поднимать одареннаго имъ на любую, хотя-бы и неподобающую ему высоту. Но если питавшее его самолюбіе, свѣтски-холодное благоговѣніе передъ нимъ Ласунской тёмъ болёе заставляло его окружать эту барыню какимъ-то особымъ, отъ него-же въ главнъйшей мъръ и падавшимъ на нее сіяніемъ, то что-же должно было въ немъ возбуждать то настоящее, горячее чувство безграничной привязанности, которое онъ замьчаль въ Наташъ? Въ лътахъ, уже вовсе немолодыхъ, сдёлаться вдругъ предметомъ страсти дёвушки, не успбвшей еще никого полюбить, — не значило-ли это увидёть свое самолюбіе до того польщеннымъ, что тёмъ самымъ вызывалась невольно отвётная страсть, которая и не замедлила, новидимому, развиться—но исключительно подъвліяніемъ того-же, царившаго въ немъ, воображенія. И вотъ любовь къ Наташё представилась ему новымъ диломъ,

задерживающимъ его у Ласунской.

Чемъ, однако-же, сильнее привязывается Паташа къ Рудину, чёмъ выше становится онъ въ ея миёнін, тёмъ ржинтельние дийствуеть на нее съ его стороны всякая такая обмолька, которая понадаеть въ противоржчие съ идеаломъ, составленнымъ ея свътлымъ воображениемъ. Между тёмъ, уже въ первомъ откровенномъ своемъ разговорь съ нею, упомянувъ о своей деревенькъ, онъ выражаеть намерение остаться въ ней, потому что ему «нора отдохнуть». Это сразу поражаетъ Наташу, то-есть се поражаетъ не то, что мъстомъ для отдыха онъ почитаетъ деревню: въ ту пору это никого не могло поразить, потому что въ деревив именно только отдыхали, въ ней почти не видели возможности дёла, и различныя тяжелыя ея впечатлёнія не мёшали нравственно сибаритствовать никакому идеалисту. Паташу собственно поражаеть самое стремление къ отдыху, преждевременное, на ея взглядъ, для ея героя, прекрасныя рѣчи котораго принимала она за чистыя деньги. «Отдыхать, — говорить она, могуть другіе, а вы... вы должны трудиться, стараться быть полезнымъ... Кому-же какъ не вамъ!» — И, сразу понявъ, что опъ вышелъ изъ своей, хотя-бы и безъ всякой умышленной фальши разыгрываемой роли, Рудинъ спѣшитъ поправиться: «ваше слово напомнило мнѣ мой долгь, указало мий мою дорогу... Да, я должень дійствовать... Я не долженъ растрачивать свои силы на одну болтовию, пустую, безполезную болтовию, на один слова». По туть-же опять слова, тѣ-же, какъ-бы сдѣлавшіяся его второю натурой, слова опять полились у него ракою, потвиная по-прежнему его самолюбіе, попрежнему заставляя его видеть въ нихъ какъ будто-бы дъло, какъ будто-бы силу!

По не только влюбленная и детски внечатлительная Наташа, — и гораздо мене ея даровитая, за то гораздо

болже спокойная, трезвая духомъ вдовушка, сестра Волынцева, въ сильной степени увлечена Рудинымъ. И воть, въ ея-то глазахъ старается разоблачить его Лежневъ, его товарищъ по университету. Въ весьма несочувственной оценке имъ Рудина кое-что, конечно, должно быть объяснено тёмъ, что онъ ревнуеть ее къ нему,обстоятельство, разумбется, не служащее къ чести Лежнева, который, однако-же, миритъ насъ съ собою впоследствии, когда самъ совершенно чистосердечно кается въ этомъ. Но такъ какъ господствующею чертою Лежнева, тъмъ не менъе, остается прямота и правдивость, нерасположенье ко всякой рисовки или риторики, то мы вполну можемъ понять, что, и помимо всякихъ постороннихъ соображеній, весьма многое не могло его не отталкивать въ Рудинъ. Между тъмъ, въ юности самъ онъ, витстт съ другими, увлекался Рудинымъ и разочаровался въ немъ такъ-же точно, какъ впоследствін, прямо уже на глазахъ у читателя, разочаровывается Наташа. И вообще изъ того, что непосредственно происходитъ передъ читателемъ, можно, мив кажется, заключить о возможности большей части того, что узнаемъ мы о Рудинъ изъ словъ Лежнева. Единственный сынъ у матери и съ самаго нѣжнаго дѣтства предметъ ел обожанія, которому она постоянно приносила жертвы, лишая себя всего, чтобы не дать сму и почуять, что значать лишенья, -Рудинъ, какъ и всв любимцы, уже съ детства пріучился считать самого себя какимъ-то центромъ всего окружающаго, т.-е. безсознательно сдёлался себялюбцемъ. Принимая все, что дѣлала для него мать, за какую-то должную ему дань, съ другой-же стороны, чувствуя свое умственное передъ ней превосходство и при этомъ самолюбиво не сознавая, что онъ ей-же быль имъ обязанъ, Рудинъ, проживая впоследствін за границей, не чувствоваль даже влеченія особенно часто писать къ матери. До повздки своей за границу, еще студентомъ университета, ень, благодаря своимъ блестящимъ способностямъ, сдвлался такимъ-же собирателемъ дани съ товарищей, какимъ былъ прежде въ отношени къ матери. И дань эта

была не только духовная-дань удивленья-но иной разъ и матеріальная: онъ, какъ будущій геній, не видель ничего предосудительного въ томъ, чтобы содержаться на ередства богатаго князька, своего товарища (какъ впоеледствін, на глазахъ у читателя, не считаетъ предосудительнымъ-кромф дани удивленья съ Ласунской, получить и денежную, — въ видъ займа). Вмъстъ съ тъмъ, какъ настоящій божокъ, онъ быль для своихъ товарищей и истолкователемъ ихъ сокровеннайшихъ чувствъ и посредникомъ-разрѣшителемъ ихъ сердечныхъ дѣлъ. Такъ, узнавъ о любви Лежнева къ одной девушке, онъ, «вследствіе своей проклятой привычки каждое движеніе жизни, своей и чужой, прининиливать словомъ, какъ бабочку булавкой», пустился обоимъ имъ объяснять ихъ самихъ, ихъ отношенія, вступиль даже въ переписку съ нимии сбилъ ихъ совершенно съ толку. Понятно послъ всего этого, что Лежневъ его называетъ деспотому (который, какъ и многіе деспоты, силенъ только слабостью другихъ); онъ считаетъ его холодныма кака леда (то-есть, не признаеть въ немъ настоящаго чувства, которое замѣияется въ немъ вображениемъ). «Никто такъ легко не увлекается, какъ безстрастные люди», замфиаеть Лежневъ, и онъ совершенно правъ, потому что опи увлекаются собственно своимъ разыгрывающимся, все для нихъ замфияющимъ, воображениемъ. Наконецъ, какъ извъстно, Лежневъ его называетъ кокемкой, - а на бѣду онъ кокетинчаетъ, то-есть кокетинчаетъ своимъ умомъ не передъ одной пожилой Ласунской, но и передъ ея дётски-довфрчивой, чистой, отзывчивой дочерью.

Сильнымъ подтвержденіемъ върпости большей части того, что говорить о немъ Лежневъ, является странное посъщеніе Рудинымъ Вольнцева. Онъ считаетъ какъ-бы священнымъ долгомъ посвятить своего неудачливаго соперника въ тайну своей счастливой любви къ общему ихъ предмету—Наташъ. Вольнцевъ—человъкъ простой, привыкшій, какъ самъ говорить, «ѣсть пряники неписанные»,—и взоъщенъ, и поставленъ въ тупикъ этимъ, совершенно для него непонятнымъ поступкомъ, по для

Лежиева дёло ясно. «Оно, вишь ты, и благородно, и откровенно, ну да и поговорить представляется случай,

красноръчие въ ходъ пустить»...

Я не стану следить за извёстной исторіей любви Рудина къ Паташъ, то-есть постепеннаго самолюбиваго влюбленія имъ ея въ себя. Но вотъ цёль достигнута: она не можетъ жить безъ него, но мать не согласится на ея бракъ съ нимъ, и ей остается только бъжать съ Рудинымъ. Она готова на все, но онъ? Въ рашительную минуту ему сразу становится ясно, что онъ никогда ее не любилъ «настоящей любовью, любовью сердца, а не воображенія» (собственныя его слова). Изъ того, какъ онъ отвѣчаетъ на ея готовность бѣжать, и ей становится сразу ясно, что онъ никогда се не любилъ. Потому-то и было ему «далско отъ слова до дъла», потому-то онъ, по ся словамъ, и «струсилъ» передъ рѣшительнымъ шагомъ. И что-же? Слова ея только задъвають въ немъ самолюбіе; оно и въ эту минуту говоритъ въ немъ сильне совъсти, такъ что у него достаетъ духу обратить ка ней ся упрекъ. «Вы трусите, а не я!» говорить онъ бъдной Наташів, когда она, наконець, вспоминаеть о томъ, какимъ нареканьямъ подвергаетъ она себя этимъ напраснымъ свиданіемъ съ нимъ.

Съ отношеніями къ Наташѣ Рудина въ эту минуту не лишнее будеть сопоставить въ «Запискахъ Охотника» отношенія къ Петру Петровичу Каратаеву страстно имъ любимой Матрены. И эта крестьянская дѣвушка «трусила» какъ и Рудинъ, но причины ихъ трусости совершенно различны. Матрена боялась, что за побътъ ея поплатятся ея родные, и, чтобъ спасти ихъ, отказалась отъ Каратаева, котораго страстно любила. Напротивъ того, Рудинъ, какъ самъ опъ сознается въ письмѣ къ Наташѣ, «просто испугался отвѣтственности, которая на него падала»,—испугался потому, что въ сущности никогда не любилъ Наташи!

Но и при всей непривлекательности той роли, какая досталась ему при свиданіи съ Наташей, Рудинъ сейчасъ же опять находить возможность порисоваться въ письмё

къ Вольицеву. Самъ великодущно извъщая его, что онъ уже больше ему не соперникъ, Рудинъ ублажаетъ свое самолюбіе фразами объ исполненномъ долю. Не менъе рисустся онъ при прощаніи съ добродушнымъ Басистовымъ. Въ сущности, разставансь совсѣмъ не охотно со своимъ положеньемъ божка у Ласунской, онъ воображаетъ себя въ положеніи Донъ-Кихота, уѣзжающаго отъ герцогини, и приводитъ Басистову извѣстныя слова его въ эту минуту: «свобода, другъ мой Санчо, одно изъ самыхъ драгоцѣинѣйшихъ достояній человѣка... Счастливъ тотъ, кому небо даровало кусокъ хлѣба, кому не нужно

за него быть обязаннымъ другимъ».

И туть опять невольно навертывается сопоставление съ однимъ изъ крестьянскихъ типовъ въ «Запискахъ Охотника». Вспомните «Бирюка», который, состоя сторожемъ барскаго льса, поймалъ въ немъ вора и сперва ему связаль руки, но потомъ, разжалобленный его бъдностью, выпустиль его на волю. «Пу, Бирюкъ, ты, я вижу, славный малый», замѣчаетъ на это охотникъ. «Э, полноте, баринъ, не извольте только сказывать» — вотъ простей отвётъ Бирюка, сдёлавшаго, и не безъ опасности для себя, дъйствительно доброе дъло, но далекаго отъ того, чтобъ имъ рисоваться. А Рудинъ, совершенно наобороть, рисуется, разыгрываеть героя, только-что усиввъ разыграть весьма незавидную роль. Въ суровомъ, повидимому, Бирюкъ, совершенно невольно, какъ-бы на зло ему самому, вдругъ сказывается мягкая человъческая натура; что же касается Рудина, то, по крайней мара на этотъ разъ, несомивние правъ Лежневъ, когда на слова Басистова, что Рудинъ — «натура славная», замічаеть: «піть, именно натуры въ немь и не видно!» И действительно она въ немъ совершенно заслонена всякими искусственными наслоеніями, и въ этомъ онъ онять -- настоящій тепличный продукть чисто барской среды.

Есть, однако же, минуты, когда Рудинъ не играетъ роли, а говоритъ отъ души и клеймитъ совершенно искренно самого себя,—и вотъ тутъ-то онъ особенно на-

поминаетъ Щигровскаго «Гамлета». Таковъ опъ въ своемъ прощальномъ письмѣ къ Наташѣ. «Природа миѣ много дала, но я умру, не сдълавъ ничего, достойнаго силъ моихъ... Странная, почти комическая моя судьба: я отдаюсь весь, съ жадностью, вполив - и не могу отдаться» (потому что отдается только вз воображении). «Я кончу тёмъ, что пожертвую собою за какой-нибудь вздоръ, въ который даже върить не буду (но который вдругъ очаруетъ его, всъмъ пресытившееся, ищущее необычайностей, воображение). Боже мой! Въ 35 лътъ все еще собираться что-нибудь сдёлать!.. Еслибъ я могъ... побъдить, наконецъ, свою льнь... Но ньтъ, я останусь тамъ же неоконченнымъ существомъ... первое препятствіе—и я весь разсыпался!»... Переходя затёмъ прямо къ своимъ отношеніямъ къ самой Наташѣ, онъ п въ этомъ нисколько не хочетъ обманывать ни себя, ин ее. На этотъ разъ совъсть говоритъ въ немъ громче, чёмъ самолюбіе: онъ не пускаеть въ дёло нетрудной, повидимому, фразы, что онъ не можеть себя связывать бракомъ, соединеннымъ съ препятствіями, потому что это могло бы служить помѣхой его общественному служенію. Напротивъ, онъ съ неумолимою откровенностью говорить: «еслибъ я, по крайней мірь, принесъ мою любовь въ жертву моему будущему дёлу, моему призванію, но я просто испугался отвѣтственности»...

Нельзя не замѣтить, что эта способность хотя-бы и въ такую только минуту стать совершенно искреннимъ, искреннимъ даже на счетъ самолюбія, заставляетъ насъвидѣть въ Рудинѣ, не дурного, въ сущности, человѣка. Извѣстно, что самъ Лежневъ, кромѣ первой, вполнѣ несочувственной его обрисовки, прибѣгаетъ подъ-конецъ къ совершенно другой, при чемъ Рудину отдается полнѣйшее предпочтеніе предъ Пигасовымъ. Что касается послѣдняго, то хотя мы при этомъ и узнаемъ, что онъ бралъ въ свое время взятки и, при всемъ своемъ отрицательномъ направленіи, льнетъ, несмотря на положительное свое состояніе, къ богатымъ и знатнымъ, всстаки намъ не слѣдуетъ, съ другой стороны, забывать,

что, собственными усиліями выйдя въ люди, онъ не пересталь понимать нужду, и крестьяне у него не бъдство. вали. Прямое указаніе на эту черту въ безсердечномъ на видъ, отрицающемъ все, Пигасовъ, и поливищее умолчаніе о чемъ-либо подобномъ въ идеалиств Рудинв, -- такое обстоятельство не можеть не уменьшить въ глазахи. читателя тёхъ сочувственныхъ сторонъ Рудина, ради которыхъ пьетъ за его здоровье Лежневъ. Послѣ этого менье цыны получаеть для нась то, что «если онъ живеть на чужой счеть, то единственно какъ ребенокъ. привыкций, чтобъ его кормили, а не какъ пролазъ, составляющій себѣ состояніе». Но все-же и для читателя невольно оказывается даже весьма сочувственнымъ Рудинъ, когда онъ, уже постаръвшій, накрънившійся, чуть не ницимъ встръчается съ Лежневымъ и окончательно располагаетъ его въ свою пользу разсказомъ о своихъ незадачахъ. Попалъ онъ было къ богачу-помъщику компаньономъ, но, знать, зависимость подобнаго положенія не довольно замаскировывалась благоговёніемъ патрона къ уму своего кліента, и Рудинъ, на этотъ разъ совершенно искренно, предпочелъ, вмфстф съ Донъ-Кихотомъ, нравственную независимость привольному житью на всемъ на готовомъ. Не выдержалъ онъ и положенія секретаря у благонамфреннаго сановника, — опять-таки потому, надо думать, что уму его приходилось туть быть не владыкою, а слугою. Пе удалось оказаться зачинщикомъ широко-хватающихъ государственныхъ перестроекъ (а предвкушеніемъ ихъ уже были нововеодительскія затіш его у Ласунской, которыя если и не осуществлялись, то, по крайней мара, благоговайно ею выслушивались), —и вотъ отъ своего, неподдавшагося его руководству, сановника Рудинъ вдругъ перешелъ къ какому-то, подобно ему самому, фантазеру, захотъвшему, въ пылу разыгравшагося коображенія, сділать судоходною ріку — безь канитала. Предпріятіє, конечно, лопнуло и тогда-то, проученный столько разъ, Рудинъ, наконецъ, принялся за дело, уже совершенно, повидимому, осуществимое, скромное, даже, можетъ быть, слишкомъ скромное, на его взглядъ,

для его необыкновенныхъ способностей. Опъ сдълался учителемъ словесности въ провинціальной гимназіп, и его дъйствительно ръдкій даръ слова, такимъ образомъ, получилъ, наконецъ, вмъстъ съ его свъдъніями настоящее жизненное примъненіе. Понятно, что къ нему кръпко привязались ученики, и онъ привязался къ нимъ — насколько вообще въ состояніи привязываться люди воображенія. Настоящей, сердечной привязанности и тутъ, какъ въ отношеніяхъ его къ Наташъ, не было. Это я позволяю себъ усматривать изъ того, что Рудинъ не выдержалъ столкновеній съ гимназическимъ начальствомъ, что самолюбіе не позволило ему сдълать въ этомъ отношеніи какія-нибудь уступки — ради гимназической молодежи, чтобы не заставить ее такъ скоро лишиться одушевлявшаго ее учителя.

Не трудно послѣ всего этого заключить, что Рудинъ, согласно его собственному предсказанію, долженъ быль кончить совершенно особеннымъ, изъ ряду выдающимся образомъ. И въ самомъ дѣлѣ, онъ погибаетъ въ 1848 г., сражаясь на баррикадахъ въ Парижѣ. Точно будто и безъ него не нашлось бы тамъ достаточно дѣятелей, или будто бы у насъ на Руси ихъ черезчуръ уже много.

Но что же, наконець, такое этоть загадочный Рудинь? Самь онь, при послёднемь своемь свидании съ Лежневымь, вполнё откровенно, повидимому, высказываеть свой взглядь на себя. «Фраза меня сгубила,—говорить Рудинь.—Строить я никогда ничего не умёль; да и мудрено, брать, строить, когда и почвы-то подъ ногами нёть». Такому самоосуждению вполнё соотвётствуеть и слёдующій отзывь Лежнева: «несчастіе Рудина состоить въ томь, что онъ Россіи не знаеть, и это точно—большое несчастіе. Россія безъ каждаго изъ насъ обойтись можеть, но никто изъ насъ безъ нея не можеть обойтись». Тотъ же Лежневъ вмёстё съ тёмъ заявляеть, что Рудинъ у насъ не одинъ, что онъ—вполнё типическое явленіе. «Насъ бы очень далеко повело,—говорить онъ,—если бы мы хотёли разобрать, отчего у насъ являются Рудины». Въ другомъ мёстё, выражаясь очень рёзко и

строго. Лежневъ находить, что «Рудинъ, въ сущности — пустой человѣкъ, но вѣдь и всѣ мы—пустые люди».

Есть ли это только взглядъ самого Лежнева, служащій къ тому, чтобы ярче обрисовать особенныя свойства его ума, или же къ этому именно взгляду невольно приводитъ читателя самъ сочинитель? Чтобы отвѣчать на этотъ вопросъ, я долженъ сперва разсмотрѣть другіе Тургеневскіе типы, слѣдовавшіе за Рудинымъ и служившіе, такъ сказать, его продолженіемъ или же разъясненіемъ. Но это составитъ уже предметъ двухъ остальныхъ монхъ лекцій ¹).

## II.

## «Дворянское гнъздо» и «Нананунъ».

Несмотря на порядочный рядъ годовъ, отдѣляющихъ «Рудина» отъ «Записокъ Охотника», этотъ типъ неудавшейся «высшей натуры» находится въ тѣснѣйшей связи 
не только съ «Гамлетомъ Щигровскаго Уѣзда», но и съ 
цѣлымъ и основнымъ содержаніемъ «Записокъ». Отличаясь отъ большей части выведенныхъ въ нихъ дворянскихъ типовъ своею образованностью, Рудинъ сходится 
съ ними со всѣми въ той чисто барской подкладкѣ, какая 
оказывается, какъ мы видѣли, подъ этой его образованностью. Но ту-же самую барскую подкладку увидимъ 
мы 
въ тѣхъ Тургеневскихъ типахъ, которые служатъ 
какъ-бы продолженіемъ Рудина. Иѣсколько такихъ ти-

<sup>1)</sup> Въ «Певскомъ Сборникъ», изданномъ въ 1867 году г. Курочкинымъ, помъщена была статья молодого критика, скрывшаго свое ими подъ псевдонимомъ Алкандрова: «о воснитательномъ значени произведени гг. Тургенева и Гончарова». При всъхъ достоинствахъ автора (въ настоящее время пишущаго уже подъ своимъ настоящимъ именемъ), трудно согласиться съ его ратованіемъ противът. Тургенева за Рудина, какъ за какую-то высшую не оцененную имъ натуру. Смъю думать, что это окончательно выяснится у меел далфе.

повъ представляетъ намъ, во-первыхъ, «Дворянское гнѣздо»: весьма знаменательное заглавіе, самымъ непосредственнымъ образомъ соотвѣтствующее содержанію повѣсти.

Между выведенными въ немъ типами одинъ, надо замѣтить, является, повидимому, прямо противоположнымъ Рудину. Не даромъ не только въ немъ самомъ незамѣтно барства, но и друга своего Лаврецкаго онъ заставляеть благодарить Бога за то, что въ жилахъ его течетъ (отъ матери) честная плебейская кровь 1). Какъ мало, однако-же, она помогла Лаврецкому при той барской крови, которая наслёдована имъ отъ отца, и, главное, при томъ чисто барскомъ воспитании, какое онъ получиль, -- это видно изъ самыхъ упрековъ ему Михалевича. Видя, что Лаврецкій совершенно раскисъ, опустился отъ своихъ семейныхъ невзгодъ, Михалевичъ напрасно ему говорить: «Ты себя вправь, —на то ты человѣкъ, мужчина!.. Развѣ позволительно чистый, такъ сказать, фактъ возводить въ общій законъ, въ непреложное правило» (т.-е. вслёдствіе того, что пришлось обмануться въ женъ, становиться равнодушнымъ и безучастнымъ ко всему человъческому роду). «Ты эгоистьвотъ что!.. Въ тебъ нътъ теплоты сердечной; умъ, -все одинъ только копфечный умъ; ты просто жалкій, отсталый волтеріанецъ» (намекъ на воспитаніе Лаврецкаго). «Ифть, ты байбакъ, и злостный байбакъ, байбакъ съ сознаніемъ, а не наивный»... Это послёднее обстоятельство особенно возмущаетъ Михалевича, являющагося такимъ образомъ человѣкомъ дѣла. «И гдѣ вздумали люди обайбачиться? продолжаеть онь, - у нась!... теперь!... въ Россіи! Когда на каждой отдельной личности лежитъ долгъ, отвътственность великая передъ Богомъ, передъ народомъ, передъ самимъ собой!»... А что это у Михалевича не просто громкое общее мѣсто, — несомнѣнно изъ того, что следуетъ дале. Уже совершенно опреде-

На происхождение самого Михалевича нётъ никакихъ прямыхъ указаній у сочивителя.

ленная, точно выраженная задача представляется въ совът его Лаврецкому заняться бытомъ своихъ крестьянъ. И вотъ именно тутъ-то, какъ-бы съ тѣмъ, чтобы хорошенько пронять своего «злостнаго байбака», Михалевичъ наноминаетъ ему о томъ, что самая кровь, текущая въ его жилахъ, должна бы заставить его всѣмъ сердцемъ

отдаться заботамъ о своихъ крестьянахъ.

А между тёмъ, съ другой стороны, тотъ же самый Михалевичь не даромь учился выбств съ баричами, не даромъ хлебнулъ вижете съ ними той отвлеченной, кажүщей жизнь черезъдымку, отуманивающей образованности, какою вскормлено было у насъ на Руси столько покольній; въ силу этой-то образованности и сталь онъ такимъ стихотворцемъ-энтузіастомъ, что пустьйшая и бездушивищая Варвара Павловна могла ему представиться изумительнымъ, геніальнымъ и притомъ предобрымъ существомъ, такъ что именно онъ-то и влюбилъ въ нее того самаго Лаврецкаго, котораго несчастие она составила и которому онъ, однако-же, какъ видёли мы, читаетъ безпощадныя наставленія. Замічательно, что при всемъ этомъ онъ не сознаетъ и тъни какой-либо вины за самимъ собой, и что у него станеть духу, при свиданіи съ Лаврецкимъ, послѣ всего другого, на цѣлую ночь завязать съ нимъ «одинъ изъ тѣхъ нескончаемыхъ споровъ, на которые способны только русскіе люди» 1), споровъ о «самыхъ отвлеченныхъ предметахъ», но ведомыхъ такъ горячо, какъ будто бы «дёло тутъ шло о жизни и смерти». Если обратить вниманіе на это, то Михалевичь станеть далеко не такъ непохожъ на Рудина, какъ оно можетъ показаться съ перваго раза. Точно также походить онь на него въту минуту, когда, уже садясь въ тарантасъ, все еще развиваетъ свои воззрвнія на судьбы Россіи, принутывая туть «религію, прогресъ, человъчность», а самъ, между тъмъ, всъ надежды свои возлагаеть на откупщика (идеализируя, но

Т.-е. люди, получивше русское отвлеченное, а не непосредственно изъ самой жизни вытекающее, образование.

всей в вроятности, и его, какъ Варвару Павловну), который взялъ Михалевича единственно для того, чтобы имѣть у себя въ конторѣ образованнаго человѣка. Правда, кончаетъ Михалевичъ не такъ, какъ Рудинъ. Послѣ долгихъ странствованій, онъ не только попадаетъ на настоящее свое дѣло, но и умѣетъ удержать его за собой. Получивъ мѣсто старшаго надзирателя въ казенномъ заведеніи, онъ совершенно доволенъ своей судьбой, а воспитанники его обожаютъ, хоть и передразниваютъ.

Переходъ отъ Михалевича къ Паншину, повидимому, не переходъ, а скачокъ. Если Паншинъ вообще даровить, если въ немъ замътна своего рода художническая струя, то она въдь остается совстмъ не согртою хотя бы чъмъ-нибудь похожимъ на увлечение. Другая, ръшительно перевъшивающая сторона Ианшина, сторона чиновническая, способность его являться исполнителемз при надеждъ современемъ стать министромъ, окончательно отличаеть его какъ отъ Михалевича, такъ и отъ Рудина. За то уже ръшительное сходство съ послъднимъ обнаруживается въ немъ въ то время, когда онъ услаждаеть себя ораторствованіемъ. И при этомъ подъ нимъ точно также не оказывается почвы, онъ точно также не знаетъ Россіи, хотя, на бѣду, онъ не ограничивается однимъ составленіемъ плановъ, но, какъ чиновникъ, имфетъ или будетъ имфть возможность и на самомъ дёле мудрить, производить опыты надъ живымъ тѣломъ народа русскаго. Если вѣрно Лёжневское объясненіе «пустоты» Рудина тѣмъ, что онъ космополитъ, а «космополитизмъ-нуль или хуже нуля» 1), то тёмъ же самымъ космополитизмомъ одержимъ и Паншинъ; только онъ, какъ космополитъ-чиновникъ, къ сожалѣнію, не нуль, а скорфе тотъ Пушкинскій живописецъ-варваръ, который чертить свой беззаконный рисунокъ поверхъ самородных в созданій народнаго творчества, и чертить

Т.-е. космополитизмъ не въ смыслѣ братской общительности со всѣми народами, а въ смыслѣ народной безхарактерности, незнанія собственной почвы, неимѣнія, въ нравственномъ смыслѣ, ни кола, ни двора.

его такъ безцеремонно, что понадобилось бы немало усилій, чтобы стереть всю эту мазню. «Россія отстала отъ Европы, — говоритъ Паншинъ, — нужно подогнать ее... Мы больны отъ того, что только на половину сдѣлались европейцами; чѣмъ мы ушиблись, тѣмъ и лѣчиться должны...» И вотъ онъ, съ цѣлой стаей другихъ, намѣренъ приняться за такое лѣченіе — изъ, конечно, даже не прекраснаго «далска» своей канцеляріи. Чисто чиновничій характеръ предполагаемаго Паншинымъ лѣченія сказывается въ слѣдующихъ его словахъ: «Всѣ народы въ сущности одинаковы, вводите только хорошія учрежденія, и дѣло съ концомъ!...» «Пожалуй, —дѣлаетъ онъ уступку, — можно приноравливаться къ существующему народному быту»; но кто не знаетъ какъ мало можно полагаться на эту бюрократическую

готовность только приноравливаться?...

Противъ канцелярски-просвѣтительныхъ ватѣй Паншина возсталь, какъ извъстно, Лаврецкій. Онъ «отстаиваль молодость и самостоятельность Россіи... доказаль невозможность скачковъ и надменныхъ передёлокъ съ высоты чиновничьяго самосознанія, - переділокъ, не оправданныхъ ни знаніемъ родной земли, ни дійствительной вфрой въ идеалъ, хотя бы отрицательный; привелъ въ примъръ свое собственное воспитание...» На основаніи этого міста нікоторые критики признали въ Лаврецкомъ славянофила, почувствовавшаго, какъ и многіе, на собственномъ примъръ всю пагубу такъ-называемой «безпочвенности». Йо не надо забывать, что выходка Лаврецкаго противъ Паншина вызвана, главнымъ образомъ, желаніемъ уничтожить его въ глазахъ Лизы, инстинктивно сочувствующей всему народному. Въ сущности Лаврецкій довольно далект отт того, чтобы сділаться настоящимъ славянофиломъ; напротивъ, въ немъ до конца сохраняется отпечатокъ чего-то Рудинскаго (хотя не надобно забывать, что есть и между такъ-называемыми славянофилами своего рода Рудины: стоитъ только всиомнить въ «Запискахъ Охотника» Любозвонова). Во всякомъ случав, воспитание Лаврецкаго было,

какъ онъ самъ сознается, совершенно безпочвенно. Хотя и *плебей* по матери, онъ былъ искусственно высиженъ

въ «дворянскомъ гнѣздѣ».

Нашъ писатель, какъ извёстно, разсказываетъ намъ самую исторію этого «гнізда». Родь Лаврецкихь, какъ и многіе изъ нашихъ дворянскихъ родовъ, происходилъ изъ чужой земли, а именно изъ Пруссіи. Отличался онъ, какъ и многіе, тѣмъ, что совершенно вошелъ во вкусъ крѣпостного права. Прадъдъ героя повъсти, Андрей Лаврецкій, быль такимь типомь барина, какіе, какъ видъли мы, словно умышленно не обличались г. Тургеневымъ въ «Запискахъ Охотника», — типомъ, болье или менье исключительным по своей жестокости. По свидътельству собственнаго правнука, онъ «мужиковъ за ребра вѣшалъ». «Баринъ былъ, что и говорить, отзывается о немъ старикъ Антонъ, — и старшого надъ собой не зналъ». Сложилось въ народъ и особое, съ примѣсью чудеснаго, сказаніе въ объясненіе его безнаказанмости: будто монахъ съ Авонской горы далъ ему ладонку и сказаль: «Носи и суда не бойся». Сынъ этого обладателя такого страшнаго талисмана, Петръ Андреевичь, представляль въ отношении къ нему такую-же противоположность, какъ Чертопхановъ-сынъ въ отношенін къ Чертопханову-отцу (вспомните «Записки Охотника»). Петръ Андреевичъ Лаврецкій былъ простой степной баринъ, крикунъ, но не злой, хлѣбосолъ. Оба, и онъ, и отецъ, во всякомъ случат, были натуры цельныя, чуждыя и малейшей тени той раздвоенности, которая доставила Щигровскому чудаку прозвание Гамлета и въ сущности могла-бы доставить то-же самое Рудину. Раздвоенность, а съ нею и своего рода Рудинство, начинается только съ Ивана Петровича Лаврецкаго, отца тероя повъсти. Дъло въ томъ, что онъ получилъ воспитание въ столицъ у богатой тетки и старой дъвушки, княжны Кубенской, приставившей къ нему гувернера, бывшаго аббата. Казалось-бы, ужь и этого довольно, но бывшій аббать сверхь того оказался ученикомь Ж. Ж. Руссо. Понятно, что по перетздт въ деревню къ отцу,

Ивану Лаврецкому мудрено было съ нимъ ужиться. Но завискло это, главнымъ образомъ, отъ французски-великосвътской обстановки тетки. «За столомъ привередничаеть, -- жалуется на него отець, -- не феть, людекого запаху, духоты переносить не можетъ...» Впрочемъ, жалобы этимъ не ограничивались. «Драться при немъ тоже не смій, служить не хочеть... а все оттого, что Вольтеръ въ головъ сидитъ». На самомъ-же дълъ не одинъ Вольтеръ, но и всъ энциклопедисты (конечно, купно и съ Ж. Ж. Руссо) сидъли у него въ головъ, но, по прямому свидетельству нашего сочинителя, во одной только головь. Въ этомъ отношении онъ уже совершенио подходить къ Рудину, всь «убъжденія» котораго имъли также характеръ по преимуществу головной, т.-е. вычитанный изъ книгъ. Впрочемъ, быль одинъ случай, въ которомъ Иванъ Лаврецкій, повидимому, показаль себя съ другой стороны. Дъло въ томъ, что онъ не въ воображенін только, какъ Рудинъ, по и на самомъ делё влюбился въ горинчиую Маланью, и вотъ это-то дало ему возможность «пустить въ ходъ, оправдать на деле Руссо, Лидерота и la déclaration des droits de l'homme». Къ неописанному ужасу своего отда, онъ женился на его крапостной. Но этимъ однимъ поступкомъ и ограничилось все его дъйствительное служение великимъ идеямъ французскихъ мыслителей. Да и тутъ, разумфется, онъ не выдержаль до конца. Жениться-то онъ женился, но ужиться съ плебейскей женой было ему не по силамъ. Въ самомъ скоромъ времени уфхаль онъ къ русской миссін въ Лондонъ, оставивъ на жертву своей барской родив жену, которой приходилось уже безъ него стать матерью. Только неожиданно разразившаяся надъ Русской землей гроза двінадцатаго года напомнила ему, какъ п многимъ изъ нашего дворянскаго класса, что все-же опи какъ будто-бы русскіе. Онъ вернулся на родину, былъ свидателемъ натріотическаго поступка своего отца, который снарядиль на свой счеть цалый полкъ ратниколь, и, когда гроза была отведена (конечно, не такого лишь рода патріотизмомъ, а пною, гораздо глубже, въ самомъ

сердцѣ всего народа лежавшею силою), тогда Иванъ Петровичъ съ спокойнымъ сердцемъ опять укатилъ за границу. Только смерть отца окончательно его воротила на ти вы вжу — уже англоманомъ (не даромъ-же жилъ онъ въ Лондонъ). Это, конечно, не мъшало ему считать себя патріотомъ, подобно многимъ и въ наше время, не короче его знакомымъ съ отечествомъ. Да онъ и имълъ на то право, вывезши изъ чужихъ краевъ нѣсколько илановъ улучшенія государства, новый фасонъ для лакейскихъ ливрей (которымъ и въ самомъ дълъ воспользовался) и классическую надпись для вящшаго облагораживанія своего герба: in recto virtus. Такъ какъ улучшительные планы были широки, касались всего государства, то въ тъсномъ кругу ближайшей къ нему деревенской жизни обошлось безъ мальйшихъ улучшеній. Хозяйство по прежнему лежало на сестрица Ивана Петровича, и единственная перемёна заключалась въ томъ, что оброкъ кое-гдъ прибавился, да барщина стала потяжелъе: не даромъ-же онъ привыкъ въ странѣ лордовъ къ комфорту... Ради того-же комфорта, надо думать, мужикамъ запрещено было прямо обращаться къ Ивану Петровичу: «патріотъ очень ужь презпралъ своихъ согражданъ» (запаха которыхъ къ тому-же не могъ онъ сносить еще въ молодости).

По если хозяйство по прежнему оставалось на рукахъ у Глафиры Петровны, то не такъ оно вышло съ сыномъ Ивана Петровича, Өедоромъ, который еще и при жизни матери (довольно рано умершей) воспитывался подъ надзоромъ тетки и нанятой ею гувернантки-шведки. Хотя и подъ ихъ обоюднымъ кровомъ ему не было особенно тепло, такъ что единственные свѣтлые лучи въ его дѣтской жизни составляли его временныя свиданія съ матерью (временныя — потому что нельзя-же было его ввѣрить ей, мужичкѣ), а потомъ, послѣ ея смерти, воспоминанія о ней да, можетъ быть, живые разсказы старой сѣнной дѣвушки,—все-же Өедѣ Лаврецкому стало еще непривольнѣе, когда въ воспитаніе его вмѣшался отецъ. Ивану Петровичу захотѣлось сдѣлать изъ него

человька, ит homme—впрочемь, не только человька, но и спартанца, и воть для этой-то выдылки быль къ нему приставлень швейцарець. Учебными средствами для того служили: естественныя науки, международное право, математика, столярное ремесло—это послъднее по совъту К. К. Руссо— наконець геральдика—для поддержания рыцарскихъ чувствъ (а можетъ быть и способности оцънить усовершенствованіе, произведенное отцомъ въ фамильномъ гербъ; удивительно только, какъ не быль притянутъ и латинскій языкъ—для умѣнья понять и оцѣнить

составлявшую это усовершенствование надписы).

Начертавъ такой планъ воспитанія и поручивъ выполнение его своему швейцарцу, Иванъ Петровичъ могъ преспокойно увзжать по зимамъ въ Москву и такъ-же непроизводительно ораторствовать въ тамошнихъ гостиныхъ, какъ Рудинъ ораторствовалъ у Ласунской. Между пріятелями Ивана Петровича не всѣ однако-же были только ораторами изъ любви къ искусству. Многіе изъ нихъ, поживъ за границей, вывезли оттуда не широковъщательныя затъй въ духъ рабскаго подражанія чужому быту, а живое сознание того, что пора-же и намъ. по крайней мфрф послф той торжественной роли, какую Россін довелось разыграть въ 1812, 13 и 14-мъ годахъ, быть признанными совершениол тними... Ио этимъ людямъ, не удовлетворившимся однѣми рѣчами, не повезло, какъ извъстно, въ 1825 г. Неудача ихъ испугала Ивана Петровича, такъ какъ онъ кое въ чемъ сходился съ ними-на словахъ 1); но именно потому, что съ его стороны это были одни слова, что все это было только навъяно, а вовсе не становилось задушевнымъ его убъжденіемъ, онъ разомъ сжегъ свои планы, сталъ трепетать передъ губернаторомъ, егозить передъ исправникомъ. Точно также только навъяннымъ, не пустившимъ корней, оказалось и его, въ энциклопедическомъ вкуст, религіозное вольнодумство: онъ вдругъ началъ ходить въ церковь и заказывать молебны. Сыну было мудрено не

<sup>1)</sup> Опъ этимъ походилъ на Репетилова, они-же на Чацкаго.

замѣтить разладицы между словами и дѣлами отца. Понятно, что послё этого онъ не могъ питать особеннаго довёрія и къ установленным этим отцом руководящим началамъ воспитанія, а равно и къ выбранному имъ воспитателю. Өедөрү Лаврецкому понятнымъ образомъ захотёлось самому стать на ноги. Онъ собрался поступить въ университетъ, какъ вдругъ постигшая Ивана Петровича слепота на несколько леть обратила юношу въ няньку своего отца, становившагося тамъ болае своенравнымъ, чемъ более имъ сознавалась вся окончательная безприкладность его существованія. Когда-же отца не стало, сыну минуло двадцать четыре года. Это не удержало его отъ исполненія давнишняго желанія — стать студентомъ; но оказалось, что по понятіямъ, по знанію жизни, онъ быль въ такомъ возрастъ даже вовсе не юношей, а ребенкомъ. «Ему-бы слъдовало, —поясняетъ нашъ сочинитель, -съ раннихъ лѣтъ попасть въ жизненный водоворотъ, а его продержали въ искусственномъ уединенін». Затілявь выділать изь него вообще человіка, на самомъ дъль ему помъщали развить въ себъ то, что составляетъ коренную особенность человъческой природыспособность не оставаться чёмь-то лишь общимъ и родовымъ, а стансвиться настоящею особью, опредъленною, мѣстомъ и временемъ обусловленною личностью. Понятно, что, не ставъ такою личностью, Оедоръ Лаврецкій долженъ былъ представлять лишь открытое поле для всякихъ наносныхъ вѣяній, и на Руси оказалось только однимъ кандидатомъ болѣе въ классъ тѣхъ безпочвенныхъ, лишнихъ, при всемъ своемъ умѣ, и неудавшихся, при всей своей даровитости, многочисленныхъ смертныхъ, къ которымъ принадлежалъ и Рудинъ. Разница только въ томъ, что въ основу Рудинскаго права легла его избалованность съ детства, привычка къ принятию поклоненій и жертвъ, вследствіе чего, куда-бы ни кидала его судьба, онъ воображаль себя какимъ-то заправщикомъ, тогда какъ тепличная замкнутость воспитанія не дала ему научиться толково заправлять и самимъ собою; напротивъ того Лаврецкій, съ детства муштруемый и выдерживаемый подъ началомъ, и внослёдствін постоянно попадаетъ въ положение зависимое-и въ дружбѣ съ Михалевичемъ разыгрываетъ вполив страдательную, въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова, роль. Даже и влюбившійся-то не самъ, а скорже влюбленный своимъ энтузіастомъ-товарищемъ, онъ попадаеть затёмъ подъ ферулу жены, для нея оставляеть университеть, наконець за нею илетется туда-же, куда каждогодно плетутся лишніе русскіе люди — на заграничныя воды. Въ одномъ только отношени спаслось въ немъ столь свойственное человфческой природф чувство независимости: онъ не захотёль служить, не захотёль чиновинчески дёлать видь, что дълаетъ дъло, а предпочелъ откровенно и просто ничего не делать. По «жизнь становилась подъ часъ тяжела у него на плечахъ, — тяжела, потому что пуста». Вотъ въ этомъ опять онъ значительно отличается отъ Рудина, который, за множествомъ словъ, принимаемыхъ за дёла, такъ долго не сознавалъ своей пустоты. Въ этомъ случай Лаврецкому, можетъ быть, помогла та честная плебейская его кровь, на которую указываль ему Михалевичь, т.-е. помогло, надо полагать, участіе, которое онъ, ради матери, долженъ былъ съ дътства интать къ народу въ трудовой его доль, участіе, невольно растворявшееся темъ уважениемъ къ труду, которое должно было его заставлять краснёть при мысли о собственномъ ничегонедъланіи. Съ другой, уже чисто физической стороны, честная плебейская кровь сказалась у Лаврецкаго тою здоровой натурой, въ силу которой онъ нимало не измѣнился, несмотря на невзгоды, чѣмъ, какъ извъстно, просто оскорбилась нервозная его родственница Марья Дмитріевна, приватствовавшая его, разъ-съ гуся вода; иной-бы съ горя зачахъ, а тебя еще разнесло». По Лаврецкаго постигають новыя испытанія. Полюбивь Лизу, онъ, прочитавь въ газетахъ о смерти жены, начинаеть считать возможнымъ соединить свою участь съ участью этой дівушки, но сперва встрічаеть отпоръ въ ея собственной, бользненно-чуткой совъсти, а

потомъ попадаетъ въ положение, уже совершенно безвыходное, узнавъ, что слухъ о смерти жены былъ ложенъ. По и въ этомъ безвыходномъ положении правственною опорою служить ему — опять-таки мысль о плебейской его родић. «Предъяви-же,—говоритъ онъ самому себѣ, свои права на полное истинное счастье! Оглянись, - кто вокругъ тебя блаженствуетъ, кто наслаждается? Вонъ мужикъ вдеть на косьбу. Можеть, онъ наслаждается своею судьбою?» Или вспомните о томъ, какъ отправляется Лаврецкій туда, гдё находить укрёпленіе Лизавъ церковь, и какъ въ той-же церкин его поражаетъ крестьянинъ, молящійся съ невыразимымъ усердіемъ; припомните и вопросъ Лаврецкаго: что съ нимъ? и данный скороговоркою отвътъ пугливо и сурово отшатнувшагося мужика: «сынъ померъ», вслёдъ-же затёмъ и попытку молиться самого Лаврецкаго. Во всемъ этомъ онъ, разумъется, нимало уже не походитъ на Рудина: Лаврецкій не только не рисуется своимъ горемъ, не только не ублажаетъ себя воображениемъ, что я-де стоически твердъ, но, напротивъ, коритъ себя въ малодушін. При этомъ онъ доходитъ даже до того, что, взглянувъ на портретъ свиравнаго прадада своего Андрея, читаетъ въ его взгляда какъ-бы презрѣніе къ хилому своему потомку. Но всетаки, въ самыхъ этихъ укоризнахъ себъ, въ самой этой готовности оглянуться вокругъ, на народъ, на самомъ дъл не оказывается какого-либо зародыша настоящей мужской силы, такой силы, которая-бы сдёлала его наконецъ человъкомъ не слова, а дъла. Въ сущности онъ и туть попадаеть въ Рудинство въ томъ смыслѣ, что только говорить и, пожалуй, думаеть о народь, но, чтобъ отделаться отъ жены, не задумывается снабжать ее трудовыми крестьянскими деньгами для веселаго проживанія въ Парижъ. Точно также совершенно по-Рудински, избъгая тяжелыхъ впечатльній и постоянныхъ, определенныхъ (а не измышляемыхъ только) заботъ, онъ не рѣшается отнять у жены своей дочери, съ тѣмъ, чтобы самому ее воспитать, а оставляеть ее на жертву подобной матери!

Во многихъ отношеніяхъ, повидимому, вполнт возрожденнымъ представляется намъ Лаврецкій въ эпилогъ. «Въ течение восьми лътъ совершился наконецъ переломъ въ его жизни, тотъ переломъ, котораго многіе не испытывають, но безь котораго нельзя остаться порядочнымь человъкомъ до конца: онъ пересталъ думать о собственномъ счастьи, о своекорыстныхъ цёляхъ». При этомъ въ немъ какъ-бы окончательно восторжествовала его честная илебейская кровь, восторжествовала надъ барствомъ, эгонстичнымъ по самой своей природъ. «Лаврецкій имълъ право быть довольнымъ... она дайствительно выучился (о чемъ уже давно мечталъ) пахать землю и трудился не для одного себя: онъ, насколько могъ, обезпечилъ и упрочилъ бытъ свеихъ крестьянъ». То, что никогда и не снилось Рудину, сделалось главнейшею жизненною отрадой Лаврецкаго. Но, если вглядеться поглубже, то онъ не вполнъ удовольствованъ этимъ, нисколько уже не своекорыстнымъ дъломъ. Жажда личнаго счастья далеко не заглохла въ Лаврецкомъ и, считая свое личное счастье навсегда разбитымъ, онъ въ какихъ-нибудь 45 лётъ называетъ себя старикомъ, у котораго есть особаго рода занятія — воспоминанія. Въ нихъ-то главнымъ образомъ погруженъ онъ сердцемъ; къ настоящему, которое не сулить ему никакого личнаго наслажденія, онъ относится, въ сущности, холодно, сухо. Такимъ образомъ, возрожденіе далеко не охватило собою всего существа Лаврецкаго; въ сущности, въ немъ уцѣлѣлъ еще «ветхій человѣкъ». Обращаясь къ веселящемуся вокругь него юному покольнію, онъ съ грустью говорить: «Вамъ легче будеть жить; вамъ не придется, какъ намъ, бороться, падать и вставать среди мрака (туть уже является и постановка себя на подмостки-какъ будто они въ самомъ дёль боролись); мы хлонотали о томъ, какъ-бы уцёлётьи сколько изъ насъ не уцѣлѣло! А вамъ надобно дѣло дёлать, работать! Здравствуй, одинокая старость! Догорай, безполезная жизнь!»

Какъ? Посреди многолюднаго Божьяго міра онъ считаєть себя одинокимь: думаєть только о догораніи жизни,

большая часть которой осталась дѣйствительно вполнѣ безполезной, такъ что слѣдовало бы наверстывать, а онъ уже усталъ, охладѣлъ къ труду, еще такъ недавно принявшись за трудъ! Вотъ и опять тутъ сказалось барство

со всёмъ его сибаритствомъ и пустоцвётствомъ!

Нѣть, Лаврецкій не есть еще настоящій человѣкъ дала и почвы; въ немъ нътъ еще настоящей силы. Но не должны-ли мы ее искать въ той, ради кого онъ напалъ на Паншина, въ Лизъ, которой, несмотря на ея уже ни съ какой стороны не плебейское происхождение, «было по душт съ русскими людьми», въ Лизт, которая, «не чинясь, по цёлымъ часамъ бесёдовала со старостой, какъ съ ровней?» Не нашла-ли, по крайней мѣрѣ, Лиза, такъ рѣшительно отказавшаяся, въ силу своихъ убѣжденій, отъ личнаго счастья, не нашла-ли она настоящей отрады въ любви къ народу, въ ревностной деятельности на его пользу? Лиза, такъ мило признающаяся Лаврецкому, что у нея «словъ нътъ», тъмъ самымъ уже прямо выдъляетъ себя изъ разряда людей, зараженныхъ Рудинствомъ. Но если у Лизы нътъ словъ, которыми всякаго рода Рудины замѣняють, по большей части, дила, то водятся-ли за Лизой эти послёднія? Лиза благочестива; но есть-ли въ ея благочестін настоящая, діятельная христіанская нравственность? «Зачёмъ оскорблять?...» «Если мы не будемь покоряться»-вотъ тъ коротенькія изреченія, въ которыхъ высказывается, конечно, скорбе страдательный, чёмь дёйствительный складь ея міросозерцанія. Не сходясь съ умозрительнымъ, въ своемъ родъ, пониманіемъ христіанства Лаврецкимъ, Лиза находитъ, что «христіаниномъ надобно быть не для того, чтобы познавать небесное тамъ, земное, а для того, что каждый человъкъ долженъ умереть». Туть уже прямо звучить даже себялюбивая струнка въ ея благочестін: христіанство оцьнивается лишь какъ средство спастись, пріютить за гробомъ свою душу, собственную свою душу. Такимъ образомъ, если тутъ приносятся жертвы, то вовсе не ради другихъ людей, а просто земными низшими выгодами жертвуется тутъ высшимъ - небеснымъ, но все-же

своимъ личнымъ выгодамъ. Послъ этого совершенио особый емысль получаеть и то, что Лиза любила всёхъ и никого въ особенности; она любила одного Бога-восторженно, робко, нажно, т.-е. она любила Его какъ виновника ен будущаго блаженства на небъ. Ръшившись идти въ монастырь, она лишь вполит отдавалась предмету своей высшей страсти. Только повидимому примъщивалась туть забота и о другихъ, о земной братіи, безъ любви къ которой, по учению настоящаго, дъятельнаго христіанства, мы не можемъ любить и Бога. «Я все знаю, говорить она, -и свои грахи, и чужіе, и какъ напенька богатство наше нажиль...» По напрасно ждешь послъ этого, что она захочетъ употребить это, такъ неправо нажитое богатство на пользу ближнимъ и такимъ образомъ на дълъ загладить гръхи отца... Эти послъдніе тревожать ее не потому, что отъ нихъ приходилось, а отъ последствій ихъ еще и теперь приходится илохо очень и очень многимъ людямъ; грахи отца тревожатъ ее потому, что отъ нихъ можетъ сделаться плохо его душѣ. «Все это отмолить, отмолить надо», -- говорить Лиза; и такъ, только отмолить-ради его самого, а не залачить сколько возможно своею браголюбивою даятельностью тѣ глубокія раны, которыя онъ наносиль другимъ. Такимъ образомъ и въ Лизъ не видимъ мы силы дъятельной, какъ не видимъ и настоящей любви, и, при неимѣнін «словъ», она все-таки ьъ своемъ родѣ рудинствуетъ.

По откуда-же этотъ особый видъ Рудинства? Неужели возможно оно и при той близости къ простымъ русскимъ людямъ, къ почењ, какою отличается Лиза? Или Рудинство составляетъ у насъ принадлежность не только евронейски-цивилизованнаго, но и народнаго міросозерцанія?

Вспомните, что у Лизы были двѣ воспитательницы. Одна, повидимому, на первомъ планѣ — гувернантка дѣвица Моро, обыкновенно отзывавшаяся обо всемъ, что только принадлежало къ области вѣрованій: tout ça c'est des bêtises. По она не имѣла инкакого вліянія на Лизу. Другая, настоящая ея воспитательница, — это была ея

няня Агафья, кающаяся грёшница, съ увлеченьемъ разсказывавшая Лизь о томь, какъ жили святые въ пустынь, какъ спасались... Такъ какъ обо всемъ этомъ говорила она съ дъйствительнымъ увлечениемъ, то вліяніе ея не могло не подъйствовать на воспримчиваго ребенка и подъйствовать тъмъ сильнье, чъмъ менье дъйствовала сухая разсудочность и безсердечье Моро. Такимъ образомъ, мимо Лизы безследно прошель тоть отблескъ французской образованности во вкуст энциклопедистовъ, который отразился на ея гувернанткъ, тогда какъ няня Агафья глубоко ее завела въ тотъ міръ отвлеченно-подвижническихъ идеаловъ, съ которымъ уже съ самыхъ отдаленныхъ временъ познакомился русскій народъ. Но міръ этотъ, въ свою очередь, возникъ подъ вліяніемъ особой образованности, которая, хотя и пустила у насъ корни во всемъ народъ, но все-же не возникла первоначально на нашей почвъ, а была только занесена къ намъ изъ Византіи. При томъ множествѣ монастырей — «этихъ университетовъ своего времени» — которыми усъяна была земля Русская, эта византійская образованность распространялась быстро и, при извъстной воспримчивости русскаго народа, надолго сроднилась съ нимъ. А между тѣмъ, вѣдь она была совершенно ему не по возрасту. Явленье вполнѣ понятное въ дряхлой и развратившейся Византін, гдѣ лучшимъ людямъ дѣйствительно не оставалось иной разъ ничего болже, какъ заключиться въ самомъ себъ, аскетизмъ, напротивъ того, являлся рфшительно напускнымъ среди такого молодого, непочатаго народа, какимъ былъ тогда народъ русскій, и своимъ отвлеченно-созерцательнымъ направлениемъ преждевременно подрываль въ немъ дъятельную силу. Но это быль только первый изъ тъхъ наносныхъ слоевъ, которые одинъ за другимъ налегали на самородный набросокъ картины, начатой было народомъ русскимъ, -я возвращаюсь къ сравненію, заимствованному изъ стиховъ Пушкина. За этимъ первымъ византійскимъ слоемъ, выразившимся въ нашей литературѣ аскетическо-автократическимъ риторизмомъ, начавшимъ раздаваться еще при звукахъ вѣчевого колокола, послѣдовалъ новый, уже западно-европейскій слой схоластической образованности,
прививавшейся къ намъ именно въ такую пору, когда
она вырождалась на самомъ Западѣ. Затѣмъ нослѣдовали, какъ извѣстно, разные, но все уже западные слои:
псевдо-классицизма съ его воспѣваньемъ свѣтлыхъ дней
даже въ самую пасмурную годину Бирона; сентиментализма съ его обращеніемъ крѣпостного русскаго люда въ
аркадскихъ пастушковъ и пастушекъ; романтизма со
всей его рыцарской чертовщиной и бѣгствомъ отъ настоящаго въ смутную даль временъ, въ міръ печальноотрадныхъ воспоминаній или заоблачно-свѣтлыхъ надеждъ;
наконецъ, художническаго квістизма съ его гордымъ невнаніемъ «злобы дия», съ его себялюбивою проповѣдью
свободы «себѣ лишь одному служить и угождать».

Неоднократно видоизмѣняясь, наша образованность оставалась неизмѣнною только въ томъ, что постоянно оставалась наносною, чуждою нашей жизни. Не оттого-ли и люди, вкушавше отъ ся плодовъ, постоянно жили въ какомъ-то дѣланномъ мірѣ, не имѣвшемъ почти инчего общаго съ міромъ дѣйствительнымъ; жили какъ-бы помимо настоящей жизни и такимъ образомъ, даже при отмѣнныхъ способностяхъ, оставались какими-то лишними, неудавшимися людьми? Не отъ того-ли уже съ самыхъ давнишнихъ поръ водились у насъ, да и теперь

еще, можетъ быть, водятся Рудины?

Какъ-бы уже прямо съ тѣмъ, чтобы показать, что настоящихъ людей дѣла у насъ еще нѣтъ и не можетъ быть, нашъ сочинитель, не болѣе, какъ черезъ годъ послѣ «Дворянскаго Гиѣзда», подарилъ насъ повѣстью «Наканунѣ» (1859 г.). Если въ лицѣ Инсарова видимъ мы тутъ человѣка, уже прямо противоположнаго Рудину, то человѣкъ этотъ— не русскій, а болгаринъ. Между тѣмъ Елена, отдающаяся Инсарову, именно какъ человѣку дѣла, Елена—русская, она какъ-бы первая изъ новаго поколѣнія русскихъ женщинъ, далеко опередившаго русскихъ мужчинъ. Какимъ путемъ, подъ какими впечатлѣніями и вліяніями, въ силу какой внутренней, самородной работы

могла сложиться эта удивительная натура, этого, къ сожальнію, не касается нашь сочинитель. Онь просто говорить, что Елена уже съ самаго дѣтства «жаждала дѣятельности, дѣятельнаго добра. Нищіе, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили, она видела ихъ во снъ... Всъ притъсненныя животныя находили въ Еленъ покровительство и защиту...» Вспомните ся нѣжную дружбу съ нищей девочкой Катей. При такомъ направленін совершенно понятно, что «одно чтеніе не удовлетворяло Елену». Между тѣмъ, самые умные люди вокругъ нея-не забудьте, что это было въ самомъ началѣ пятидесятыхъ годовъ-еще вполнъ удовлетворялись чтеніемъ. Не отъ того-ли Елент и приходило иногда въ голову, что она «желаетъ чего-то, чего никто не желаетъ, о чемъ никто не мыслитъ въ цѣлой Россіи?..» И вотъ вдругъ она встръчается съ личностью, живущею не для однъхъ книжекъ, думающею, что «не человъкъ созданъ для субботы, а суббота для человъка». Принадлежа народу, когда-то обладавшему зачатками образованности, но утратившему ихъ впоследствіи, и при этомъ стремясь содыйствовать его возрождению, Инсаровъ старается выбрать изъ круга знаній, раскрытыхъ передъ нимъ Московскимъ университетомъ, собственно то, что есть самаго существеннаго и наиболье примънимаго къ занимаю. щему его дёлу. Онъ учится русской исторін, праву, политической экономіи, переводить болгарскія пъсни и льтописи, собираетъ матеріалы о восточномъ вопрось, составляетъ русскую грамматику для болгаръ, болгарскую для русскихъ... Онъ старается дать себъ отчетъ въ томъ, нужно-ли ему заняться Фейербахомъ, или-же можно обойтись безъ него.. Вспомнимъ, что на вопросъ Берсеневу Шубина:—«Что Инсаровъ? умный, даровитый?»—Берсеневъ, не задумавшись, отвъчаетъ: - «Умный, да; даровитый — не знаю, не думаю». Въ этомъ онъ, стало быть, уступаетъ Рудину, который несомижнио даровитъ; но Инсаровъ беретъ совершенно не тѣмъ, а дѣятельнымъ началомъ, волей... Въ немъ нътъ ничего похожаго на художническую, рисующуюся, ставящую себя въ эффект-

ныя положенія, натуру — ему не до этого. На шет у Инсарова Берсеневъ замѣчалъ рубецъ, должно быть, слёдь раны (нанесенной ему, вёроятно, какимъ-нибудь туркомъ); но онъ объ этомъ говорить не любилъ. «Онъ въ своемъ родъ молчальникъ». По вижстъ съ тъмъ въ немъ, по словамъ Берсенева, рѣдкая искренность — «не наша дрянная искренность, искренность людей, которымъ скрывать рашительно нечего...»—«Онъ не застанчивъ одни самолюбивые люди застѣнчивы...» Инсаровъ-же, напротивъ того, постоянно забываетъ самого себя. Онъ даже не останавливается на мысли о мести за своихъ родителей, навшихъ жертвою турокъ. Месть все-же личное дъло, а имъ руководитъ не то, имъ руководитъ мысль «освободить свою родину». Вотъ, что особенно дъйствуетъ на Елену.—«Эти слова, — говорить она, — даже выговорить страшно, такъ они велики!» Точно также смотрить на Инсарова и самъ добродушный его соперникъ Щубинъ, когда говоритъ Еленъ: — «Онъ съ своею землею связанъ не то, что наши пустые сосуды, которые ластятся къ народу: лейся, моль, въ насъ живая вода!» Прямое указанье на тёхъ изъ нашихъ людей народнаго направленія, въ которыхъ скрываются только особаго рода Рудины. Но всего лучше понимаетъ себя, свое положение самъ Инсаровъ, говоря Елень:-«Послъдній мужикъ, послъдній нищій въ Болгаріи и я-мы желаемъ одного и того-же. У всёхъ у насъ одна цёль. Поймите, какую это даетъ увъренность и кръпость».

Вотъ въ этомъ-то человѣкѣ Елена, наконецъ, нашла то, чего такъ давно искала, но проблескъ чего уже представился ей однажды въ почти-безсознательномъ подвигѣ русскаго, т.-е. простою русскаго человѣка.—«Разговаривая съ Инсаровымъ,—говоритъ Елена въ своемъ дневникѣ,—я вдругъ вспомнила нашего буфетчика Василія, который вытащилъ изъ горѣвшей избы безногаго старика и самъ чутъ не погибъ; миѣ хотѣлосъ ему въ ноги поклониться». А между тѣмъ, она сама сознается, что у него было самое глупое лицо и что потомъ онъ спился съ кругу. Что касается ума и образованности Инсарова, то Елена

ни мало не ослѣплена въ этомъ отношеніи. Въ томъ-же своемъ дневникѣ она прямо сознается, что «Берсеневъ можеть быть ученье, даже умнье... но онъ передъ нимъ такой маленькій». Діло въ томъ, что Инсаровъ «не только говорить, онъ дёлаль и будеть делать». Воть въ этомъ-то смыслъ, надобно думать, она и находитъ, что «это первый человѣкъ, который не лжетъ», т.-е., который на дёлё тотъ-же, что и на словахъ. До нёкоторой степени въ связи съ этимъ должно быть и следующее признаніе Елены: «Мы оба стиховъ не любимъ, оба не знаемъ толка въ художествѣ...» Но, совпадая съ нимъ въ этомъ, она сознаетъ, что ей далеко до него въ другихъ отношеніяхъ: «У него есть дорога, — говоритъ Елена, — а гдъ мое гнъздо?...» «Отчего онъ не русскій?» спрашиваеть она далье, и съ полною увъренностью отвачаеть: «Иать, онь не могь-бы быть русскимъ».

Если-же теперь мы вспомнимъ опять про Рудина, приведемъ его знаменательное признаніе: «Я хочу отдаться, но не могу», то тѣмъ болѣе вѣса получатъ слова Елены, относящіяся, конечно, опять къ Инсарову: «Кто отдался весь... весь... тому горя мало, тотъ уже ни за что не

отвѣчаетъ. Не я хочу, то хочетъ...»

Самъ соперникъ Инсарова въ любви къ Еленъ — въ высшей степени правдивый, открытый и тѣмъ самымъ привлекательный, при всей своей художнической пустоватости, ИГубинъ приводитъ замѣчательное сопоставленіе русскихъ людей съ Инсаровымъ, находя весьма грустнымъ, но совершенно понятнымъ, что Елена пошла съ этимъ болгаромъ. «Кого-же она здѣсь оставляетъ? — спрашиваетъ ПГубинъ, — Курнатовскихъ, да Берсеневыхъ, да нашего брата; а это еще лучшіе... Иѣтъ еще у насъ никого, нѣтъ людей, куда ни посмотри. Все — либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоѣды, либо темнота и глушь подземная, либо толкачи, изъ пустого въ порожнее переливатели, да палки барабанныя!.. Нѣтъ, кабы были между нами путные люди, не ушла-бы отъ насъ эта дѣвушка!..» Какъ не сознаться, что въ сущности это со-

вершенно то-же, что и знаменитый приговоръ Лежнева:

«всѣ мы пустые люди!»

Но такого-же точно мижнія и самъ Инсаровъ, которому, уже и для пользы его родной Болгаріи, нужно-бы было, конечно, чтобы джло обстояло иначе. Уже незадолго до смерти, въ Венеціи, послж посжщенія либеральнаго болтуна Лупоярова, Инсаровъ съ грустью приходитъ къ обобщенію такого рода: «Вотъ, вотъ ваше молодое поколжніе! Иной и важничаетъ, и рисуется, а въ душж такой-же свистунъ, какъ и этотъ господинъ». Понятно послж этого, что Елена, и лишившись Инсарова, предпошиваетъ Россіи Болгарію. «Тамъ готовится возстаніе, собираются на войну; я пойду въ сестры милосердія... останусь вжрна его памяти, джлу всей его жизни... А вернуться въ Россію, — зачжмъ? Что джлать въ Россіи?»

Когда целый рядъ действующихъ лицъ, и лицъ довольно разнообразныхъ, высказываютъ одинъ и тотъ-же взглядъ, то невольно приходишь къ заключенію, что взглядъ этотъ, по мнѣнію сочинителя, такая всеобщая истина, къ признанію которой онъ хочеть привесть и своего читателя. А вспомните, наконецъ, обращение Шубина къ въчно лежащему Увару Ивановичу, этой черноземной силъ, какъ онъ его называетъ, обращенъе съ вопросомъ: «Будутъ-ли у насъ люди?» Если Уваръ Ивановичь и отвъчаеть на это въ тоть разъ, что «будутъ», то когда Шубинъ вторично, уже послѣ смерти Инсарова, въ письмѣ изъ прекраснаго своего далека (Италін), обратился къ «черноземной силь» съ тъмъ-же вопросомъ, тогда «черноземная сила» только «поиграла перстами и устремила въ отдаление свой загадочный взоръ». Этимъ, какъ извъстно, и кончается «Наканунъ».

Но что означаетъ это заглавіе? Если оно дано такъже соотвѣтственно содержанію, какъ и «Дворянское Гнѣздо», то не заключается-ли въ немъ намека на то, что мы живемъ какъ-бы наканунѣ появленія у насъ «людей?» Въ самомъ дѣлѣ, не появляются-ли эти русскіе «люди» въ одной изъ слѣдующихъ знаменитыхъ повѣстей Тургенева, въ «Отцахъ и дѣтяхъ?» Не должны-ли мы видѣть въ Базаровѣ, этомъ крупнѣйшемъ явленіи изъ «дѣтей», такъ-же преждевременно погибающемъ, какъ и Инсаровъ, нашего русскаго человъка дъла, сильнаго тѣмъ, что «не я хочу, а то хочетъ?» Но таковъ-ли Базаровъ, чтобы обладать силой привлечь къ себѣ и удержать у себя въ Россіи такихъ женщинъ, какова Елена? Или и онъ еще не изъ тѣхъ людей, которыми могъ-бы дѣйствительно обновиться наличный запасъ нашихъ нравственныхъ силъ, а только одинъ изъ выдающихся представителей переходнаго поколѣнія?

Я опять кончаю вопросомъ, разрѣшить который можно будетъ только внимательнымъ разборомъ «Отцовъ и дѣтей», чему и будетъ посвящена моя послѣдняя лекція.

## III.

## «Отцы и дѣти» и «Дымъ».

Видоизмѣняющееся въ различныхъ типахъ Рудинство, жакъ видъли мы, оказалось совершенно понятнымъ плодомъ нашей барской среды съ ея спбаритскимъ незнаньемъ дъйствительной жизни, непривычкою къ настоящему производительному труду и полнтишею оторванностью отъ своей почвы. Вмѣстѣ-же съ тѣмъ тутъ оказался особый, опять-таки чисто барскій складъ въ самомъ историческомъ ходъ нашей образованности, не вырабатывавшейся нами самими изъ собственныхъ нашихъ данныхъ (при только лишь пособляющемъ свёточё и чужого ума, и чужого оныта), а, такъ сказать, подававшейся намъ совершенно готовою, чужими услужливыми руками, и сстававшейся, большею частью, безъ приложенія въ нашихъ собственныхъ, не искушенныхъ работой рукахъ. Совершенно не бариномъ является у Тургснева, кромъ его не-дворянскихъ типовъ (въ «Запискахъ Охотника»),

только болгара Инсаровъ, чуть-ли не въ детстве еще перевадавшийся съ туркомъ (какъ крестьянский мальчикъ Павлуша съ волкомъ),---Писаровъ, для котораго важно лишь то, что можеть служить подспорьемъ для его дила, — а оно-же и общее дело болгаръ. Но встъ года черезъ два нашъ сочинитель въ «Отцахъ и Дѣтяхъ» старому нашему поколжнію противоноставляеть поколжніе молодое. Главный представитель послёдняго — Базаровъ, повидимому, уже совершенно далекъ отъ Рудинства и впольт сознательно стремится къ тому, чтобы быть человёкомь дила. Не значить-ли это, что болгара Инсаровъ пророчески промелькнулъ наканунѣ появленья тахъ русских злюдей, которыхъ почти безнадежно донскивался Шубинъ, и что въ «Отцахъ и дѣтяхъ» мы видимъ уже наставшимъ у насъ на Руси настоящій день? 1). Вглядимся поближе въ знаменитейшую изъ повъстей Тургенева, возбудившую, какъ извѣстно, и толки, и споры, и чуть не гоненія противъ сочинителя 2).

Самое время, къ которому относится дъйствіе этой повъсти, въ высшей степени знаменательно: дъло происходить въ 1859 г., т.-е. чуть не накануню освобожденія крестьянь. Чувствуещь съ самыхъ первыхъ страницъ, что нашей застоявшейся жизни данъ уже сильный толчокъ, что отъ него встрененулись и стали оглядываться, да одумываться «отцы», вдругъ почувствовавшіе боязнь, какъ-бы «дъти» ихъ не застали врасилохъ, совершенно неподготовленными къ новой жизни, заторопившіеся сдълать различнаго рода уступки, чтобы не показаться

2) Какъ яркое исключение изъ ряда своихъ, вызается, однакожъ, покойный Пясаревъ, съ совершенитанием терпимостью и даже сочувствение отнесшийся къ Туртеневу въ своей статът о Базаровъ (Собр. соч., ч. I).

<sup>1)</sup> Напоминаю читателю про блистательную статью о повъсти «Наканунъ» покойнаго Добролюбова: «Когда-же, наконецъ, наступить настоящій день!» (Собр. соч., ч. 111). Статью эту любоннатю сопоставить съ совершенно несочувственныма отнешеніемъ къ Инсарову покойнаго Писарова (Собр. соч., ч. I, стр. 121—123. В Впрочемъ, со стероны художественной. Инсаровъ, быть можетъ, дъйствительно не безъ недостатковъ. Но читатель замътитъ, что я вообще устраниль разсмотръніе Тургеневскихъ тиновъ со стороны художественной ихъ выполненности. Инсаровъ важенъ по замыслу и по отлошеніямъ къ нему Елены.

отсталыми,—и все-же, несмотря на свои старанія, вызывающіе со стороны дѣтей развѣ только снисходительное пожиманье плечами. И замѣчательно, что какъ въ «Запискахъ Охотника» выведены Тургеневымх, по крайней мѣрѣ, не худшіе изъ помѣщиковъ, такъ и въ повѣсти, насъ теперь занимающей, выведены положительно хорошіе изъ «отцовъ», а все-же, при всемъ ихъ желаніи отдѣлаться отъ старой своей закваски или, такъ сказать, произвести въ ней усовершенствованія, приспособить ее къ новому, измѣнившемуся вкусу, все-таки эта закваска такъ и сказывается на каждомъ шагу, такъ и обнаруживаетъ свое происхожденіе съ доморощенной барской

кухни.

У нашего сочинителя, какъ извъстно, выведены двъ группы «отцовъ». По преимуществу сочувственною изъ нихъ является Василій Ивановичъ Базаровъ съ добрѣйшею своею женой. И все-таки, несмотря на то, что старикъ Базаровъ самъ называетъ себя плебеемъ, не изъ столбовыхъ, и онъ далеко не свободенъ отъ барскихъ привычекъ-въ родъ, напримъръ, мальчика, отгонявшаго въткою мухъ за его столомъ, но усланнаго ради боязни насмъщекъ при прітадъ Базарова-сына (нат-за котораго старикъ также велълъ спороть красную орденскую ленточку, служившую до тёхъ поръ придачей достоинства его сюртуку). Что-же касается Арины Васильевны, то она, какъ настоящая столбовая дворянка, не переставала знать, «что есть на свътъ господа, которые должны приказывать, и простой народъ, который долженъ служить, а потому не гнушалась ни подобострастіемь, ни земными поклонами», хотя, съ другой стороны, и «обходилась съ подчиненными ласково и кротко». По такой-то природной своей доброть, она и не воспротивилась, какъ видно, тому, что мужъ ея, не безъ чувствительныхъ для себя пожертвовалій, посадиль мужиковь на оброкь и отдаль имъ свою эземлю изъ-полу. Между тъмъ, тотъ-же ея благовърный не задумался, даже несмотря на присутствіе своего сына, выстчь одного своего оброчнаго мужика-за то, что онъ воръ и пьяница.

Другая пара «отцовъ», состоящая изъ братьевъ Николая и Павла Петровичей Кирсановыхъ, свою дань духу новаго времени уплатила тёмъ, что первый, заблаговременно донустивь у себя вольнонаемный трудъ 1), самъ себя величаль фермеромъ, и могъ-бы также гордиться образованиемъ молодого усовершенствованнаго слуги, не подходящаго къ ручкѣ; второй-же, посѣщая дворянскіе выборы. дразниль и пугаль помещиковь стараго покроя либеральными выходками, да и на самомъ дёлё былъ склоненъ вступиться за крестьянъ, хотя, говоря съ ними. морщился и нюхаль одеколонъ. Если въ этой последней чертѣ сказывалось въ немъ барство, то, конечно, не меньше барства и въ томъ, что «хозяйственныя дрязги наводили на него тоску» и что вся помощь, какую могъ онъ подать въ этомъ отношении Инкол ю Петровичу, заключалась въ неоднократномъ: «mais je puis vous donner de l'argent». Что-же касается Николая Петровича, то хоти ему и приписывается нашимъ сочинителемъ, кромъ выниманія денегь изъ кошелька, и рвеніе, и трудолюбіе. все-же онъ. по собственному сознанию Павла Петровича, быль человъкъ не довольно практичный. Самъ-же Павель Петровичь только казался практичнымъ въ глазахъ своего брата и не выводиль его изъ такого пріятнаго заблужденія, на самомъ-же дёлё и онъ не могъ быть практиченъ, какъ истый баринъ.

Это названіе, надо замѣтить, по преимуществу подобаеть Павлу Петровичу. Онъ даже выдѣляется изъ ряда прочихъ «отцовъ» нашей повѣсти именно тѣмъ, что, хотя и дѣлаетъ своего рода уступки духу времени, но, съ другой стороны, не стыдится своего барства, а, напротивъ, даже возводитъ его въ извѣстномъ смыслѣ — въ ргіпсіре, какъ онъ выражается, не только выговаривая это слово на иностранный манеръ, но и утончая и облагораживая самое барство по иностранному. Дѣло въ томъ, что умѣнье читатъ по-англійски — въ своемъ родѣ барскій-же видъ умственной моды — дало ему возможность

<sup>1)</sup> Хотя не отмѣнилъ и оброка.

возвести наше барство (какъ выражались, бывало, наши эстетики) въ «перлъ созданія» à l'anglaise. И не напрасно, казалось, Павель Петровичь, отчасти подобясь въ этомъ отношении отцу Лаврецкаго, старался навести на наше домашнее барство яркій отблескъ отъ англійскаго аристократизма (одареннаго извёстнымъ умёньемъ отливать первостатейною либеральностью и своего рода щегольствомъ почина въ прогресивныхъ дёлахъ); -- этотъ заимствованный блескъ à l'anglaise давалъ своего рода возможность примирять наше старое барство съ уступками духу времени. И вотъ, Навелъ Петровичъ простодушно хвалится: «Меня всё знають за человёка либеральнаго и любящаго прогрессъ, но именно потому я уважаю аристократовъ настоящихъ... Безъ чувства собственнаго достопнства, — а въ аристократѣ это чувство развито, - нътъ прочнаго основанія общественному... bien public»... Но вотъ тутъ-то неумолимый Базаровъ и ловить Павла Петровича на словь, какъ-бы растолковывая ему тъмъ самымъ, какъ далеко нашему отечественному барству отъ англійской, во всякомъ случат, не праздно сидящей, или не безплодно дъятельной аристократін. «Вы, вотъ уважаете себя, - говоритъ онъ, - и сидите, сложа руки; какая-же отъ этого польза для bien public? Вы-бы не уважали себя и то же бы делали...»

Но не могъ-ли бы Павелъ Петровичъ въ извиненіе себъ привесть то, что его жизнь разбита, — разбита велѣдствіе несчастной любви, для которой онъ пожертвовалъ даже службою — этимъ, въ былое блаженное время, чутъли не единственнымъ родомъ дѣятельности или, по крайней мѣрѣ, кажущейся дѣятельности для большей части нашихъ дворянъ? И въ самомъ дѣлѣ, такая жертва была принесена; въ любви-же выпала на долю ее принесшему совершенная незадача; между тѣмѣ, изъ чисто барскаго мѣста своего образованія, пажескаго корпуса, вынесъ нашъ Павелъ Петровичъ, конечно не слишкомъ-то грузный для его барскихъ мозговъ запасъ умственный. Такъ что-же мудренаго, если, послѣ любовной его незадачи, цѣлыхъ десять лѣтъ уплыло у него безцвѣтно, безплодно

и быстро, страшно быстро? «Пигдѣ время такъ не бѣжитъ, какъ въ Россіи», замѣчаетъ Тургеневъ. И точно, оно бѣжитъ, потому что мы имъ совершенно не дорожимъ, потому что оно у насъ дешево и мы тратимъ его безъ оглядки, какъ богачъ-мотыга свои шальныя деньги! Но нашъ сочинитель прибавляетъ: — «Въ тюрьмѣ, говорятъ, оно (т.-е. время) бѣжитъ еще скорѣй». — Бѣжитъ оно такимъ образомъ и у окончательно промотавшагося, засаженнаго въ тюрьму, бѣжитъ, потому, что обращается уже просто въ спанье, а что-же летитъ такъ быстро, какъ сонъ, т.-е., разумѣется, крѣпкій сонъ! И лихо, дѣйствительно, спятъ въ Россіи — кто отъ нечего дѣлать, кто съ горя, а кто и просто отъ того, что спится?

Между тёмъ, для такихъ людей, какъ Базаровъ, время становится дорогимъ, и ничемъ не оправдаться въ глазахъ ихъ какому-нибудь Павлу Петровичу, хотя-бы и гордящемуся своею втрой въ ргіпсір'ы и тупо острящему надъ тѣмъ, что Базаровъ не въ нихъ, а въ лящиемъ вѣрить. Дёло въ томъ, что пока нашъ баринъ лишь праздно созерцаетъ свои, доставшиеся ему совершенно готовыми, усладительные принципы, Базаровъ собственноручно работаетъ для науки, носитъ камни для новаго зданія храма вновь созидаемой въры — сознательной въры въ ноложительный, точный научный выводъ. И уже не разсаривается, а бережно, экономно затрачивается имъ запасъ времени, и представляется опо, иной разъ, слишкомъ тихо движущимся—потому что страстно хотѣлось-бы поскорфе дойти до вывода, а остается еще неосиленнымъ цёлый длиниёйшій рядь данныхъ. И воть, страстность заставляеть иной разъ незамѣтно перескочить, невольно позволить себѣ сокращение въ этомъ медленномъ добыванін истины. По скачки эти (за смідость которыхъ приходится нередко платиться тёмъ, что споткнешься и долженъ опять подниматься на ноги), скачки эти совершаются не для того, чтобы, поскорже достигнувъ цъли, ночить у нея; напротивъ, за нею сейчасъ-же является новая, а тамъ опять новая, и нѣтъ окончательнаго предѣла на этомъ необозримомъ полъ, а при медленности движенія на немъ, и самая долгая жизнь оказывается туть коротка, такъ что нечего тутъ терять и минуты, ни ради какого горя или утраты, ни ради какихъ наслажденій и

личныхъ радостей!

Ионятно, что при подобныхъ стремленіяхъ Базаровъ можеть только свысока смотръть на Навла Петровича; понятно, что онъ говоритъ про него:-«Человъкъ, который всю жизнь свою поставиль на карту женской любви, и когда ему эту карту убили, раскисъ и опустился до того, что ни на что не сталъ способенъ, эдакой человъкъ не мужчина...» — (въ настоящее время мы-бы сказали, что онъ и вообще не человък, потому что, по современнымъ понятіямъ, и въ женщинѣ высшая натура не ограничивается одною областью личной любви). Между тёмъ подобные люди были совершенно въ духё своего времени, и Павелъ Петровичъ является только однимъ изъ последнихъ Могиканъ той поры, когда литература заставляла насъ умиляться передъ какимъ-нибудь «рыцаремъ Тогенбургомъ», цълые годы только вздыхавшимъ по дамѣ сердца, и когда Жуковскій (умѣвшій заимствоваться лишь съ извъстной стороны у богатаго и совершенно другими, неизмъримо высшими идеалами, Шиллера) ту-же идею беззавътнаго погруженія въ одно прошедшее, съ примъсью сладкой надежды на загробное будущее, при полной почти оторванности отъ настоящаго, выразиль такъ-же и въ своей знаменитой балладѣ «Теонъ и Эсхинъ».

По вѣдь и въ этомъ, и въ самой этой способности праздно замкнуться на цѣлые годы въ одно только личное горе (напоминающей настроеніе духа Лаврецкаго въ ту минуту, какъ онъ, преждевременный старецъ, весь отдается воспоминаніямъ среди рѣзвящейся молодежи) и въ этомъ—опять-таки то-же барство: простолюдину вѣдь просто некогда убивать свое время на непроизводительную тоску со столько-же непроизводительной усладой воспоминаній (баринъ, конечно, сошлется на то, что чувства у простолюдина не такъ глубоки). Тотъ мужикъ, котораго видѣлъ Лаврецкій молящимся въ церкви послѣ

емерти сына, прямо изъ-за молитвы, конечно, возвратился къ обычному своему труду, какъ привыкъ возвращаться къ нему и прямо изъ-за стола, тогда какъ барину пуженъ послъобъденный кейфъ-для самаго процесса инщеваренія. ІІ не замічательно-ли, что самъ Павель Петровичь, обыкновенно нисколько не скрывающій своего аристократизма и даже видящій въ немъ заслугу, способень, однако-жъ, подумать, что Базаровъ быль правъ, когда упрекаль его въ аристократизмѣ. Но это сознание сказалось въ такую минуту, когда Павелъ Петровичъ выказаль, наконець, способность на дело: я разумено его настоятельный совъть брату-жениться на Өеничкъ, несмотря на ея далеко не аристократическое происхождение. Въ этомъ случат самыя воспоминанія о предметт его старой любви, походившей отчасти на Оеничку, утратили обычный свой праздный характеръ, получили вдругъ силу дъятельную, побудившую Павла Петровича не только къ дуэли за Өеничку (это-бы еще не диво: онъ въдь драдся при этомъ и за своего брата, да и дуэль вообще въ благородных правахъ), но заставившую его даже поступиться своими понятіями, самымъ чувствомъ аристократическаго достоинства, которое вдругъ уступило мъсто достоинству человъческому. — «Братъ, —говоритъ онъ, исполни обязанность честнаго и благороднаго человъка... женись на Өеничкъ... она любитъ тебя, она мать твоего сына». Когда-же, неожиданно обрадованный этимъ совътомъ, братъ простодушно ему сознается, что собственно ради его, Павла Петровича, онъ до сихъ поръ не ръшался на это, преобразившійся Павелъ Петровичъ продолжаетъ: — «Полно намъ ломаться и думать о свътъ (т.-е. объ его мижнін)... станемъ исполнять нашъ долгъ и, посмотри, мы еще и счастье получимъ въ придачу». Наконець, онъ успоканваетъ Инколая Иетровича и насчетъ того впечатлинія, какое можеть это произвести на его законнаго сына Аркадія: - «чувство равенства будетъ въ немъ польщено. Да и дъйствительно, что за касты ац dixneuvième siècle».

А между тымь выдь съ другой стороны въ самомъ

вызовѣ Павломъ Петровичемъ на дуэль Базарова принимало участіе и то, что этотъ наглецъ, посягнувшій на честь женщины, напоминавшей ему его возлюбленную княгиню, давно уже съ неменьшею наглостью посягалъ на его аристократическіе princip'ы. По собственному признанію Базарова, онъ вовсе не баловалъ «этихъ уѣздныхъ аристократовъ», видя въ нихъ одно «самолюбіе, львиныя привычки, фатство». Понятно, что Павелъ Петровичъ рѣшительно сходился въ чувствѣ ненависти къ Базарову со старымъ дворецкимъ Прокофычемъ, постоянно величавшимъ его «прощелыгой», потому что «Прокофычъ по своему аристократъ не хуже Павла Петровича».

Кромѣ одного этого старика, всѣ прочіе, не обарившіеся слуги привязались, какъ извѣстно, къ Базарову:— «они чувствовали, что онъ все-таки свой братъ, не баринъ». Отъ этого-то Базаровъ и «владѣлъ особеннымъ умѣньемъ возбуждать къ себѣ довѣріе въ людяхъ низшихъ, хотя онъ никогда не потакалъ имъ и обращался съ ними небрежно». Въ этомъ послѣднемъ случаѣ въ немъ выказывалась неспособность поддѣлываться къ кому-бы то ни было, какъ и самъ онъ, не будучи бариномъ, не искалъ и не могъ терпѣть никакого въ себѣ

заискиванія.

Ие будучи бариномъ, Базаровъ также терпѣть не могъ ничего существующаго только для вида, не приносящаго прямой пользы, и этимъ онъ опять бралъ во мнѣніи простыхъ людей. — «Важно только то, что дважды два—четыре, а остальное все пустяки», —говорилъ онъ. — «И природа пустяки?» — спрашиваетъ съ удивленіемъ Аркадій. — «И природа пустяки въ томъ значеніи, въ какомъ ты ее теперь понимаешь». (Аркадій при этомъ залюбовался картиной вечера). «Ирирода не храмъ, а мастерская, и человькъ въ ней работникъ». Ионятно, что, отвергая подобнымъ образомъ художественное начало въ природѣ, Базаровъ тѣмъ белѣе долженъ былъ отвергать искусство, въ томъ числѣ и поэзію. Понятно, что ему, а подъ вліяніемъ его и Аркадію, должно было казаться

дикимъ, какъ это Пиколай Петровичъ перечитываетъ, Богь въсть въ который разъ. Пушкина, и что подъ вліяніемъ своего пріятеля Аркадій взамінь такого чтенія могъ подсунуть отцу-на первый разъ Бюхнера. Но особенно замѣчательно, что въ нелюбви къ стихамъ и незнаній толка въ искусства Базаровъ рашительно сходится какъ съ Инсаровымъ, такъ и съ Еленой. Ясно, что они сходятся въ этомъ, какъ люди дъла, люди, въ которыхъ окончательно простыль слёдъ долговременнаге Рудинствованія, нашей долговременной призрачной жизни въ дъланном мірь, рышительно вий предиловь міра дыйствительного. Въ этомъ совсёмъ долекій отъ Рудинства Базаровъ-отъявленный врагъ всякой фразы, дсякихъ лишнихъ затъй и ненадежныхъ предположений. Вспомните его ствътъ на вопросъ Одинцовой: -- къ чему онъ себя готовить? — «Я уже говориль вамь:—я будущій увздный лъкарь». — «Вы, съ вашимъ самолюбіемъ?» — «Что за охота говорить и думать о будущемъ, которое большею частью не отъ насъ зависитъ? Выйдетъ случай что-нибудь сдълать-прекрасно; а не выйдеть-по крайней мфрф тфмъ будешь доволенъ, что заранъе напрасно не болталъ». При такомъ направленіи, Базаровъ не можетъ придавать никакой цёны и всёмъ громкимъ словамъ, щедро расточаемымъ передъ нимъ расходившимся Павломъ Петровичемъ. «Аристократизмъ, либерализмъ, прогрессъ, принципы-подумаень, сколько иностранныхъ и безполезныхъ словъ? Русскому человъку они даромъ не нужны». Но Павель Петровичь, какъ и многіе въ нашемъ отечествь, оскорбляется такою прямою уликою пустезвонности всёхъ этихъ фразъ, которыя мы такъ охотно и часто беремъ на прокать, оскороляется, въ качествъ натріота, за русскій народъ. — «Какъ можно, — говорить онъ, —не признавать princip'овъ?-отчасти напоминая Рудина въ стычкъ его съ Пигасовымъ. - Въ силу чего-же вы дъйствуете?» По Базаровъ не то, что Пигасовъ; онъ не дастъ себя сбить и отвъчаеть совершенно спокойно:-«Въ силу того, что мы признаемъ полезнымъ... Въ теперешнее время полезиве всего отрицаніе-мы отрицаемъ... Сперва нужно

мѣсто расчистить...» Между тѣмъ Павелъ Петровичь, вспомнивъ, что Базаровъ сосладся на русскаю человъка. думаеть поймать его на словь, указывая на этоть, какъ онъ полагаетъ, авторитетъ для Базарова:-«Русскій народъ не такой, какимъ вы его воображаете. Онъ свято чтитъ преданія...» — «Я не стану противъ этого спо-рить», — опять-таки невозмутимо отвъчаетъ Базаровъ, и отвѣчаетъ невозмутимо не потому, что преданія народа русскаго, конечно, не выражаются непонятными народу словами: аристократизмъ, либерализмъ и т. д., а потому, что и эти преданія, въ его глазахъ, совершенно излишни и безполезны, а иногда и вредны самому народу.—«Стало быть, вы идете противъ своего народа?» - думаетъ сразить его Павель Петровичь. — «А хоть-бы такъ? — по прежнему невозмутимо отвъчаетъ Базаровъ. — Народъ полагаеть, что когда громь гремить, это Илья пророкъ въ колесницѣ по небу разъѣзжаетъ. Что-жъ? Мнѣ соглашаться съ нимъ? Да притомъ, -- многознаменательно прибавляеть Базаровь, —онъ русскій, а разв'є я самъ не русскій?» И мускай себ'є Павель Петровичь говорить патетически: — «Я васъ за русскаго признать не могу», — Базаровъ съ гордостью ему отвъчаеть: —«Мой дёдъ землю пахалъ... 1) Спросите любого изъ вашихъ-же мужиковъ, въ комъ изъ насъ-въ васъ или во мнѣ-онъ скорѣе признаетъ соотечественника. Вы и говорить-то съ нимъ не умъсте» — «А вы и говорите съ нимъ, и презираете его въ то-же время». — «Что-жь, коли онъ заслуживаетъ презрѣнія? Вы порицаете мое направленіе, а кто вамъ сказаль, что оно во мив случайно, что оно не вызвано тёмъ самымъ народнымъ духомъ, во имя котораго вы такъ ратуете?»

И Базаровъ несомивнио правъ. Мивніе, будто-бы его направленіе такое-же напускное, какъ всв многоразличные виды нашего Рудинства, рвшительно не выдерживаетъ критики. Если Базаровъ совътуетъ другу своему Аркадію подсунуть Николаю Петровичу Kraft und Stoff,

<sup>1)</sup> А въ другомъ мъстъ: «я лъкатскій сынъ и дьячковскій внукъ».

то, конечно, не потому, чтобы самъ онъ почерпнулъ свое направление изъ Бюхнеровой популярной книжки. Направление Базарова несомижние выработано имъ самимъ только при накоторомъ пособін со стороны извастнаго рода книгъ-извѣстнаго, по преимуществу естествоиспытательнаго, разряда знаній. Въ немъ, при свѣточѣ этихъ знаній, сміло выразился отпоръ, наконецъ-то данный здоровой русской натурой всему напускному, а въ пылу совершенно естественнаго увлеченія, иной разъ, какъ дальше увидимъ, и не напускному, а только представляющемуся такимъ. Возможность такого отпора объясняется самой средой, изъ которой вышель Базаровъ, тѣмъ, что онь дьячковскій внукь, что отець его только слегка усвоиль себь кое-какіе пріемы барина... Въ средь этой, уже вслъдствіе ея бъдности, не могло быть кабинетной отчужденности отъ дѣйствительной жизни и зависящей отъ того легковъсности, остающихся безъ ощутительнаго приложенія, преданій. Горечь знакомства съ дъйствительною жизнью рано даеть себя чувствовать, какъ извъстно, въ нашей духовной средь, и, чрезъ повърку на дълъ, въ ней воочно обнаруживается весь перевъсъ угнетающаго начала въ нашихъ преданіяхъ, невольно вызывающій противъ нихъ отпоръ, и отпоръ озлобленный. Правда, Базаровъ-отецъ остался рашительно чуждъ чего-либо подобнаго; но нельзя не признать въ нашей повѣсти основнымъ недостаткомъ того, что она оставляетъ безъ психологическаго разъясненія, какимъ образомъ нѣкоторыя натуры остаются ръшительно не озлобленными и въ такой средъ, тогда какъ другія, въ родъ Базаровасына, доводять до самыхъ крайнихъ предъловъ тотъ хищный типъ, который подмечаеть въ последнемъ Катерина Сергъевна Одинцова. Нашъ сочинитель даже умалчиваетъ о томъ, каково было первоначальное воспитание Базарова-сына, не побываль-ли онь, до университета, въ какой-нибудь провинціальной семинаріи. А между тёмъ разъяснить это было-бы довольно важно уже для того, чтобы выказалось, только-ли отъ особенности своихъ мриродныхъ основъ, или-же и отъ особенности первоначальнаго, до-университетского образованія, Базаровъ становится рѣшительно хищнымъ, тогда какъ товарищъ его, Аркадій Кирсановъ, по выраженію той-же Катеньки Одинцовой, долженъ быть отнесенъ къ ручнымъ (все Базаровское въ Аркадіѣ является напускнымъ, и, какъ можно

догадываться, не прочнымъ).

Песомижнию, что очень многіе люди изъ круга Базаровыхъ, уже съ малолътства извъдавъ, такъ-сказать, на собственной кожъ, среди ближайшей своей обстановки, все гнетущее въ прадедовскихъ преданіяхъ, становятся склонны подозрѣвать, что въ сущности эти преданія въ такой-же мъръ гнетутъ и народъ, безсознательно, тупо, исключительно по привычкъ, не только ихъ выносящій, но и защищающій, и что следуеть поскорее открыть народу глаза, чтобы возстановить его противъ этихъ преданій. Но тотъ-же убійственный стукъ налагаемыхъ ими цѣпей чутко слышать эти люди и всюду — по всѣмъ за-коулкамъ общественной нашей, и не только нашей, но и обще-европейской среды, и съ неумолимою проницательностью указывають они на то, что повсемъстно, гдъ въ большей, гдв въ меньшей степени, прадвдовскія преданія служать въ рукахъ одной части общества однимъ изъ върнъйшихъ средствъ держать другую на привязи держать во имя того, что будто-бы равно ограничиваетъ встхъ, но что на самомъ дтль ограничиваетъ лишь слабыхъ, и только вижшинимъ, чисто лицемжрнымъ образомъ признается сильными. И въ самомъ дель вспомнимъ, чтобы не ходить далеко, хотя-бы общензвестные Гоголевскіе типы (не забывая при томъ и указаннаго самимъ Гоголемъ обобщающаго начала въ его сатиръ, въ силу котораго вев эти Сквозники-Дмухановскіе, Чичиковы и Хлестаковы заключають въ себъ и черты людей изъ другихъ круговъ, съ другихъ ступеней, но, въ сущности, той-же пробы, того-же закала). Развѣ какой-нибудь городничій или Иванъ Никифоровичъ, даже по свидѣтельству духовныхъ лицъ, не самые примфрные христіане, строжайшимъ образомъ соблюдающие всѣ наружныя требованія въры и даже неукоснительно подающіе и въ церквахъ, и на улицахъ милостыню? Развѣ Навелъ Ивановичь Чичиковъ, по свидътельству самого губернатора, не самый благонамиренный человькь, съ жаромъ и красноржчіемъ ратующій за нравственность, правду и благо отечества (въ наше время, конечно, онъ стоялъ-бы, во имя цивилизаціи, за «священныя права собственности», возставалъ-бы противъ варварства, оживающаго въ видъ «соціальнаго бреда» и т. п.). По кто-же не знаетъ, что подо всей этой благонамфренностью, подо всфиъ этимъ благочестіемъ скрывалось у почтеннѣйшихъ Гоголевскихъ сановниковъ рѣшительное отсутствіе всякихъ, на самомъ дъль, руководящихъ высшихъ началъ, кромь одного грубъйшаго, чисто животнаго начала своекорыстія — скрывалось только голое, грязное я и кром того р шительно ничего. Да, если глубже вдуматься въ знаменитые Гоголевскіе типы, то основнымъ ихъ началомъ окажется не что иное, какъ нашъ издавній практическій, только ловко замаскированный, нигилизмъ.

Какъ, неужели это явление существовало и до собственно такъ-называемыхъ теперешнихъ «нигилистовъ»? Да, хотя съ этимъ, конечно, не захотятъ согласиться ть, кто такъ усердно нападаеть на этихъ последнихъ. вовсе не чуя ин въ людяхъ своей среды, ни въ самихъ себь, прямых представителей нашего издавняго практическаго нигилизма. А между тъмъ, въдь и самое слово низилисть было употреблено у насъ еще до Тургенева, а именно, въ тридцатыхъ годахъ, въ «Телескоиъ», гдъ, подъ заглавіемъ «Сонмище нигилистовъ», покойный Цадеждинъ помъстилъ статью, въ которой обрисованы люди, не признающие никакихъ руководящихъ началъ въ искусствѣ и въ литературѣ. Если-же мы обратимся на Западъ, то тамъ нигилизмъ и нигилисты упоминались еще въ XII в. Названія эти усвоєны были за ересью Петра Ломбардскаго, который утверждаль, «que Jésus Christ en tant qu'homme n'est point quelque chose, ou, ce qui revient au meme — n'est rien (nihil) 1). Ясно, что съ этими ста-

<sup>1)</sup> Crecier, Nistoire de l'université de Paris, 1761, t. 1, p. 25. «Cette proposition, говорится туть далье, est scandaleuse, et néanmoins qu lques uns de ses

рыми западно-европейскими нигилистами, какъ у нашихъ издавнихъ практическихъ, такъ и у теперешнихъ теоретическихъ нигилистовъ-общаго всего одно имя, и я привель это сведение собственно для того, чтобы показать, что имя это не только не явилось впервые у Тургенева, но даже не впервые явилось и у насъ вообще. Откуда-же взяль это слово нашь сочинитель (а раньше его Надеждинъ), остается мий неизвистнымъ. Вычитано-ли оно гдинибудь нашими изобразителями того и другого нигилизма, или-же оно употреблялось и самими изображенными и только у нихъ поделушано — остается вопросомъ. По хотя, какъ видно, название нигилистъ и не новость, въ ходъ оно у насъ пошло лишь съ тъхъ поръ, какъ было употреблено Тургеневымъ, вовсе, однако, не думавшимъ наложить этимъ словомъ клеймо на цѣлое направленіе. Оно было сочтено за клеймо лишь другими, прежде всего. можеть быть, редакціею того журнала, въ которомъ появились «Отцы и Дѣти»; но нашему сочинителю, конечно, тогда и не снилось, какое направление приметъ современемъ эта редакція, съ которою онъ затѣмъ п виолив разошелся і). У Тургенева, какъ извъстно, Аркадій думаеть лишь превознесть своего товарища, говоря про него:--«Хотите и вамъ скажу, что онъ такое? Онъ ингилистъ». На соображеніе-же Николая Петровича: «это отъ латинскаго nihil, ничего... Стало быть, это слово означаетъ человъка, который... который ничего не признаетъ», и на поправку Навла Петровича:-«скажи, который ничего не уважаетъ», Аркадій отвачаеть такимь толкованіемъ: — «который ко всему относится съ критической точки зрѣнія...» По собственному своему сознанію, нигилисты критически отнеслись ко всему, даже къ

disciples la sontinrent et fondèrent l'hérésic, comme on l'appela des *nihilistes*. Le pape Alexandre III. à qui elle fut déférée, écriv t vers l'an 1173 à Guillaume de Champagne, alors archevêque de Sens, pour lui ordonner d'assembler les prélats et les théologiens de la métropole et de proscrire avec eux ce langage, comme contraire à la sainte doctrine». Вышиска эта обязательно доставлена мив Н. И. Стороженкомъ.

<sup>1)</sup> Она же не помирилась съ нимъ и послѣ его смерти.

самымъ завътнымъ неприкосновеннымъ преданіямъ, а въ силу этихъ критическихъ отношеній они обличили всю лживость тёхъ, кто подъ лицемерною верою въ нихъ тантъ лишь заботу о самомъ себъ, такъ что и самая религіозность туть обращается въ какое-то заискиваніе у Кога. Глубоко возненавидъвъ всякую фальшь и всякое лицемъріе, нигилисты съ глубокимъ отвращеніемъ сбросили вст эти обманчивые покровы и открыто и честно выставили своскорыстіе, какъ главный рычагъ человѣка. Ilo, поступивъ такимъ образомъ, они не замътили, что матеріаломъ для такого общаго вывода послужила имъ лишь извъстная часть людей, тогда какъ на самомъ дълъ, чтобы не ходить далеко, - въ нихъ самихъ, въ этихъ «нигилистахъ», если вглядъться внимательнъе, дъло далеко не ограничивается однимъ только голымъ своекорыстіемъ. Напрасно Базаровъ насъ увъряетъ, будто когда, напримёръ, понравится женщина, слёдуетъ лишь поскорфе «добиться отъ нея толку», будто первая мысль при этомъ-мысль о томъ, что тутъ «пожива есть». Напрасно, при встръчь съ Анной Сергьевной Одинцовой, онъ умышленно-цинически говоритъ Аркадію: «Эдакое богатое тъло». На самомъ дъль, любовь его къ ней далеко не такого исключительно-матеріальнаго свойства: онъ любитъ ее постоянно, хотя и не достигаетъ удовлетворенія, и, вполит совпадая въ этомъ отношеніи съ Павломъ Петровичемъ, отличается отъ него только тъмъ, что сохраняеть способность трудиться. Если на завтракъ у т-те Кукшиной Базаровъ всего больше занимался шампанскимъ и держалъ при этомъ рѣчь въ пользу сибаритства, на томъ основаніи, что «кусокъ мяса лучше куска хліба — даже съ химической точки эрівнія», — то вёдь у такой особы, какъ Кукшина и не стоило говорить о чемъ-либо лучшемъ, а можно было просто отъ скуки объесться или напиться пьянымъ. Тотъ-же самый Базаровъ, по свидътельству своего отца, когда нужно, оказывался способнымъ переносить лишенія: онъ отъ роду лишней копъйки не бралъ у своихъ родителей. Такъ поступаль нигилисть, тогда какь нашь старый знакомый,

идеалистъ Рудинъ, преспокойно тянулъ послъднее съ

матери.

Конечно, еслибы указать на это самому Базарову, то онъ-бы первый сталь объяснять это только неохотой быть обязаннымъ кому-бы то ни было, т.-е. только однимъ самолюбіемъ (хотя вѣдь и самолюбіе не есть уже просто себялюбіе). Онъ никогда-бы не сознался, что туть участвовала и жалость къ положению родителей, какъ неохотно сознавался въ томъ, что въ отношеніяхъ его къ Одинцовой быль не одинь только грубый расчеть на поживу. Дёло въ томъ, что боязнь всего напускного, всего извращающаго и ломающаго природу доводила его до того, что онъ, вмёстё съ напускнымъ, подавлялъ и природное, т.-е. впадалъ неумышленно въ ту-же ломку -ломку наклонностей самыхъ естественныхъ, но не признанныхъ имъ за такія. «Оставаясь наединъ послъ свиданія съ Одинцовой, Базаровъ съ негодованіемъ сознаваль романтика въ самомъ себъ... Онъ ловилъ самого себя на всякаго рода постыдныхъ мысляхъ...» Онъ навърное счелъ-бы постыднымъ и то, еслибъ ему вдругъ захотълось затянуть пъсню, хотя это столько-же естественно, какъ захотъть поъсть или поработать; неестественными такія наклонности могли показаться только у насъ, въ образованной нашей средт, вследствие того, что мы слишкомъ долгое время исключительно «пѣли» и видѣли въ этомъ «дёло», никакого другого дёла не дёлая. При этомъ, какъ извъстно, мы особенно усердно тянули безконечную ноту «любви»; оттого-то и стали потомъ убъгать отъ нея, какъ отъ какого-нибудь дурмана, всё люди дъльные. — «Любовь, — говоритъ Одинцовой Базаровъ, вёдь это чувство напускное...» — «Въ самомъ дёлё? подтягиваетъ (изъ самолюбія) она, — миѣ очень пріятно это слышать».— «Они оба думали,—поясняетъ нашъ сочинитель, — что говорили правду. Базаровъ при этомъ смѣялся, хотя ему вовсе не хотѣлось смѣяться».

Точно также Базаровъ прикидывался, и опять-таки неумышленно, совершенно свободнымъ и отъ другой постыдной слабости—нъжничанья (выражаясь во вкусъ его)

съ родителями. Ему, можетъ быть, и давно хотвлось своихъ «стариковъ потвшить», а между темь онъ не торонится къ инмъ и живетъ себъ да живетъ — сперва у Кирсановыхъ, нотомъ у Одинцовой. Только «постыдная слабость» къ этой последней (постыдная потому, что пожива туть не давалась-но крайней мфрф, сразу) заставляеть его, наконець, какъ-бы въ видь отвода, новхать къ своимъ старикамъ, о которыхъ онъ ужь давно говорилъ Аркадію:—«Они у меня люди хорошіе. Я-же у нихъ одинъ». Ему, можетъ быть, не на шутку взгрустиулось по нихъ еще въ день его именинъ; онъ, по крайней мфрф, не постыдился вспомнить о подобномъ вздорѣ, говоря Аркадію: - «Сегодня меня дома ждуть»; но сейчась-же при этомъ понизила голоса, и, какъ-бы для того, чтобъ поправиться, вдругь прибавиль:-«Пу, подождуть, что за важность!» — А вспомните, какъ, уже гостя у нихъ съ Аркадіемъ, онъ, словно хвалясь, говоритъ ему:-«Ты видинь, какіе у меня родители — народъ не строгій». — «Ты ихъ любишь, Евгеній?» — «Люблю, Аркадій», — и это даже безъ пониженія голоса, хотя любовь — чувство напускное... А между тамъ вадь извастно, что онъ не зажился у нихъ.—«Работать хочется, а здёсь нельзя, --не замедлилъ заговорить Евгеній. — У васъ (т.-е. у Кирсановыхъ) по крайней мъръ запереться можно. А то здъсь отець мих твердить: «мой кабинеть къ твоимъ услугамъ...» а самъ отъ меня ни на шагъ. Да и совъстно какъ-то отъ него запираться. Пу и мать тоже. Я слышу, какъ она вздыхаеть за стіной, а выйдешь къ ней — и сказать ей нечего». Ясно, что его тяготить не одна невозможность запяться порядочно (это-бы можно еще устроить), но сознаніе извістной фальши въ отношеніяхъ его къ родителямъ, фальни, заключающейся въ томъ, что иной разъ сидишь съ ними, хотя и скучно... А все-же, какъ ни сильно действуеть на людей Базаровского закала такое сознаніе, цільні день прошель прежде, чімь онъ рішился увѣдомить Василія Ивановича о своемъ отъѣздѣ. Да и по отъезде чувство жалости, надо думать, не сразу усноконлось въ немъ, потому что онъ «быль не совстмъ собою доволенъ. Аркадій быль не доволенъ имъ». Ясно, что мнимо лишь напускное, природное и не въ конецъ забитое довольно громко говорило въ обоихъ. Ио съ ръшительной силой заговорило оно только въ ту минуту, когда Базарову пришлось не на время, а навсегда распрощаться съ родителями. Тутъ чувство жалости дошло до того, что, для утвшенія ихъ, онъ сталь вдругь способенъ указывать даже на то, отъ чего навсегда отказался. — «Вы оба съ матерью, — говорить онъ отцу, — должны теперь воспользоваться тамъ, что въ васъ религія сильна; вотъ вамъ случай поставить ее на пробу...» Онъ доходить даже до того, что уже не боится впасть въ фальшь, говоря о предсмертныхъ предписаніяхъ религіи:— «Я не отказываюсь, если это можетъ васъ утѣшить...» То-же, рѣшительно пересилившее чувство любви заставляеть его просить Одинцову. — «Йе разувъряйте старика, что Россія ничего во мив не теряетъ... И мать приласкайте... въдь такихъ людей, какъ они, въ вашемъ большомъ свътъ днемъ съ огнемъ не сыскать»...

Базарову такимъ образомъ не удается вполит отдтаться отъ мнимо-напускныхъ чувствъ. «Гони природу въ дверь, она войдетъ въ окно» — можно бы примънить

и къ нему.

И тотъ-же самый Базаровъ съ другой стороны дѣластъ рѣшительную уступку уже положительно напускнымъ—и даже не чувствамъ, а жизненнымъ правиламъ. «Съ теоретической точки зрѣнія,—товорить онъ,—дуэль нелѣпость; пу, а съ практической точки зрѣнія — это другое дѣло». Павлу Петровичу Кирсанову, по выраженію Базарова, захотѣлось испытать на немъ свой рыцарскій духъ. «Я бы могъ отказать вамъ въ этомъ удовольствін,—поясняетъ Базаровъ,—да ужъ куда ни шло»! Откуда же такая вдругъ снисходительность къ чужимъ удовольствіямъ и фантазіямъ, снисходительность, доводищая до того, о чемъ впослѣдствіи отзывается самъ Базаровъ: «Экую мы комедію отломали! Ученыя собаки такъ на заднихъ лапахъ танцуютъ. А отказать было не-

возможно: вёдь онъ меня, чего добраго, ударилъ-бы, и тогда»... Что тогда?...

А шопоть, хохотня глупцовъ? И воть общественное миниье! Пружина чести—нашъ кумиръ! И воть на чемъ вертится міръ!

Выходить, что эти знаменитые Пушкинскіе стихи не утрачиваютъ своей силы и въ примѣненіи къ Базарову? И Базаровъ, какъ болѣе или менѣе всѣ мы, побанвается такого старья, какъ Грибовдовская «княгиня Марыя Алексвевна», побанвается мивнія нимало не уважаемаго имъ свъта, мнънія, въ силу котораго незаслуженное насиліе позорить не того, кто его наносить, а того, кто становится его жертвою? Или, можетъ быть, Базаровъ сознаетъ, хотя бы и смутно, что насиліе, какимъ угрожаетъ ему Кирсановъ, было-бы не совсемъ незаслуженно (потому что онъ дъйствительно поступиль по крайней мъръ легкомысленно въ отношени къ Өеничкв) и, сознавая это, боится попасть въ окончательно незавидную роль, показавшись еще и трусомъ Кирсанову? Да и наконецъ, чтобы, отказываясь отъ дуэли, выдержать цёлый, неизбёжный рядъ оскорбленій, выдержать страшную пытку для самолюбія (которагонужно-ли повторять?—Базарову не занимать-стать), для этого надо въдь опираться на какіе-нибудь принципы, не допускающіе дуэли, - ну, а что до принциповъ, то въдь это по части Кирсановыхъ, а не его, Базарова! Однако-же, невольно доводимый подобнымъ образомъ до противоестественной роли рыцаря, все же онъ остается: довольно върнымъ природъ, чтобы не считать долгомъ чести навести свой курокъ на Павла Петровича: извъстно, что онъ стръляеть, не иплясь... Но и обратя, сколько отъ него зависитъ, вею эту сцену въ «собачью комедію», онъ однако-же чувствуеть всю ея фальшь и съ досадою говорить впоследствии: «Воть что значить съ феодалами пожить»! Онъ, очевидно, чувствуетъ, что пришлось таки заразиться, живя въ ихъ средъ ...

А между тёмъ Базаровъ далекъ отъ того, чтобы извинять человъка средою. Вспомните, что говорить онъ на тѣ извиненія, которыя приводить Аркадій въ защиту своего отца и дяди. «Всякій человѣкъ самъ себя воспитать долженъ, — утверждаетъ Базаровъ. — А что касается до времени, отчего я отъ него зависъть буду? Пускай же лучше оно зависить отъ меня. Это все распущенность». Но въдь это, согласитесь, уже очень похоже на правило, на нравственное требование, на principe, какъ бы выразился Павелъ Петровичъ. Да и требуя отъ человъка работы надъ самимъ собой, Базаровъ требуетъ еще и другого. «Ага!—обращается онъ однажды къ Аркадію, родственное чувство заговорило!... Ото всего готовъ отказаться человъкъ, со всякимъ предразсудкомъ разстанется, но сознаться, что, напримъръ, братъ, который чужіе платки крадеть, —воръ, это свыше его силь. Да и въ самомъ дёлё мой брать, мой — и не геній, возможно ли это»? Противъ чего-же ратуетъ тутъ Базаровъ, какъ не противъ крайностей личнаю начала; но вёдь ратовать противъ него можно только во имя другого начала, начала противоположнаго, за которое съ неменьшимъ жаромъ (не считая этотъ жаръ напускнымъ) ополчается тотъ-же Базаровъ, когда говоритъ: «Человѣкъ все въ состояніи понять—и какъ трепещетъ эфиръ, и что на солнцъ происходитъ; а какъ другой человькъ можетъ иначе сморкаться, чемъ онъ самъ сморкается, этого онъ понять не въ состояніи». По развъ такое требование терпимости, простора не мить одному, а каждому, уравнительного простора встму — не есть настоящій принципъ самый любвеобильный?

Не слѣдуетъ-ли изо всего этого, что если идеальные наши фразеры, представители различныхъ родовъ нашего Рудинства, на самомъ дѣлѣ оказывались нерѣдко своекорыстными, или, по крайней мѣрѣ, руководимыми исключительно самолюбіемъ, то нигилистъ Базаровъ, этотъ ненавистникъ фразы, этотъ врагъ всего напускного, только обманываетъ себя, когда думаетъ, будто бы собственное наше я есть единственный не напускной нашъ двига-

тель, будто бы это я въ немъ самомъ остается свободнымъ отъ того тяготънія къ общему, къ цълому, которое, совершенно помимо фразы, зовется любовью?

Но если такъ, то не есть-ли Базаровъ — нашъ, не любящій только болтать о «высокихъ предметахъ», Инсаровъ, такъ же могущій сказать про себя, что не я хочу, а то хочетъ? И если-бы нашъ сочинитель свелъ своего Базарова не съ Одинцовою, а съ Еленой, то не пошла-ли бы она за нимъ, какъ пошла за болгаромъ, и, благодаря такому русскому человѣку, не пропала-бы для Россіи!

Вспоминмъ, какъ судитъ о Базаровъ Одинцова — эта «женщина съ мозгами», какъ опъ о ней выражается. Сама «чистая и холодная», опа полагаетъ, что онъ ей сродии по природъ, потому что не въ силахъ вполиъ полюбить, вполиъ отдаться... И она ошибается только въ томъ, что считаетъ его отъ природы неспособнымъ на это, тогда какъ на самомъ дълъ онъ, постоянно избъгавшій стать «самоломаннымъ», незамѣтнымъ образомъ изломалъ въ себъ эту способность... Онъ такимъ образомъ довелъ себя до того, что въ этомъ отношеніи сталъ походить на Рудина, который тоже, едва ли отъ природы, а скоръ отъ сцъпленія разныхъ причинъ, не могъ «весь отдаться», хотя, повидимому, и хотъль-бы...

Въ самомъ дѣлѣ, если нашъ Базаровъ также преждевременно гаснетъ, какъ болгаръ Инсаровъ, то гаснетъ не отъ того, что слишкомъ скоро, какъ тотъ, сгораетъ отъ объявшаго его жара. Замѣтъте, что тотъ, при всемъ избыткѣ личнаго счастья, не выноситъ своихъ страстныхъ порывовъ къ удовлетворенію другой любви—любви къ родинѣ, тогда какъ для Базарова этой послѣдней, какъ и самыхъ воспоминаній дѣтства, какъ будто не существуетъ, и тѣмъ сильнѣе, съ другой стороны, дѣйствуетъ на него, даже просто на его самолюбіе, незадача въ дѣлѣ личной любви. Какъ бы глубоко ни презиралъ онъ Павла Петровича за то, что тотъ сталъ живымъ мертвецомъ отъ своей незадачи, — вѣдь и собственная его жизнь не была-бы настоящею жизнью (не положи ей

предёла несчастный случай), потому что вёдь и трудомъ, собственно какъ трудомъ, не наполнишь жизни, если трудъ этотъ не согрътъ, не подъятъ во имя чего-то высшаго, во имя «того», какъ выразилась Елена, а Базаровъ намъренно забивалъ въ себъ всякое «то», намъренно суживаль и сушиль отъ природы широкую область своего духа. Инсаровъ и при меньшемъ, говоря по-Базаровски, развитін мозговъ, справедливо представлялся Еленъ такимъ, что всъ передъ нимъ были маленькіе... Онъ всёхъ переросъ отъ того, что человёкъ, по прекрасному выраженію Шиллера, ростеть по мірь того, какъ расширяются его цёли... Цёлью же Инсарова было—страшно сказать,—говорила Елена,—счастье его милой, ждавшей себъ свободы, родины, счастье того народа, съ которымъ неразрывно слилась вся духовная жизнь Инсарова. По, можеть быть, разница между нимъ и Базаровымъ только въ томъ, что последнему нечего было освобождать; что дёло готово было совершиться само собою, помимо его-при наступавшей крестьянской реформъ — тогда какъ и онъ, въ свою очередь, любитъ народъ, горько чувствуетъ вев его нужды и даже гибнетъ, заражаясь бользнью отъ больного крестьянина? По онъ заражается отъ него уже мертваго, заражается не отъ того, что ходиль за больнымъ съ самоотверженной къ нему любовью, а отъ того, что вскрыль его трупъ - конечно, не ради его, а единственно ради науки!

Выше мы видѣли, что Базаровъ умѣлъ простотою своихъ пріемовъ располагать къ себѣ народъ, хотя и обращался съ нимъ небрежно. И дѣйствительно, онъ преспокойно говорилъ слугѣ. «Өедька! набей мнѣ трубку», или же кричалъ ямщику: «Ну, поворачивайся, толстобородый»! Мало того, узнавъ, что отецъ его велѣлъ высѣчь оброчнаго мужика, онъ хотя подразнилъ отца этимъ, но самъ, несмотря на ужасъ Аркадія, находилъ, что отецъ очень хорошо сдѣлалъ, потому что мужикъ этотъ—страшный воръ и пьяница. Кромѣ того, онъ не безъ нѣкоторой проніи отозвался о томъ, что тотъ-же самый отецъ съ

другой стороны твеликодушничаетъ съ крестьянами, - кутить, однимъ словомъ». Вивств же съ темъ туть какъ будто сказывается и нѣкоторая зависть къ тому, что отецъ въ этомъ видитъ дѣло, тогда какъ самъ онъ, лежа въ это время подъ стогомъ, думаетъ: «Узенькое мъстечко, которое я занимаю, до того крохотно въ сравнени съ остальнымъ пространствомъ, гдф меня нфтъ и гдф дфла до меня нътъ, и часть времени, которую мнъ удастся прожить, такъ ничтожна передъ въчностью, гдъ меня не было и не будетъ»... Но не впадаетъ-ли онъ въ это время въ своего рода Рудинство, презрительно отзываясь о крохотномъ мъстъ и крохотномъ срокъ дъятельности, оскоронтельномъ для его самолюбія?.. Разница только въ томъ, что Рудинъ, увлекаясь воображениемъ, постоянно задавался задачами самыхъ широкихъ размъровъ, а Базаровъ, трезво сознавая ихъ непосильность, иронически назидается примъромъ муравья, который тащитъ полумертвую муху: «Тащи ее, братъ, тащи... Пользуйся тъмъ, что ты, въ качествъ животнаго, имъещь право не признавать чувства состраданія, не то, что нашъ братъ, самоломанный!» И эта практическая философія животныхъ представляется ему болье откровенною и посльдовательною, чёмъ слова Аркадія, проходящаго мимо старостиной избы: «Россія тогда достигнеть совершенства, когда у последняго мужика будеть такое-же помещение, и всякий изъ насъ долженъ этому способствовать»... Болѣзненно сознавая всю дальность достиженія такой задачи и всю оскорбительную для самолюбія слабость своихъ личныхъ силъ и средствъ, Базаровъ со всею ръзкостью прямоты говорить: «А я и возненавидёль этого послёдняго мужика, Филиппа или Сидора, для котораго я долженъ изъ кожи лізть и который мні даже спасибо не скажеть... да и на что мит его спасибо?». Когда однажды Базаровъотець, по поводу приближавшагося освобожденья крестьянъ, заговорилъ съ сыномъ о прогрессъ, тотъ равнодушно промолвиль: «Вчера я прохожу мимо забора и слышу здѣшніе крестьянскіе мальчики, вмѣсто какой-нибудь старой пъсни, горданятъ: «Время върное приходитъ, сердце

чувствуетъ любовь»... вотъ тебъ и прогрессъ!» Такое глубокое равнодушіе объясняется, надо думать, полнъйшимъ невърјемъ въ то, чтобы и черезъ великую мъру, о которой говорилъ отецъ, но которой предстояло быть выполненною помимо Базарова, и, такъ сказать, помимо самого народа, — чтобъ и чрезъ такую мъру народъ дъйствительно быстро и върно пошелъ впередъ. Въ сущности же скрывается туть, можеть быть, и невтріе въ самыя свойства народа, столь выносливаго у насъ на Руси, или столь гибкаго, какъ говорилъ Ломоносовъ. Загадочнымъ, до нельзя загадочнымъ, представляется онъ Базарову. «Русскій мужикъ, -- говоритъ онъ, -- да это тотъ таинственный незнакомецъ, о которомъ нѣкогда такъ много толковала г-жа Ратклиффъ. Кто его пойметъ? Онъ самъ себя не понимаетъ». Въ другой разъ, презрительно дълая намекъ на большія надежды, возлагаемыя на этого «незнакомца» славянофилами, Базаровъ обращается къ мужику: «Излагай мит свои воззртнья на жизнь, братецъ. Втдь въ васъ, говорять, вся сила и будущность Россіи, отъ васъ начнется новая эпоха въ исторіи, вы дадите намъ и языкъ настоящій, и законы... Ты миж растолкуй, что такое есть вашъ міръ... и тотъ ли это самый міръ, что на трехъ рыбахъ стоитъ?»--«Это, батюшка, земля на трехъ рыбахъ стоить, а противъ нашего-то есть міру, извѣстно, господская воля-потому вы наши отцы»... Й между тёмъ какъ Базаровъ, выслушавъ подобную рѣчь, только презрительно пожаль плечами и удалился, другой мужикъ, издали присутствовавшій при бесёдё своего собрата съ Базаровымъ, полюбопытствовалъ узнать: «О чемъ толковалъ?... О недоимкъ, что-ль?» — «Какое о недоимкъ, братецъ ты мой!-отвъчалъ первый мужикъ, и въ голосъ его уже не было слёда патріархальной пёвучести (въ которой Базаровъ, при всей своей проницательности, не разглядъль чисто русской, лукаво-изворотливой ироніи мужика), а, напротивъ, слышалась какая-то небрежная суровость: «такъ, болталь кое-что: языкъ почесать захотълось. Извистнобаринь; развы онь что понимаеть?» Развы, какы бы кочеть онь этимь сказать, понимаеть онь нашу нужду,

развѣ обращается къ намъ съ настоящимъ сердечнымъ участіемъ?. Но мужикъ, въ свою очередь, не понялъ, что Базаровъ хотѣлъ тутъ даже поглумиться надъ мужикомъ и самъ, какъ-бы въ наказаніе, сдѣлался предметомъ презрительной выходки мужика.—«Увы,—замѣчаетъ въ заключеніе всей этой сцены сочинитель,—презрительно пожимавшій плечомъ, умѣвшій говорить съ мужиками Базаровъ и не подозрѣвалъ, что онъ въ ихъ глазахъ былъ все-таки что-то въ родѣ шута гороховаго».

Послѣ этого совершенно ясно, въ какой мѣрѣ былъ правъ Николай Петровичъ Кирсановъ, когда говорилъ про преимущество, какимъ отличался отъ него Базаровъ: «Не въ томъ-ли оно состоитъ, что въ немъ меньше слѣдовъ барства, чѣмъ въ насъ». Ихъ дѣйствительно только

меньше, но они еще замѣтны и у Базарова.

А между темъ, не будь ихъ, -- и место, имъ занимаемое, не показалось-бы ему такимъ крохотнымъ, и средства бы его выросли отъ сродства, отъ союза съ той силой народной, о которой далеко не всегда только принижающійся народь говорить въ своей крімкой пословиць: «Соборомъ и чорта поборешь». Какъ бы ни быль для насъ загадоченъ русскій мужикъ, а надо намъ наконецъ разгадать его. Пока же мы не вглядимся въ лицо этого «таинственнаго незнакомца», пока не узнаемъ его, а онъ насъ, нока онъ не перестанетъ считать насъ, при всёхъ наннихъ хитростяхъ-мудростяхъ, «шутами гороховыми», пока не увидить въ насъ наконецъ плоть отъ своей-же плоти и кость отъ своихъ-же костей, -до тъхъ поръ останутся суетными и все наше знанье, и вся наша двятельность, до тахъ поръ мы, по Лежневскому выражению про Рудина, попрежнему будемъ пустыми людьми... Вив народности ивть настоящей силы!

Да, и если именно въ своей способности отдаться вполив своему народу почерпнуль свою силу болгаринъ Инсаровъ, если сила эта заключалась въ томъ, что онъ могъ сказать: «Последній мужикъ, последній ницій въ Болгаріи и я—мы желаемъ одного и того же», тогда какъ нашъ Базаровъ пе можетъ сказать этого—стало

быть, этотъ последній еще не изъ тёхъ людей, при существованіи которыхъ такая женщина, какъ Елена, не пропала-бы для своего отечества. Стало быть, мы все еще живемъ наканунт ихъ появленія, и нашихъ передовыхъ женщинъ все еще не догнали наши мужчины!

По не заключается-ли хоть слабый проблескъ настоящаго дня въ другомъ изъ «дѣтей»— въ Аркадіѣ, сочувственно разнящемся кое въ чемъ отъ несочувственныхъ, нездоровыхъ сторонъ Базарова? Мы видили, что Аркадій считаетъ долгомъ всякаго содъйствовать тому, чтобы последній мужикъ могь иметь светлую, чистую избу. По его же мижнію, мы не имжемъ права предаваться удовлетворению личнаго эгонзма, что не совстмъ-то понравилось Базарову, можеть быть, потому, что это, какъ и другія такія же проявленія у Аркадія, таки отзывается фразою. Да и по всему видно, что въ Аркадів слишкомъ мало дъйствительной, способной выдерживать и бороться, мужеской силы. Онъ, при всемъ томъ, что долго и съ такимъ увлеченіемъ умственно терся около Базарова, по природъ своей совершенно ручной, способный, по выражению своего пріятеля, «разсыропиться», и невольно вфрится, что Базаровъ правъ, величая его просто «мякенькимъ либеральнымъ баричемъ», и невольно подозрѣвается, что онъ способень уйти весь въ семью, такъ сказать, сократиться въ одно только чувство домашияго счастья, «э вола ту», какъ любилъ выражаться родитель Базарова.

Но если и Аркадій не является даже и слабымъ проблескомъ занимающагося дня, то нельзя ли найти такой проблескъ въ «Дымѣ»! Заглавіе новой Тургеневской повѣсти не подаетъ на это надежды. А между тѣмъ, вѣдь дѣйствіе въ ней происходитъ уже немного спустя послѣ знаменательнаго 19 февраля 1861 г. По великое дѣло освобожденія крестьянъ еще не успѣло, какъ видно изъ повѣсти, вызвать на нашей нравственной почвѣ сколько инбудь утѣшительные всходы новыхъ людей. Мы видимъ, съ одной стороны, только прямыхъ продолжателей либеральничающихъ болтуновъ въ родѣ Полуярова въ «На-

канунѣ»), или (съ оттъпкомъ пародированнаго Слявянофильства) въ родъ Любозвонова (въ «Запискахъ Охотника») и Ситникова (въ «Отцахъ и дѣтяхъ»). Изъ такихъ-то продолжателей этихъ въ свою очередь продолжателей до сихъ поръ неизсякшей у насъ на Руси «Репетиловщины» составляется въ «Дымѣ» заграничный кружокъ Губарева, въ которомъ только тупоуміе или злоумышленность могуть находить что-нибудь похожее на нашу заграничную эмиграцію первой поры. Губаревъ со своимъ кружкомъ (въ немъ имъется, какъ извъстно, и дамавторое изданіе Кукшиной, у которой умёль только найдаться Базаровъ) — совершенно такая-же пустельга, какъ, съ другой стороны, генералъ Ратмировъ, этотъ воинственный противень Паншина (въ «Дворянскомъ гназда»). Совершенно какъ Паншинъ, последній умфетъ быть либеральнымъ на столько, на сколько это нужно для составленія карьеры. При томъ-же этотъ либерализмъ нимало не номѣшалъ ему перепороть пятьдесять человѣкъ крестьянъ въ взбунтовавшемся (т.-е. такз-называемом взбунтовавшемся) Белорусскомъ селеніи, куда его послали для усмиренія... Совершеніе подобнаго подвига на первыхъ порахъ по освобождении крестьянъ составляетъ уже характерную сторону генерала Ратмирова... Не менте характернымъ представителемъ наставшей у насъ новой эры является князь Коко съ своею глубокомысленной пропов'ядью: «Madame, le principe de la propriété est profondément ébranlé en Russie». Нѣсколько другое направленіе приняль князь У., являющійся другомъ религіи и народа, но потому лишь, разумфется, и этого послёдняго, что успёль составить себё во время оно, въ блаженную эпоху откупа, громадное состояние продажей сивухи, подмѣшанной дурманомъ.

Вотъ такіе-то люди являются представителями нашей Баденъ-Баденской интеллигенціи послѣ наставшей для русской земли новой эры, — и «нѣтъ словъ, — говоритъ Тургеневъ, — чтобы выразить важность, съ которою они сдавали, брали взятки, ходили съ трефъ, ходили съ бу-

бенъ... ужь точно государственные люди!..»

«А еслибъ Литвиновъ обращалъ даже больше вниманія на то, что говорилось вокругъ него, онъ все-таки не вынесъ-бы ни одной дёльной мысли, ни одного новаго факта изо всей этой безсвязной и безжизненной болтовни. Въ самыхъ крикахъ и возгласахъ не чувствовалось страсти: лишь изрёдка изъ-подъ личины мнимо гражданскаго негодованія, мнимо презрительнаго равнодушія, плаксивымъ пискомъ пищала боязнь возможныхъ убытковъ, да нѣсколько именъ, которыхъ потомство не забудетъ, произносилось со скрипѣніемъ зубовъ... И хотя-бы капля живой струи подо всёмъ этимъ хламомъ и соромъ! Какое старье, какой ненужный вздоръ, какіе плохіе пустячки занимали всъ эти головы, эти души, и не въ одинъ только этотъ вечеръ занимали ихъ они, не только въ свѣтѣ, но и дома, во всѣ часы и дни, во всю ширину и глубину ихъ существованія! И какое невѣжество въ концѣ концовъ! Какое непониманіе всего, на чемъ зиждется, чёмъ украшается человёческая жизнь!..»

Это-ли не нигилизмъ — въ прямъйшемъ, буквальнъйшемъ смыслъ слова? невольно спрашиваещь по прочтеніи этой мастерской страницы, одной изъ лучшихъ страницъ у нашего сочинителя. А между тъмъ, заговорите только съ любымъ изъ этихъ господъ о такъ-называемыхъ «нигилистахъ»—и они сейчасъ-же придутъ отъ нихъ въ не-

выразимый ужасъ.

Наблюдателемъ нравовъ этого Баденъ-Баденскаго нигилизма du grand monde — наблюдателемъ, въ свою очередь, приходящимъ въ ужасъ, является, какъ видно изъ приведеннаго мѣста, Литвиновъ. Но что-же такое онъ самъ—не новый ли человѣкъ? Литвиновъ, несомнѣнно, со стремленіями къ дѣльности, къ производительному труду въ духѣ новыхъ потребностей, и даже къ народности —не въ Любозвоновскомъ или Сатниковскомъ, не въ пустозвонномъ, а въ дѣльномъ смыслѣ. Но все-же онъ — слабая личность, человѣкъ, чуть не поставившій жизни на карту женской любви, слишкомъ долго служившій игрушкою какой-нибудь великосвѣтской Иринѣ...

Самая сильная личность въ «Дымѣ», это, конечно,

Потугинъ; но онъ рѣшительно далекъ отъ того, чтобы быть человѣкомъ новымъ. Это скорѣе одинъ изъ послѣднихъ могиканъ того безшабашнаго западничества, которое въ сущности вытекаетъ изъ препохвальнаго свойства нашей натуры, но свойства, способнаго вырождаться въ чортъ знаетъ что,—того свойства, которое очень мѣтко опредѣляетъ Базаровъ, говоря, съ обычной своей угловатостью:—«Русскій человѣкъ только тѣмъ и хорошъ, что самъ о себѣ пресквернаго мнѣнія». Потугинъ—человѣкъ «священническаго поколѣнія», которое, при всей чистотѣ своей русской крови, издавна некусилось въ водвореніи у насъ чужого — византійскаго образца, только сильною волей Петра Великаго окончательно замѣненнаго дру-

гимъ-западно-европейскимъ.

Вотъ съ этихъ-то поръ и пошло наше западничество. На его, такъ сказать, народность у насъ на Руси указываль нашь сочинитель еще въ «Запискахъ Охотника». передавая замічанія, вызванныя у Хоря разсказами о заграничной жизни: «Это у насъ не шло-бы, а вотъ это хорошо, это порядокъ». Йзъ подобныхъ беседъ съ Хоремъ охотникъ вынесъ убъжденіе, что «Петръ Великій быль по преимуществу русскій человакь, русскій именно въ своихъ преобразованіяхъ». Чисто русскимъ человікомъ является и Потугинъ, когда говоритъ: — «Я и люблю, и ненавижу свою Россію, свою странную, милую, скверную, дорогую родину». (Почти то-же, какъ извъстно. говорили иной разъ и сами славянофилы). Чисто русская откровенность съ пронісю выражается и въ словахъ: -«Экая притча, подумаець! Бьетъ онъ насъ на всёхъ пунктахъ, этотъ Западъ, а гнилъ!» Это, пожалуй, умно и втрно, но при этомъ мы забываемъ одно, что многое у себя самъ-же Западъ считаетъ гнилымъ, и не слъдъ намъ заимствоваться, между прочимъ, и этою гиплью, хотя она и можетъ носить на себѣ вифший лоскъ и штемпель цивилизаціи. Въ Потугинскихъ увлеченіяхъ цивилизаціей также зам'тна наша русская безоглядная внечатлительность. - «Слово цивилизація, - говорить онъ, и понятно, и чисто, и свято; а другія всѣ, народность тамъ, что-ли, слава, кровью пахнутъ». Но, говоря это, мы забываемъ, что и во имя «цивилизаціи» иной разъ предпринимались войны, а съ «народностью» представляются онѣ навсегда неразрывными только въ томъ случаѣ, если вообразить, будто-бы два характерныхъ народа, какъ и два характерныхъ лица, непремѣино дой-

дутъ, и не могутъ не дойти, до драки.

Крѣпко въря въ цивилизацію, Потугинъ словно служитъ передъ нею молебны, какъ привыкъ ихъ служить его батюшка передъ чудотворными образами. Опъ простодушно ждетъ отъ цивилизаціи исціленія всяческих воль, и такимъ образомъ далеко отсталъ отъ Базарова, который, при встржчж съ нимъ, непремжнио-бы посмжялся надъ этимъ волиебнымъ словцомъ, какъ смъялся надъ «прогрессомъ» и т. п. Но Потугинъ въ этомъ отношени отсталь и отъ своихъ нелюбезныхъ славянофиловъ, которые, видя въ народности силу, пикогда не считали ее талисманомъ отъ всякихъ бъдъ, съ другой-же стороны никогда не отрицали цивилизаціи. Выражаясь про славянофиловъ, что они «живутъ буквой буки: все молъ будеть, будеть...» онъ, можетъ быть, и остроуменъ, но далеко не правъ, потому что именно славянофилы-то и заговорили у насъ (върно-ли, не върно-ли — это особый вопросъ), что былъ положительный смыслъ и въ нашемъ прошедшемъ... Именно оттуда-то, изъ коренныхъ основъ исторической нашей жизни, выводили они и тотъ «доморощенный хвостикъ», которымъ, по мивнію Потугина, попорчено у насъ крестьянское дело, тогда какъ многіе и очень многіе на самомъ Западъ совершенно иначе смотрять на этоть хвостикь - общинное землевлидъніе...

Впрочемъ, Потугинъ со всѣми его народными нашими странностями, со всѣмъ его яркимъ самоуничиженіемъ расходившагося въ этомъ направленіи русскаго человѣка, справедливо включенъ самимъ сочинителемъ въ ту неутѣшительную картину, на которую намекается у него самымъ заглавіемъ повѣсти. Вспомнимъ слова уѣзжающаго и глядящаго въ окно вагона Литвинова: — «Дымъ, дымъ.—

новторилъ онъ ивсколько разъ; и все вдругъ показалось ему дымомъ, все, собственная жизнь, русская жизнь — все людекое, особенно все русское... все торопится, спъшитъ куда-то—и все исчезаетъ безслъдно, ничего не достигая; другой вътеръ подулъ—и бросилось все въ противоположную сторону, и тамъ опять та-же безустанная, тревожная и—ненужная игра... Дымъ,—шепталъ онъ,—дымъ;—и вспомнились ему горячіе споры, крики и толки у Губарева, у другихъ, высоко и низко поставленныхъ, передовыхъ и отсталыхъ, старыхъ и молодыхъ людей... Дымъ,—повторялъ онъ,—дымъ и паръ—и даже все то, что проповъдывалъ Потугинъ... дымъ, дымъ и больше ничего...»

У насъ, какъ извъстно, обидълись этой печальной картиной, а между тъмъ въдь Тургеневъ, рисуя ее, только оставался въренъ самому себъ. Не онъ-ли еще устами Лежнева говорилъ, что всъ мы — пустые люди? Не тоже-ли, въ сущности, повторяли Инсаровъ и Шубинъ, не того-ли-же мнънія наконецъ была и Елена?

Но въ повъсти, занимающей насъ теперь, и какъ-то особенно разсердившей нашихъ читателей, — въ ней-то именно тяжелое впечатлѣніе и изглаживается къ концу чертою отрадною. Вспомните, что говорится о томъ, въ какомъ положеніи засталь Россію вернувшійся во свояси Литвиновъ. «Новое принималось плохо, старое всякую силу потеряло; неумѣлый сталкивался съ недобросовѣстнымъ; весь поколебленный бытъ ходилъ ходуномъ, какъ трясина болотная, и только одно великое слово: «свобода» носилось, какъ Божій духъ, надъ водами. Терпѣніе требовалось прежде всего и терпѣніе не страдательное, а дѣятельное, настойчивое...»

«Но минулъ годъ, за нимъ минулъ другой, начинался третій. Великая мысль осуществлялась понемногу, переходила въ плоть и кровь: выступилъ ростокъ изъ брошениаго съмени, и уже не растоптать его врагамъ, ни явнымъ, ни тайнымъ...»

Превосходная эта страница находится въ самой строгой связи со всею предыдущею дъятельностью г. Турге-

нева. Въ самомъ ея началѣ, въ «Запискахъ Охотника», выставилъ онъ на показъ и позоръ всю язву крѣпостного права. Повидимому, почти не затрогивая его въ дальнѣйшихъ своихъ повѣстяхъ, на самомъ дѣлѣ онъ продолжалъ рисовать все такіе типы, нездоровость которыхъ зависѣла въ главной мѣрѣ отъ барства, этого явленія крѣпостной почвы. Обрисовавъ вслѣдъ за тѣмъ ея предсмертную пору въ «Отцахъ и дѣтяхъ», онъ наконецъ заключаетъ свой «Дымъ» успокоительнымъ указаніемъ на то, что одно — не дымъ: это воскрешающее значеніе дѣла освобожденія, воскрешающее значеніе его какъ для самого народа, такъ и для насъ всѣхъ, чающихъ появленія новыхъ людей...

Такимъ человѣкомъ, мы видѣли, не могъ еще быть Базаровъ, человъкъ переходной поры. Такихъ людей еще не представила намъ и пора, непосредственно следующая за освобожденіемъ и выведенная передъ нами въ «Дымъ»... На будущій характеръ этихъ чаемыхъ нами людей все еще продолжаетъ только указывать намъ Инсаровъ. Должны наконецъ и у насъ появиться такіе люди, которые могли-бы сказать, что «последній мужикь въ Россіи хочетъ того-же, что и они», люди, которые, несмотря на всегда возможныя, частныя разногласія, сплотились-бы въ тъсный и дружный кругъ, чтобы общими нравственными усиліями постоянно противод в потвовать т в мъ, кто не знаетъ никакихъ убъжденій, хотя и скрываеть отсутствіе ихъ подъ личиною Гоголевской «благонам вренности». Должны наконець и у насъ появиться люди, которые могли-бы отдаться вполнѣ, съ горячею любовью отдаться народу, уже не считая такой любви напускною; люди, которые готовы-бы были отдать свои лучшія силыкто на скромный уходъ за безпомощнымъ, мрущимъ порою, какъ мухи, крестъянскимъ людомъ, кто на столько-же скромный уходъ за его подростающимъ поколѣніемъ, кто на скромную долю писателя для народа, которая положительно становится въ наше время выше, важнѣе другого писательства; кто на ратованье за всевозможные виды подобныхъ мъръ, на поднятие въ этомъ направлении

земскихъ силъ, на изыскание въ помощь народу земскихъ-же общихъ средствъ, кто наконецъ-если туго набита мошна — на собственныя пожертвованія въ пользу народнаго дъла, на довершение великаго дъла освобожденія, на выводъ всего народа изъ-подъ ига невѣжества, безпомощности, нужды! Тогда только усиліями самого общества довершится то, что было и начато при его участін. Да, при участін лучинхъ людей общества былъ ржшаемъ у насъ крестьянскій вопросъ, поднятый нашей литературой еще въ XVIII в., ею-же, правда, нѣсколько поотсроченный въ началѣ нынѣшняго, но снова блистательно поднятый въ пору, ближайшую къ намъ, при значительномъ, какъ видъли мы, участім нашего писателя 1), и окончательно разрѣшенный опять-таки при самомъ усердномъ содъйствін нашей литературы, разръшенный въ духв и на началахъ твхъ самыхъ людей, которыхъ величаетъ Потугинъ людьми буквы буки. Да, имъ дъйствительно принадлежитъ эта буква, потому что по крайней муру тумь ихъ началамь, которыя положены въ основу этого дёла, принадлежитъ будущее, т.-е. дальнъйшее развитие въ немъ, открыты-же ими эти начала въ нашемъ прошедшемъ, открыты и выставлены, какъ нѣчто такое, что изстари принадлежало народу и что подлежить возвращению, возстановлению и обновлению.

Но если такъ, то у насъ и есть уже люди, эти искомые люди, остающеся однако-же, съ прямой настоящей своей стороны, совсѣмъ не затронутыми Тургеневымъ. Дѣло въ томъ, что пока это только отдѣльныя, поименно извѣстныя личности, личности, замкнутыя въ своемъ тѣсномъ кружкѣ, а до сихъ поръ еще не сложился общій, живущій въ массахъ, распространенный типъ такого закала. Мы ждемъ еще появленія его, ждемъ, чтобы, осьободившись отъ той узкости и односторонности, ка-

<sup>1.</sup> Ему такимъ образомъ досталась завидная доля продолженія отстанванія, съ благопрінтнымъ усифхомъ, того славнаго діла, которое поддерживалъ, составляя въ этомъ случать одно изъ исключеній изъ господствующаго тона нашей литературы начала текущаго віжа, почившій Н. И. Тургеневъ (см. его некрологъ, такъ тенло паписанным Н. С. Тургеневымъ въ «Вістинкъ Европы» за декабрь 1871 г.).

кая выносится всегда изъ кружковь, первоначальный складъ этого типа свободно развился во множествъ живыхъ, многоразличныхъ видоизмъненій, ясно намътивъ во всъхъ нихъ свое типовое единство. Только когда это совершится, будемъ мы въ правъ ожидать этого новаго типа и отъ нашего сочинителя. Творческая сила его едва-ли ослабла-—полосы относительно слабыхъ произведеній бывали у него и прежде; болье постоянное его присутствіе у себя на родинъ, на необходимость котораго такъ настоятельно и даже такъ нескромно указываютъ у насъ многіе, конечно, было-бы важно, но и оно не поможетъ, если мы не представимъ ему новыхъ данныхъ, новыхъ типовъ для его творчества. Дъло, стало быть, прежде всего за нами!

## ТУРГЕНЕВЪ, КАКЪ ХУДОЖНИКЪ-ГРАЖДАНИНЪ.

читано въ СПБ. университетъ 3 сентября 1883 г. 1).

О Тургеневѣ обыкновенно говорятъ, что онъ прежде всего художникъ. Но художники, если они живые люди, неразрывно связанные съ родною землею, являются не-

премѣнно и гражданами.

Первый рядъ произведеній Тургенева, сразу обратившихъ на себя общественное вниманіе, едва-ли не останется навсегда и лучшимъ въ числѣ его произведеній. Таково, по крайней мѣрѣ, мое мнѣніе. «Записки Охотника»—рядъ очерковъ въ высшей степени художественныхъ и въ самомъ чистомъ, самомъ святомъ смыслѣ слова гражданственныхъ. И. С. Тургеневъ принадлежалъ къ тому славному меньшинству русскаго дворянства, которое никогда не могло помириться съ крѣпостнымъ правомъ. Это достославное меньшинство (очень немногочисленное) имѣло всегда своихъ представителей и въ нашей литературѣ. Ихъ громкій и честный голосъ раздавался еще въ XVIII столѣтіи. Тургеневъ, вслѣдъ за своими предшественниками, по справедливости можетъ

<sup>1)</sup> Помъщено было въ журналъ «Искусство» 1883 г. № 39.

быть названъ однимъ изъ глубоко убѣжденныхъ провозвѣстниковъ великой не только въ нашей, но и въ міровой исторіи, крестьянской реформы. Когда пришло извѣстіе объ его смерти, на страницахъ «Русской Старины» появилось его дотолѣ незнакомое обществу не художественное, а публицистическое произведеніе: записка, составленная въ 1858 г. въ Римѣ, послѣ неоднократныхъ бесѣдъ о крестьянскомъ вопросѣ съ кн. В. А. Черкасскимъ, В. П. Боткинымъ и другими соотечественниками.

Не впадая во вредную идеализацію, Ив. Серг. прямо признаетъ здѣсь, что великое дѣло освобожденія крестьянъ будетъ принято съ сочувствіемъ лишь меньшинствомъ дворянства; большинство же будетъ противъ освобожденія: «одно лишь привычное нежеланіе смотрѣть правдѣ въ глаза, — говоритъ онъ, — можетъ сомнѣваться въ истинѣ этого сопротивленія». Причину его авторъ видитъ въ низкомъ уровнѣ дворянства. «Малая образованность нашего дворянскаго сословія, — говоритъ онъ, — будетъ едва ли не главнымъ препятствіемъ къ приведенію въ исполненіе предполагаемыхъ мѣръ». Это заявленіе заслуживаетъ особеннаго вниманія, какъ заявленіе дѣйствительно просвѣщеннаго дворянина о своемъ классѣ.

А намъ такъ громко и усиленно твердятъ о великихъ заслугахъ въ дѣлѣ освобожденія крестьянъ дворянскаго класса, какъ самаго образованнаго и передового, тогда какъ народу такъ бы и не дождаться свободы, если-бы верховная воля Государя Александра Николаевича не согласилась съ меньшинствомъ. Но при всемъ своемъ гражданскомъ духѣ, «Записка» Тургенева стоитъ ниже «Записокъ охотника». Въ своемъ публицистическомъ произведеніи Тургеневъ сводитъ все къ изданію журнала, гдѣ бы можно было безпрепятственно печатать заявленія и мнѣнія по крестьянскому вопросу. «Правительство,—говоритъ авторъ,—не рѣшаетъ этого вопроса указомъ или манифестомъ: оно обращается къ самой землѣ, къ русскому дворянству». Здѣсь не совсѣмъ вѣрная тавтологія: земля и дворянство—не одно и то же.

Тургеневъ видимо былъ тутъ озабоченъ именно дворянствомъ. Оно, по его справедливымъ словамъ, «не подготовлено, недоброжелательно, предубъждено, запугано; оно понесеть свои предубъждения, свой страхъ въ самые комитеты; оно воспользуется всёми средствами, которыя найдеть подъ рукою, для того, чтобы затрудинть и замедлить дело. А между темь не разоренія же дворянства ищеть правительство, не зла оно ему желаеть; напротивъ, - оно желаетъ предотвратить возможность будущихъ бъдствій; упрочить, увъковъчить его благосостояніе; въ то же время правительство чувствуетъ государственную необходимость, неотлагаемость начатой реформы, слёдовательно-въ упорстве дворянъ есть или недоразумине, или незнаніе, непониманіе своего собственнаго положенія. Для устраненія этого педоразумінія, для того, чтобы показать дворянамъ, что правительство не рановременно подняло вопросъ объ освобождении крестьянь, существуеть только одинь способъ-гласность».

Такимъ образомъ, предполагаемый журналъ долженъ имѣть цѣлью растолкованіе дворянамъ цѣлесообразности • и своевременности предстоящей реформы. По авторъ забываеть, что дёло вёдь не въ одномъ дворянстве, что не мішало-бы обратиться къ землі, къ міру -- народу. Впрочемъ Тургеневъ здёсь раздёляетъ прадёдовскую ошноку; со временъ Посошкова не вспоминали у насъ о томъ, что Богъ не обидълъ разсудкомъ и простого мужика, что онъ лучше всёхъ знаетъ свои нужды, а туть дёло было именно въ его нуждахъ. По недостатки публицистического произведения съ избыткомъ воснолнены въ томъ рядѣ художественныхъ очерковъ, который пазывается «Записками охотника». Здёсь мы становимся лицомъ къ лицу съ самимъ народомъ. Передъ нами проходить цёлый рядь типовъ, выхваченных изъ крестьянской жизни. Тургеневъ является здёсь безпощаднымъ прокуроромъ крипостного права, вдохновеннымъ адвокатомъ народныхъ нуждъ и -- не скажу панегиристомъ, это было-бы не вфрно, - а смёлымъ провозвестникомъ

народныхъ доблестей. Въ этомъ его незабвенная гражданская заслуга! Онъ представиль намъ въ лицъ нашихъ крестьянъ людей въ истинномъ смыслѣ слова. Въ каждомъ выведенномъ имъ типѣ — живая человѣческая душа, сознающая, чувствующая, мыслящая. Грязь, накопившаяся на народномъ тѣлѣ отъ крѣпостного права, не скрыта, а выставлена на показъ, но при этомъ такъ и сквозитъ неизглаженная красота народной души! Конечно, Тургеневъ имѣлъ тутъ предшественника въ своемъ учителѣ — Пушкинѣ, но въ этомъ онъ опередилъ

учителя.

Между темъ ивкоторые поклонники Тургенева, ставшіе съ извъстныхъ поръ и поклонниками Йушкина, слишкомъ часто еще готовы видеть въ народе то, что называютъ «святою скотиной». Они забываютъ, что совсёмъ не такъ отнесся къ народу Тургеневъ въ «Запискахъ охотника». Трудно было пожелать лучшей защитительной ръчи въ лицахъ. Здъсь ни къ чему нельзя было придраться. Нельзя было попрекнуть автора въ дѣланности, предвзятости, какъ когда-то упрекали Радищева. Дворяне въ разсказахъ являли изъ себя вовсе не изверговъ или злодбевъ; Тургеневъ и не думалъ нагромождать только «ужасы» крипостной поры, — онъ выставиль ея ординарную, заурядную сторону, но читателю тёмъ болье лишь приходится удивляться, какъ при такой заурядности уцѣлѣла въ народѣ душа, и невольно возникаетъ вопросъ, до какого высокаго подъема она могла-бы достигнуть при иныхъ условіяхъ?

Къ цѣдой серін разсказовъ изъ крестьянской жизни прибавилось впослѣдствій еще нѣсколько; одинъ изъ нихъ,—едва ли не самый чудный изъ всѣхъ, способный уже самъ по себѣ обезсмертить имя Тургенева, если бы онъ даже ничего больше не написалъ. Я разумѣю «Живыя мощи» (по прежнимъ условіямъ цензуры самое

заглавіе могло показаться неподходящимь).

Дѣло, какъ извѣстно, тутъ въ томъ, что молодая крестьянка вдругъ слегла и уже всю жизнь не могла подняться съ одра болѣзни. Была она дѣвушкой кра-

снвой, веселой, первой затъйницей на все село, а теперь лежить себь «живыми мощами». «Привыкла, -говорить она, — обтерпѣлась — ничего; инымъ еще хуже бываеть...» Въ своей простотъ она, конечно, не можетъ сама объяснить, почему ей лучше. Казалось-бы, какъ бѣденъ должень быть внутренній мірь этой крестьянки, которая хотя и училась когда-то грамоть, но теперь и книгъ-то почти не имфетъ (развф иногда дастъ священникъ). Но оказывается, что ея внутренній міръ широко и глубоко развивался помимо книгъ. Даже то, что вынесено ею изъ молитвъ, крайне скудно. «Да и на что я стану Господу Богу наскучать? — говорить она. — Послаль Онъ мнѣ крестъ, —значитъ меня Онъ любитъ». Это смиреніе, это умаленіе себя доведено до того, что, когда передъ смертью ей въ воображении чудится звонъ колоколовъ отъ далекой церкви, она говоритъ, что звонъ идетъ не отъ церкви, а «сверху». «Въроятно, она не посмъла сказать — съ неба» — замвчаетъ Тургеневъ. Она ставитъ себя почти ни во что среди этого безпредъльнаго міра, который чутко сознаеть вокругь себя, сознаеть въ безчисленномъ множествъ жизней, ее окружающихъ.

Иногда ее навъщаютъ: то дъвушка изъ деревни забѣжитъ провѣдать, что творится у нихъ, то странница забредеть, разскажеть ей про Кіевь, про Іерусалимь, про то, что терпятъ христіане на Востокъ, про безчисленныя человъческія бъды, разсьянныя по матери сырой земль. Когда охотникъ удивлялся ея терпънію, она отвѣчала: «Вотъ Симеона столпника терпѣніе было точно великое: 30 лётъ на столбу простоялъ!... А вотъ еще миж сказываль одинъ начетчикъ: была ижкая страна и ту страну Агаряне завоевали... и что ни дълали жители, освободить себя никакъ не могли. И проявилась туть между теми жителями святая девственница; взяла она мечь великій, латы на себя возложила двухпудовыя, пошла на Агарянъ и всёхъ ихъ прогнала за море. И Агаряне ее взяли и сожгли, а народъ съ той поры навсегда освободился! Воть это нодвигь, — а я что!» Дивится охотникъ, какъ зашла въ эту глушь чужеземная повѣсть, но еще дивнѣе, конечно, какъ воспринята она и пересоздана этимъ живымъ мертвецомъ, въ устахъ котораго самая смерть Орлеанской дѣвы обратилась въ излюбленный ею и вѣнчающій ея дѣло подвигъ. Она окончательно умаляетъ себя передъ этой невѣдомой ей по имени дѣвой и, такъ сказать, окончательно заражается

отъ нея жаждою жертвы и подвига.

Но если народъ такъ хорошъ, то отчего-бы не жить съ нимъ вѣчно, не любоваться всю жизнь его душевной красотой? Отвътъ, конечно, возможный, что народъ-то вездю хорошъ въ своихъ основныхъ чертахъ, хотя и много на немъ внѣшней грязи, и хорошъ именно потому, что остался чуждъ привилени, которой глубокій развращающій отпечатокъ не сглаживается никакою цивилизаціею. Говорять, что Жоржь Зандь восхищалась «Живыми мощами». Тургеневъ могь точно также, копечно, восхищаться ея народными типами, могъ и въ натурѣ восхищаться народомъ во Франціи. Но къ чему-же было уходить къ народу за море, если онъ такъ хорошъ и у себя дома? Да вёдь Тургеневъ ушелъ за море не къ народу, а къ интеллигенціи, т.-е. къ тому, что именно и отравлено привилегіей, но за то обладаеть такою богатой культурой. Я вовсе не собираюсь свести все сказанное на попрекъ покойному. Мнъ, напротивъ, припоминаются слова Пушкина о другомъ совершенно лиць:

> Да будетъ омраченъ позоромъ Тотъ малодушный, кто въ сей депь Везумнымъ возмутитъ укоромъ Ero... тоскующую тънь!

Я позволяю себѣ замѣнить словомъ «тоскующая» слово «развѣнчанная». Тѣнь Тургенева никогда не будет развичана, но я думаю, что она не можеть не тосковать. Не будемъ тенденціозно истолковывать то, что онъ въ 1852 году за статью о Гоголѣ посидѣлъ подъ арестомъ и былъ высланъ въ деревню. Это, конечно, не имѣло вліянія на его удаленіе изъ Россіи. При Государѣ-освободителѣ онъ смѣло могъ жить на родинѣ и писать без-

препятственно. Чисто частныя, сердечныя отношенія, своего рода узель такихъ отношеній, распутать который бываеть иногда не по силамъ и людямъ съ могучей волей, вотъ что увлекло нашего поэта на чужбину. Входить въ объясненія этихъ обстоятельствъ мы пока не имбемъ права. Конечно, тутъ помогло и отвлеченное тяготъніе къ «странъ святыхъ чудесъ» (какъ величается Западъ у самого Хомякова). По какъ-бы то ни было, а сдается, что это внесло разладъ въ душу Тургенева, что съ тъхъ поръ зазвучала трагическая нота въ его жизни 1). Это видно даже изъ тахъ, такъ сказать, извинительныхъ объясненій, которыя приводиль онъ по поводу «Записокъ Охотника» (такъ посмотрѣлъ на положение Тургенева и иностранецъ-Юліанъ Шмидтъ). «Я не думаю,говорилъ Тургеневъ, — чтобы мое западничество лишило меня всякаго сочувствія къ русской жизни, всякаго поинманія ея особенностей и нуждъ. «Записки Охотника» были написаны мною за границей; нікоторыя изъ нихъ въ тяжелыя минуты раздумья о томъ, вернуться-ли мит на родину или нътъ? Мнъ могутъ возразить, что та частичка русскаго духа, которая въ нихъ замъчается, уцьльла не по милости моихъ западныхъ убъжденій, но несмотря на эти убъжденія и помимо моей воли. Трудно спорить о подобномъ предметъ; знаю только, что я, конечно, не написалъ-бы «Записокъ Охотника», если-бы остался въ Россіи». Авторъ воспоминаній о Тургеневъ въ «Daily News» увъряетъ, будто Тургеневъ ему говорилъ: «Въроятно, что если-бы М. Эджворсъ не написала о бъдныхъ прландцахъ, то я бы не нашелъ образчика литературной формы для своихъ впечатльній, вынесенныхъ мною изъ наблюденія аналогическаго быта въ Россін». Но відь тотъ-же Тургеневь въ тіхъ-же своихъ воспоминаніяхъ говоритъ: «Все къ лучшему! Пребыва

<sup>1,</sup> Какъ после этого странно читать у одного изъ иностранныхъ поклонниковъ Тургенева о томъ хранительномъ геніи, какой быль посланъ ему судьбою въ лице «одной изъ величайшихъ артистокъ нашего времени». (Eugen Zabel, Literarische Streifzüge durch Russland, Berlin, 1885, p. 112).

ніе подъ арестомъ, а потомъ въ деревнѣ, принесло мнѣ несомнѣнную пользу: оно сблизило меня съ такими сторонами русскаго быта, которыя при обыкновенномъ ходѣ вещей, вѣроятно, ускользнули-бы отъ моего вниманія».

И всь его последующия произведения могли явиться только вслёдствіе непосредственнаго соприкосновенія съ родной землей, которую онъ все-таки-же посёщаль, за которою внимательно следиль издали. Чутье художникагражданина неръдко заставляло его воспроизводить то, что въ силу своихъ отвлеченныхъ убъжденій онъ долженъ-бы быль отрицать. Возьмемъ-ли Рудина, - развъ это не обличение въ лицахъ нашего безпочвеннаго, не органически развившагося образованія? Возьмемъ-ли «Дворянское гибздо», -тутъ въ первыхъ главахъ цёлая исторія нашего просвътительнаго вѣка,—исторія, какой до сихъ поръ не даютъ намъ историки. Тутъ весь, какъ на ладони, нашъ XVIII въкъ, со всею его мишурою, со всею его безплодностью для народнаго блага 1). Но тутъ-же, въ лицъ Лизы, этой не даромъ, конечно, прославленной Лизы, Тургеневъ указалъ на тлетворность болже старой прививки изчужа къ нашей исторической жизни. Лизаэто точно едва распустившаяся роза, благоуханіе которой пропадаетъ для Божьяго міра, потому что на нее вдругъ пахнуло «мертвымъ духомъ» съ византійскаго кладонща.

Въ «Наканунѣ», опять таки помимо своихъ собственныхъ взглядовъ, Тургеневъ какъ-бы заранѣе угадалъ — предсказалъ то стремленіе на помощь — къ совсѣмъ его не занимавшему славянскому міру, которое создало у насъ потомъ на самомъ дѣлѣ цѣлое множество Еленъ, ушедшихъ къ болгарамъ уже безъ Инсаровыхъ. А «Отцы и дѣти!» По поводу этого романа Тургеневъ намъ по-

<sup>1)</sup> На это чрезвычайно мётко указано было еще въ 1869 г. въ «Зарв» Н. Н. Страховымъ. «Какъ не подивиться, —говорить онъ, —тому, что сдёлано Тургеневымъ. Если повёрить его словамъ, то онъ все время былъ искрениямъ западникомъ; а между тёмъ, чему онъ послужилъ своими произведеніями? Онъ безпрестанно казвиль и развёнчивалъ западничество». (См. Критач. статън Н. Н. Страхова объ И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстомъ, Спб. 1885 г., стр. 120).

ясняль: «Я браль морскія ванны въ Вентнорь (на о. Уайтъ) — дъло было въ августъ 1860 г., когда мнъ пришла въ голову первая мысль «Отцовъ и дѣтей». Въ основание главной фигуры Базарова легла одна поразившая меня личность молодого провинціальнаго врача; онъ умеръ не задолго до 1860 г. Въ этомъ замъчательномъ человъкъ воплотилось — на мои глаза — то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потомъ получило название нигилизма... Ни въ одномъ произведении нашей литературы я даже намека не встрвчаль на то, что мнв чудилось повсюду...» Дёло въ томъ, что и на англійскомъ островѣ онъ жилъ душою въ Россіи — чуткимъ окомъ художника-гражданина следилъ за нею. И сколькобы озлобленныя нападки на Базарова ни вызвали у него потомъ извиненій за этотъ типъ, — онъ несокрушимо изваянъ художникомъ какъ новый видъ того-же, противнаго Базарову, рудинства-какъ новый видъ той-же безпочвенности, при которой мужикъ нашъ остается для Базарова «таинственнымъ незнакомцемъ», а самъ Базаровъ остается для народа «чёмъ-то въ родё шута горо-

Въ «Дымъ», следующемъ крупномъ произведении Тургенева, выставлена другая сторона «нигилизма». Эту повъсть онъ могъ, конечно, написать и не заглядывая въ Россію, а наблюдая въ Баденъ-Баденъ за тъми болье или менфе крупными особами, которыя тогда фрондировали изъ-за отмѣны крѣпостного права и которыхъ Ю. Самаринъ считалъ представителями «генеральскаго нигилизма». Наконецъ въ последнемъ художественно-гражданскомъ произведеніи Тургенева—въ «Нови»—ему пришлось имѣть дёло съ переходнымъ типомъ, типомъ, явившимся на смину Базарову въ види своеобразно возродившагося романтизма съ его самоотверженными, но безплодными порывами. Върно подмътилъ Тургеневъ появление этого типа, уже не высокомфрно холоднаго къ мужику, какъ базаровщина, а страстно порывающагося на грудь къ этому самому мужику, съ своей стороны остающемуся педовфринвымъ и отталкивающимъ. Но Тургеневъ не выясниль дёла окончательно, не проникъ въ самую душу этого, опять народившагося, молодого поколенія. А причина заключается въ томъ, что авторъ былъ уже слишкомъ далекъ отъ родной почвы. «Одного таланта недостаточно. Нужно постоянное общение съ средой, которую берешься воспроизводить» — заявиль самъ Тургеневъ. И онъ же сказалъ: «Литературные ветераны, подобно военнымъ, почти всегда инвалиды-и благо тъмъ, которые вовремя умёють сами подать въ отставку». Какъ грустны эти слова, сказанныя конечно про себя! А въдь тамъ, на Западъ, люди не считаютъ себя ветеранами, не подаютъ въ отставку, когда имъ перевалитъ за шестьдесятъ! Они сильны тъмъ, что постоянно набираются новыхъ силъ отъ родной своей почвы. Если же посмотръть въ самомъ дълъ на произведенія, писанныя посль «Нови», то невольно увидишь тутъ уже перо ветерана. Можетъ быть это обычное свойство моей природы, что я не могу понять и опфиить такія отвлеченно-художественныя вещи, какъ «Ивснь торжествующей любви», какъ «Клара Миличъ». Но всякій, я думаю, согласится, что эти произведенія-все же не то, что прежнія.

Блестящій періодъ заканчивается если еще не «Дымомъ», то «Новью», а тамъ... тамъ слышится утомленіе—вслѣдствіе той давящей тоски, которой Тургеневъ не могъ не носитъ въ себѣ, все болѣе и болѣе удаляясь отъ пониманія своей родины. «Странное дѣло!—говоритъ онъ, — Бѣлинскій изнывалъ за границей отъ скуки, его такъ и тянуло назадъ въ Россію. Ужъ очень онъ былъ русскій человѣкъ и внѣ Россіи замиралъ, какъ рыба на воздухѣ!» И такая участь, я думаю, выпадаетъ на долю всякаго, кто только не рѣшается громко повторить съ

Некрасовымъ:

Какъ ни тепло чужое море, Какъ ни красна чужая даль, Не ей поправить наше горе, Размыкать русскую печаль!

Всѣ наши дѣятели за предѣлами родной земли, одни явно, сознательно, другіе затаенно отъ другихъ и даже

отъ самихъ себя, тосковали. Далеко не счастливою, думается, была также и жизнь въ «прекрасномъ далекѣ» Ив. Серг. Тургенева. Послѣднее время опъ часто помышлялъ о Россіи, рвался на родину. Но его желанію не суждено было осуществиться. И вотъ, чувствуя близкую кончину, онъ пожелалъ хоть мертвымъ возвратиться къ намъ. И родная земля его приметъ съ любовью! 1)

<sup>1) «</sup>Мулрено винить такихъ людей, какъ-Тургеневъ,—замѣтилъ и Н. Н. Страковъ въ своихъ «Поминкахъ по Тургеневѣ», — они дѣти своего времени, по, очевидно, изъ тѣхъ дѣтей, которыя способны были бы примкнуть къ самымъ высокимъ стремленимъ времени». Но въ началѣ той же статъи онъ замѣтилъ, что «надъ гробомъ покойнаго очевидно разыгралась какая-то борьба, и насколько съ одней стороны похороны были непомърно раздуты, настолько съ другой они были непомѣрно оборваны (Критическія статьи, стр. 167 и 182).

## ЖЕНСКІЕ ОБРАЗЫ У ТУРГЕНЕВА.

(читано на актъ высшихъ женскихъ курсовъ 20-го сентября 1883 г.)  $^{\scriptscriptstyle 1}$ )

Тургеневъ, какъ и вет наши писатели послт Гоголя, стоить на ночвѣ дѣйствительности, т.-е. онъ реалисть, до того реалистъ, что былъ способенъ сочувственно отозваться даже на «трезвую», по его выраженію, правду Рашетникова. По Тургеневъ всегда благоговълъ передъ тъмъ учителемъ, въ зависимости отъ котораго оставался и Гоголь. Только скромность заставила Тургенева поставить на второй планъ свое желаніе поконться рядомъ ст Пушкинымъ: онъ какъ-будто бы не рѣшался прямо мечтать объ этомъ. Духъ Пушкина всегда оставался съ нимъ, хотя другого рода скромность, скромность народнаго самосознанія, не позволила ему на Пушкинскомъ праздникъ открыто признать Пушкина міровымъ поэтомъ. Смёлёе и рфшительнье высказался тогда Достоевскій, расходившійся съ Тургеневымъ именно въ оцфикф нашей народности передъ лицомъ Запада.

Такъ высоко поставивъ въ своей рѣчи Пушкинскую Татьяну, Достоевскій тутъ же поставиль съ ней рядомъ, какъ новое проявленіе міровыхъ достоинствъ нашей литературы, Тургеневскую Лизу. И въ самомъ дѣлѣ, обѣ

<sup>1)</sup> Напечатано въ журналѣ «Русское Богатство» 1882 г. (Декабрь).

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ. Т. I.

одинаково стоять на почвъ дъйствительности, т.-е. вполнъ реальны, и въ то же время въ нихъ столько возвышающагося надъ земнымъ прахомъ, надъ пошлостью обыденной жизни, — столько высшаго, идеальнаго! Въ объихъ такъ просто, такъ, не зная себъ цъны, совершается подвигъ самоотверженія. Лиза останавливается передъ чужимъ правомъ, — передъ правомъ этой, хоть и неправой, вдругъ оказывающейся живою, жены Лаврецкаго, какъ и Пушкинская Татьяна останавливается передъ правомъ своего, хотя и стараго, только уважаемаго, но не любимаго мужа. Лиза, которой, въ пылу страсти, жена Лаврецкаго можеть представляться только разлучницей, во имя долга не хочеть сама стать разлучницею между нею и ея мужемъ. «Развѣ можетъ человѣкъ основать свое счастье на несчастьи другого?» — могла бы она повторить устами Достоевского вмёстё съ Пушкинскою Татьяной. Въ этомъ неоспоримая идеальная красота ихъ обфихъ. Но Татьяна выказываетъ слабость своей воли тѣмъ, что заурядно позволяетъ себѣ выйти съ горя замужъ за нелюбимаго человъка. Лиза, также съ горя, окончательно предается своему религозному чувству,и оно такъ-же заурядно принимаетъ у нея нъсколько своекорыстный оттёнокъ. «Христіаниномъ, — говоритъ она, — надобно быть не для того, чтобы познавать небесное тамъ, земное, а для того, что каждый человѣкъ долженъ умереть». Съ этой точки эрѣнія, земными, низшими выгодами жертвуется туть высшимь, небеснымь, -- но все же своимъ личнымъ. Лиза, какъ впоследствии княжна Марья у Л. Толстого, довела себя до того, что «любила всёхъ и никого въ особенности; она любила одного Бога-восторженно, робко, нѣжно», любила, какъ виновника ея будущаго блаженства на небф. Рфшившись идти въ монастырь, она лишь вполит отдавалась своей высшей страсти. Для нея, какъ и для Татьяны, нътъ еще выхода изъ узкаго круга личныхъ привязанностей въ широкую область той братской любви, безъ которой, по Апостолу, можно и творить чудеса, и стать мученикомъ, оставаясь только мъдью звенящею или кимваломъ звяцающимъ!

Въ этой слабой сторонѣ Лизы и сказался тотъ реализмъ, который, вмѣстѣ съ идеализмомъ, наслѣдованъ Тургеневымъ отъ учителя Пушкина. Дѣло въ томъ, что не только въ двадцатыхъ и тридцатыхъ, но и въ пятидесятыхъ годахъ наша женщина, при самыхъ лучшихъ природныхъ задаткахъ, оставалась еще заключенною въ заколдованный кругъ исключительно частныхъ отношеній. Но Тургеневъ зорко подмѣтилъ первые признаки пробужденія въ ней у насъ, порываній въ ширь и въ даль, при чемъ самое чувство личной любви обратилось у нея въ какое-то исканіе твердой мужской опоры на будущемъ расширенномъ поприщѣ. Не того, далеко не того только, чего искала Татьяна въ Онѣгинѣ, ищутъ въ своихъ герояхъ Тургеневскія, далеко ушедшія впередъ, женщины, но почти всѣ онѣ испытываютъ, подобно ей, горькое разочарованіе.

«Пойти куда-нибудь на молитву, на трудный подвигь». говорить Ася, эта только-что расцвётшая Ася. «А то дни уходять»,—заботливо прибавляеть она со своими «почти дётскими щечками», физически какъ-будто бы не вполнё еще развитая; жизнь уйдеть, а что мы сдёлали?...» «Крылья у меня выросли, да летёть некуда»,—говорить она другой разь тому, оть кого ждеть, чтобы онь указаль ей, куда летёть. Но увы! онъ вовсе и не способень летать, онь способень только убёжать оть нея, и мы такъ и не узнаемъ, что сталось далёе съ ней въ дальнёйшей ея жизни съ братомъ, просто художникомъ въ заурядномъ

смыслѣ этого слова.

Но въ Асѣ, по матери, «течетъ честная плебейская кровь» ¹)—и отсюда-то, можетъ-быть, ея жажда дѣлъ, дѣятельнаго добра. Но никакой другой крови, кромѣ барской, повидимому, не течетъ въ жилахъ у Марьи Павловны (въ «Затишьи»). Между тѣмъ, она дѣловито чуждается стиховъ, какъ бы боясь отъ нихъ «разсыропиться», подобно «дьячковскому внуку—работнику въ мастерской природы»—Базарову. Но достаточно было разъ проде-

<sup>1)</sup> По выраженію Тургенева о Лаврецкомъ.

кламировать передъ Марьей Павловной—хотя бы даже напыщенно—Пушкинскаго «Анчара», чтобы она такъ навсегда и осталась подъ неотразимымъ, вовсе «не разсыропливающимъ» вліяніемъ мысли о томъ, какъ

...Человѣка человѣкъ Послалъ къ анчару властнымъ взглядомъ.

Пежданно-негаданно, какъ-разъ въ этихъ плодахъ бездёлья—стихахъ и нашла она какъбы формулу того, что давно уже озадачивало ее въ жизни, чему она смутно хотъла помочь, нуждаясь при этомъ сама въ чьей-нибудь руководящей помощи. Но тотъ, кого полюбила она своей первою любовью—увы!.. онъ только недоумъваетъ: «Вы такъ много заботитесь о другихъ, и такъ мало о себъ самой. Въ васъ эгонзма совсемъ нётъ, право... Я решительно не стою вашей привязанности; это я говорю не шутя». И туть онь, въ самомъ дёлё, не шутить, онь, которому она говорить: «Вы все смъстесь да шутите и прошутите такъ всю вашу жизнь». Ей самой за то такъ и не пришлось «просерьезничать», какъ онъ ей предсказываль, всю жизнь, —она разомъ покончила съ этою жизнью. Она покончила съ нею не отъ того, отъ чего, въ предсмертномъ произведении Тургенева, Клара Миличъ. «Не могу жить, какъ хочу, такъ и не надо», —была поговорка Клары. Она хотъла жить съ человъкомъ, котораго даже не знала, къ которому привязалась сразу со всёмъ своенравіемъ стихійной страсти. Ей не въ чемъ было и разочаровываться: человикь этоть просто ей не дался. Въ Клари скорве особый, съ трагическимъ пошибомъ, видъ тъхъ страстныхъ и властныхъ женщинъ, которыя ранве были выведены Тургеневымъ въ «Дымъ» и въ «Вешнихъ водахъ». Марья Павловна въ «Затишьи» кончаетъ съ собою, но потому, что онъ не поддался ничему высшему. Ея слабость въ томъ, что, заживо схоронивъ его, она не сумъла одна, сама по себъ, видъть въ жизни серьезный смысль и жить, хотя бы и одиноко, ради этого смысла.

Выхода, опять непремённо выхода въ ширь и даль, выхода вслёдь за давно ожиданнымъ путеводителемъ ждала у Тургенева и Наташа. И она, наконецъ, дождалась такого свётила, какъ Рудинъ. Но, между тёмъ какъ другіе остаются еще ослапленными его блескома, она уже начинаетъ распознавать, что онъ не грветъ, а только свътитъ, да и то что-то тускло. Достаточно ему проронить въ разговорѣ, что «пора отдохнуть», отдохнуть, не доживъ и до сорока лѣтъ, при столь, повидимому, восторженномъ проповъдывании имъ добра и правды, чтобы она въ недоумъніи сказала: — «Отдыхать могуть другіе, а вы... вы должны трудиться, стараться быть полезнымъ... кому-же, какъ не вамъ?» Дъло въ томъ, что ея натура исполнена жажды труда, постоянной широкой деятельности, а въ немъ, какъ выражается Лежневъ, «именно натуры-то и не видно», онъ всего только пустоцвёть изъ барской теплицы. Когда-же, спасовавъ даже передъ ръшительнымъ шагомъ относительно ея, Наташи, онъ со стыдомъ исповъдуется передъ ней, что въ свои 35 лътъ онъ все еще только «собирается чтонибудь сдёлать» и, вёроятно, навсегда останется «тёмъже неоконченнымъ существомъ», -ей становится совершенно ясно, что ея воображаемаго вождя просто «стубила фраза». Но сумветь-ли она послв такого разочарованія удовольствоваться простымъ и неотдаленнымъ діломъ, которымъ давно занялась гораздо менте ея развитая, за то болже спокойная и трезвая духомъ сестра Волынцева, или-же будетъ по-прежнему рваться непремінно въ широкій и отдаленный кругь ділтельности, по-прежнему тщетно ища героя-путеводителя?

Тургеневъ оставляетъ насъ въ неизвѣстности относительно дальнѣйшей судьбы Наташи—того, нашла-ли она себѣ скромное счастье въ замужествѣ съ обыкновеннымъ смертнымъ. Но Тургеневъ даетъ намъ за то прослѣдить до конца за судьбою единственной изъ его женщинъ, нашедшей своего героя—нашедшей затѣмъ, чтобы преждевременно его схоронить, но жить послѣ того въ общеніи съ его духомъ, жить неустанною службою его дѣлу.

Елена, уже съ самаго дѣтства, «жаждала дѣятельности, дѣятельнаго добра. Нищіе, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили, она видѣла ихъ во снѣ...» Если Марья Павловна не любила стиховъ, потому что не предполагала въ нихъ дѣла, то Елену не удовлетворяли не только стихи, но и чтеніе вообще; оно ей, должно быть, казалось, и далеко не безъ основанія, довольно у насъ непроизводительнымъ. И вотъ, она вдругъ встрѣчается съ человѣкомъ, который, родившись въ совершенно непросвѣщенной странѣ, пріѣхалъ учиться къ намъ, но готовъ при этомъ повторить съ Некрасовымъ:

Въ наши великіе, трудные дни Книги не шутка; укажутъ они Все недостойное, дикое, злое, но не далутъ они силъ на благое, Но не научатъ любить глубоко!.. Дъло въковъ поправлять не легко...

Для Инсарова поправить дёло вёковъ значить освободить свою родиую Болгарію. Учиться любви къ ней ему не приходится: онъ всосалъ эту любовь съ молокомъ своей, истерзанной турками, матери. Вотъ что и привлекаетъ къ нему Елену: - «Освободить свою родину! - повторяетъ она про себя. — Эти слова даже выговаривать страшно-такъ они велики!..» - «У него есть дорога, продолжаетъ она, - а гдъ мое гнъздо? Отчего онъ не русскій? Итть, онъ не могь-бы быть русскимъ». По Елена забыла, что выше, въ тотъ-же самый дневникъ, она занесла: — «Разговаривая съ Инсаровымъ, я вдругъ всиомиила нашего буфетчика Василія, который вытащиль изъ горавшей избы безногаго старика и самъ чуть не погибъ; мив хотвлось ему въ ноги поклониться». Между тъмъ, «у него было самое глупое лицо и потомъ онъ сиился съ кругу». Его подвигъ былъ, стало быть, только стихійный подвигь; но гдё-же у насъ люди сознательнаго подвига, действующие въ духе народа и заодно съ народомъ? Инсаровъ тѣмъ окончательно для нея великъ, что можетъ сказать:-«Последній мужикъ, последній нищій въ Болгаріи и я-мы желаемъ одного и того-же.

У всёхъ у насъ одна цёль. Поймите, какую это даетъ увъренность и кръпость». Только при такой увъренности и крипости, понимаеть Елена, можно «вполни отдаться» (Рудинъ не даромъ-же говоритъ: -«Я хочу отдаться, но не могу», т.-е. ему отдаться нечему). — «Кто отдался весь... весь... — разсуждаетъ Елена, — тому горя мало, тотъ уже ни за что не отвъчаетъ. Не я хочу, то хочетъ». И вотъ — ей и самой уже горя мало, она ни за что не отвъчаетъ, восторженно говоря этому человъку:-«Возьми меня всю». Въ этомъ опять-таки реализмъ при величайшемъ размахѣ идеализма, такъ-же какъ самый правдивый реализмъ въ томъ, что Елена бросаетъ безъ оглядки свою семью, бросаетъ родину, съ которою и связывала ее только одна семья. Такъ оно и въ самомъ дёлё бываетъ у насъ, и Тургеневъ вполнъ обнаружилъ и тутъ свою зоркую вдумчивость. Долго оставаясь заключенною въ семьъ и только въ семьъ, наша женщина, вырвавшись изъ нея на широкій просторъ, не могла на первыхъ порахъ не дойти до упоенія чувствомъ этого простора, не могла на время не отвернуться отъ прежняго твснаго круга-съ твмъ, чтобы впоследствии снова вернуться въ него и расширить его изнутри, одухотворить его глубиною новаго содержанія. Но Елент еще не пришлось вернуться. Если преждевременно умираетъ онъ, то въдь остается его дъло и она продолжаетъ служить безъ него этому дѣлу, такъ какъ на родинѣ никто вѣдь не сумёль указать ей какое-нибудь дёло! Она, не любящая стиховъ, могла-бы къ себъ примънить стихи, да еще поэта-романтика:

> По той же дорогѣ стремлюся одна И къ той же возвышенной цѣли. Къ которой такъ бодро стремилась вдвоемъ,— Сихъ узъ не разрушитъ могила.

— «Тамъ готовится возстаніе, собираются на войну,— говорила Елена. Я пойду въ сестры милосердія... останусь върна его памяти, дѣлу всей его жизни... А вернуться въ Россію? Зачѣмъ? Что дѣлать въ Россіи?»

Основаніемъ, говорятъ, послужило Тургеневу нѣчто дѣйствительное. Художническая отзывчивость заставила его обобщить такой фактъ, который даже вовсе не соотвѣтствоваль его отвлеченному направленію. И это обобщеніе оказалось предугадываніемъ, пророчествомъ.

Странно слышать продолжающиеся и до сихъ поръ застарълые толки о неестественности, о дъланности, хотя и весьма искусной дёланности, Елены, тогда какъ въ последние годы, казалось-бы, у всехъ у насъ на глазахъ отправилось къ темъ-же южнымъ славянамъ столько другихъ Еленъ — и уже безъ Инсаровыхъ, отправилось туда потому, что имъ непремѣпно хотѣлось большого подвига, а такого подвига онв не находили дома 1). «Пускай меня турки изжарять, а я все-таки хочу туда ходить за ранеными», —приходилось слышать отъ чуть лишь расцевтшихъ почти еще двочекъ, напоминавшихъ всего болье Асю, и слезы катились у нихъ изъ глазъ, когда онъ умоляли, чтобы ихъ непремънно туда отправили 2). Онъ, вмъстъ съ русскими добровольными воинами, предвозвѣщали движеніе туда русскихъ войскъ. Когда-же наши войска туда двинулись съ ними вмѣстѣ, опять безъ Инсарова — дъйствительность и тутъ превзошла пророческую поэзію — отправилась туда женщина, образъ которой Тургеневъ воспроизвель уже не въ романт, а въ одномъ, едва-ли не лучшемъ изъ своихъ «стихотвореній въ прозѣ». Многіе помнять, конечно, этотъ чудный лирическій аккордъ въ потрясающемъ чтенін г-жи Стрепетовой на одномъ изъ литературныхъ вечеровъ еще при жизни Тургенева. Мих остается воспроизвести здёсь вполий это «стихотвореніе въ прозё», посвященное той-же, кому посвятиль одно изъ своихъ стихотвореній и другь Тургенева—Я. П. Полонскій 3).

«Па грязи, на вонючей сырой соломь, подъ навьсомь

Вполив върную, не шаблонную характеристику Елены представляетъ статья
 В. И. Карпова въ № 39 «Искусства». 1882 г.
 Передаю то, чего самъ былъ свидетелемъ въ 1876 г.

<sup>3)</sup> Баронессѣ Вревской (см. сочиненія Я. П. Полонскаго, т. І, стр. 427—430)

встхаго сарая, на скорую руку превращеннаго въ походный военный госпиталь, въ разоренной болгарской деревушкѣ, — слишкомъ двѣ недѣли умирала она отъ тифа.

Она была въ безпамятствѣ, и ни одинъ врачъ даже не взглянулъ на нее; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногахъ— поочередно поднимались съ своихъ зараженныхъ логовищъ, чтобы поднести къ ея запекшимся губамъ нѣсколько капель воды въ черепкѣ разбитаго горшка.

Она была молода, красива; высшій свѣтъ ее зналь; о ней освѣдомлялись даже сановники. Дамы ей завидовали, мужчины за ней волочились... два-три человѣка тайно и глубоко любили ее. Жизнь ей улыбалась, но

бывали улыбки хуже слезъ.

Нѣжное, кроткое сердце... и такая сила, такая жажда жертвы помогать нуждающимся въ помощи... Она не вѣдала другого счастья, не вѣдала—и не извѣдала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она съ этимъ давно помирилась, и, вся пылая огнемъ неугасимой вѣры, отдалась на служеніе ближнимъ.

'Какіе завѣтные клады схоронила она тамъ въ глубинѣ души, въ самомъ ея тайникѣ — никто не зналъ ни-

когда, — а теперь, конечно, не узнаетъ.

Да и къ чему? Жертва принесена... дѣло сдѣлано. Но горестно думать, что никто не сказалъ спасибо даже ея трупу — хоть она сама и стыдилась, и чуждалась всякаго спасибо.

Пусть же не оскорбится ея милая тёнь этимъ позднимъ цвёткомъ, который я осмёливаюсь возложить на ея

могилу».

Но поэтъ, только преклоняющійся тутъ предъ прекрасной дѣйствительностью, конечно, преувеличенно усиливаетъ ея тѣни, утверждая, будто никто даже не сказалъ спасибо умершей. А тѣ солдаты, которые вставали съ своихъ зараженныхъ логовищъ, чтобы подать ей воды изъ черепка? Они, конечно, говорили спасибо передъ ея трупомъ, а оставшіеся изъ нихъ въ живыхъ, конечно, и теперь еще поминають ея душу въ своихъ задушев-

Сама же она, если-бы осталась въ живыхъ и вернулась въ Россію, конечно, не повторила-бы вслѣдъ за Еленой, что въ Россіи ей нечего дѣлать! Какому-нибудь Соломину незачѣмъ было-бы напоминать ей о томъ, о чемъ онъ напоминаетъ Маріаннѣ: «шелудивому мальчику волосы расчесать—жертва, и большая жертва, на которую не многіе способны». Но о томъ же самомъ напоминалъ самъ Тургеневъ въ своихъ письмахъ къ одной русской дамѣ, недавно напечатанныхъ въ «Русской Старинѣ» 1): «Нужно умѣть жертвовать собою безъ всякаго блеску и треску—нужно умѣть смириться и не гнушаться мелкой и темной даже жизненной работой (я беру слово: жизненной—въ смыслѣ простоты, безкорыстности, «terre à terr'а»).

Та дъйствительная однако-же женщина, которой Тургеневъ посвятилъ свой «поздній цвътокъ» (какъ назвалъ онъ свое «стихотвореніе въ прозъ»), должно быть, еще не составляеть у насъ выдающагося типа, а потому и

не отразилась въ произведеніяхъ его творчества.

Въ «Нови» мы опять встрѣчаемъ его излюбленный типъ—типъ русской женщины, рвущейся въ широкій и дальній кругъ дѣятельности, видимъ новую Елену, какъ-

будто бы отыскавшую себъ русскаго Инсарова.

Этотъ Иеждановъ, въ которато увъровала Маріанна, и еще раньше, а, можетъ быть, и крѣпче ея увъровала болье простая, пожалуй, даже ограниченная, но за то никогда не барствовавшая Машурина, — этотъ Неждановъ—одинъ изъ тѣхъ, по словамъ Паклина, «внезапныхъ исцълителей общественныхъ ранъ», одинъ изъ тѣхъ «родящихся, чай, готовыми», какъ выражается о Маркеловъ Соломинъ, «освободителей» русскаго народа, которые на дѣлъ оказываются все тѣми же Щигровскими Гамлетами, т.-е. продуктами тепличной среды, вообразившими чисто

<sup>1)</sup> Овтябрь, 1883 г., стр. 225.

по книжному, будто «дёло вёковъ поправляется такъ легко».

Онъ уже не относится къ народу высоком рно, холодно, какъ когда-то Базаровъ, говорившій Аркадію: «Я возненавидёль этого послёдняго мужика, Филиппа или Сидора, для котораго я долженъ изъ кожи лёзть и который мив даже спасибо не скажеть». Тоть, по словамь Базарова, «романтизмъ», который уцёлель въ молодомъ Кирсановъ, составляетъ, должно быть, одну изъ существенныхъ сторонъ природы, гонимой въ окно и входящей въ дверь. Романтизмъ этотъ ожиль въ томъ поколвнін, которое явилось такъ скоро на смвну Базаровымъ, явилось со своими Неждановыми. Но отношенія народа и къ этимъ, простирающимъ ему объятья, новымъ романтикамъ-все тѣ же старыя, недовѣрчиво сторонящіяся и отнѣкивающіяся. «Ты, — восклицаеть Неждановъ, —невѣдомый намъ, но любимый нами встмъ нашимъ существомъ, всею кровью нашего сердца, русскій народъ, прими насъ не слишкомъ безучастно и научи насъ, чего мы должны ждать отъ тебя!»

Тщетная, безотзывная мольба! То-то и есть, что онъ намъ невѣдомый, и мы въ нашей новой роли ему невѣдомы, и поздно, слишкомъ поздно вдругъ догадались,

что надобно отъ него самого научиться...

Маріанна вмѣстѣ съ Неждановымъ надѣваетъ народное платье, чтобы въ самомъ дѣлѣ совсѣмъ опроститься,— а этотъ неблагодарный народъ видитъ въ нихъ только ряженыхъ! Остается лишь ожесточиться противъ этого тупого народа вмѣстѣ съ «великимъ» Губаревымъ, вмѣстѣ съ нимъ завопить: «мужичье поганое!.. бить ихъ надо!»—Да, надо бить, тузить—за то, что они осмѣливаются не идти за нами! Но на это, разумѣется, неспособна Маріанна, неспособенъ и ея бѣдный радикальный Гамлетъ. Напрасно онъ увѣряетъ ее, что «ложь была въ немъ (въ его, какъ выражается онъ, эстетикѣ), а не въ томъ, чему она вѣритъ». Нѣтъ, ложь и въ томъ, во что вѣритъ она, во что въритъ она, въритъ она, во что въритъ она, въритъ она, во что въритъ она, во ч

върпть онъ пересталь потому, что это ихъ то—не Ипсаровское. Оно не придаетъ кръпости, почерпнутой Инсаровымъ лишь въ увъренности, что «послъдній мужикъ, послъдній нищій въ Болгаріи и онъ желаетъ одного и того же».

Со смертью Нежданова Маріаний остается Соломинъ, — указавшій ей на «шелудиваго мальчика». Самъ же онь — артельный діятель на фабрикі, т.-с. своего рода, только съ русской фамиліей, Гончаровскій Штольцъ, въ то-же время однако заигрывающій съ «пропагандою».

Но если онъ все же Штольцъ,—т.-е. въ немъ слишкомъ уже выдается практическая жилка, то не должна-ли Маріанна оказаться новою, цѣлою головою его переросшею, Ольгою? Не даромъ же самъ Соломинъ говоритъ Маріаннѣ: «Всѣ вы, русскія женщины, дѣльнѣе и выше

насъ, мужчинъ».

Въ этомъ случат устами его говоритъ, конечно, самъ Тургеневъ. По—странное дѣло—онъ постоянно заставляетъ русскую женщину искать себѣ опоры въ какомънибудь Онфгинф! Правда, Одинцова въ «Отцахъ и дфтяхъ» слишкомъ горда, что бы искать себф въ комъ-нибудь опоры, но за то вёдь у нея, по ея словамъ, и «цёли нътъ»; ей за то «и не хочется идти», въ ней «нътъ желанія, охоты жить», до того она «себя заморозила», по словамъ Базарова. Пе такова та-чистая, но не холодная женщина, которой посвятиль Тургеневъ свой «поздній цвьтокъ»: являясь у него не типомъ, а прямо портретомъ, она не нуждается ни въ какой опоръ, сама же-опора всъмъ. Но есть у него и еще-не портретъ, а типъ, опережающій всв его остальные женскіе типы. Этопростая крестьянка, которой предшественницы намъ уже не найти у Пушкина. Если въ умѣніи вообще почувствовать въ народѣ живую душу и выставить всѣмъ на видъ ея уцълъвшую, несмотря ни на что, природную красоту, Тургеневъ-прямой ученикъ Пушкина, - то, создавъ Лукерью въ «Живыхъ мощахъ», онъ сделаль рашительный шагь впередъ противъ Пушкина, а если правда, что Жоржъ Зандъ восхищалась этимъ образомъ, то вотъ и свидътельство въ пользу его міровой

красоты.

Еще недавно живая, веселая хороводница, невѣста-Лукерья, по несчастному случаю, навсегда привязана къ одру бользни. Бывшимъ подружкамъ не до нея, женихъ, разумфется, сталь чужимь женихомь, чужимь мужемь, а она лежитъ себъ да лежитъ безъ движенья; но народъ не даромъ призналъ ее не живымъ трупомъ, а «живыми мощами». Дъло не въ ся, немыслимой у живого существа, худобъ, сухотъ, но и въ той особаго рода святости, какою запечатлёлась она въ своемъ невольномъ отшельничествъ. Дъло въ томъ, что въ этомъ отшельничествъ она не уединена, а тутъ-то у нея и завязались тёмъ болёе крёпкія связи со всёмъ міромъ Божінмъ. Если она только созерцаеть его душой, а не действуеть въ немъ, то виною тутъ не она, а ея неподвижное тъло. Запаса дъятельной любви въ ней такъ много, такъ неизмъримо много! Она грамотна, но не въ силахъ держать книжку, а читать ей вслухъ — некому. Порою она читаеть намыхъ молитвъ, — говоритъ она. — Да и на что я стану Господу Богу наскучать? О чемъ я его просить могу? Онъ знаетъ лучше меня, что мив надобно». Къ положенью своему она уже «привыкла, обтерпълась»; она съ нимъ помирилась на томъ, что «инымъ еще хуже бываетъ». Она вознаграждена своимъ внутреннимъ міромъ, онъ же въ ней не отъ книгъ, а отъ того, что, неподвижная на своей постели, она можетъ за то на досугѣ вчитываться въ великую книгу Божью-ту книгу жизни, въ которой она-буква, что-нибудь значащая лишь въ связи со встмъ остальнымъ. «Кротъ подъ землею ростся, я и то слышу. Пчелы на пасъкъ жужжать да гудять; голубь на крышу сядеть и заворкуетъ... Въ позапрошломъ году такъ даже ласточки вонъ тамъ въ углу гитэдо тебт свили и дътей вывели. Ужь какъ же оно было занятно! Одна влетить къ гитздышкуприпадетъ, дътокъ покормитъ-и вонъ... Иногда не влетить, только мимо раскрытой двери пронесется, а дътки тотчасъ-ну пищать, да клевы раскрывать... Я ихъ на слѣдующій годъ поджидала, да ихъ, говорятъ, одинъ здѣшній охотникъ изъ ружья застрѣлилъ. И на что покорыстился? Вся-то она, ласточка, не больше жука».

Общенье этой крестьянки съ природой въ своемъ родъ не уступитъ тому, о которомъ говорилъ Баратын-

скій, поминая германскаго мірового поэта:

Съ природой одною онъ жизнью лышалъ, Ручья разумѣлъ лепетанье, И говоръ древесныхъ листовъ понималъ, И чувствовалъ травъ прозябанье.

По мірового генія не даромъ попрекали тѣмъ, что онъ подчасъ относился къ сознательной человъческой жизии какъ къ той-же природъ, слишкомъ мало участвовалъ своимъ олимпійски-спокойнымъ сердцемъ въ человѣческой злобѣ дия. Не то, совершенно не то въ міросозерцаны нашей крестьянки. Самый недостатокъ умственнаго развитія сділаль ее неспособной философски уйти въ безмятежную даль Олимпійскихъ высотъ. Въ самой природъ особенно се привлекаеть то, что въ самомъ дълъ одушевлено. Она сердцемъ участвуетъ въ семейномъ житъвбыть в птички, чисто по-челов вчески чул въ ней то, чего не удалось ей испытать на себъ самой. Йо, при всемъ одиночествъ, по преимуществу связанною оказывается она съ человъческимъ міромъ-съ его, разсъянною по лицу всей земли, нуждой и бъдой, но за то и съ его духовными радостями. «Странница забредет», —говоритъ она, станетъ про Герусалимъ разсказывать, про Кіевъ, про святые города». А мы знаемъ отъ недавняго, также покинувшаго насъ, поэта-«печальника народнаго горя», какъ его называли, что значитъ въ народной жизни странинчество. Имъ поддерживается связь между народной душой и безпредъльнымъ человъческимъ міромъ. Разсказывать о Герусалимъ — значитъ разсказывать о христіанахъ на востокъ, о томъ, что терпъли и терпятъ они отъ агарянъ. Говорить о Іерусалимъ-значитъ говорить и о Цареградъ, обо всемъ томъ, отъ чего еще такъ недавно веколебался у насъ народъ при слухѣ, что «нашихъ быють».

Тургеневъ не быль свидѣтелемъ, какъ отозвался у насъ этотъ слухъ, и потому, надо думать, въ первомъ изъ своихъ «стихотвореній въ прозѣ», рисуя «довольство, покой, избытокъ русской вольной деревни, ея тишь и благодать», спросилъ: «Къ чему намъ тутъ и крестъ на куполѣ святой Софіи въ Царьградѣ, и все, чего такъ добиваемся мы, городскіе люди?» (въ этомъ, впрочемъ, онъ сошелся съ гр. Л. Н. Толстымъ) 1). Нѣтъ, отвѣтимъ мы Тургеневу-публицисту отъ лица Тургенева-художника во имя широкой души его-же крестьянскихъ типовъ, нѣтъ, тутъ дѣло не въ городскихъ людяхъ. Дѣло, между прочимъ, тутъ въ томъ, что «довольство, покой, избытокъ» и теперь еще далеко не такъ идутъ къ нашей русской деревнѣ, какъ тѣ два стиха Тютчева, которые выбралъ Тургеневъ эпиграфомъ къ «Живымъ мощамъ»:

Край родной лолготерпѣныя, Край ты русскаго народа!

Во имя своего собственнаго долготерптнья, народь посвоему разумьеть и принимаеть къ сердцу и долготерптнивый восточный вопрось. По-своему и Тургеневская Лукерья должна-бы была откликнуться на него. Не даромь она подставила агарянь въ переданный ей какимъ-то начетчикомъ разсказь о стародавнемъ событіи изъ жизни чужого, вполнт ей невтдомаго народа—въ эту пору, по крайней мтр, не имтвшаго столкновеній съ агарянами. «Была нткая страна,—перезсказываеть она,—и ту страну агаряне завоевали, и вста жителевь они мучили и убивали. И проявись тутъ между ттми жителями святая дтвственница; взяла она мечъ великій, латы на себя возложила двухпудовыя, пошла на агарянъ и вста ихъ прогнала за море. А только, прогнавши ихъ, говоритъ имъ: теперь вы меня сожгите, потому что такое было мое

<sup>1)</sup> Къ чему? А стихотвореніе самого Тургенева «Крокеть», гдѣ къ ногамъ королевы англійской катятся окровавленныя головки болгарскихъ малютокъ? Туть опять, какъ и очень часто у Тургенева, художникъ энергически возражаль публицисту.

объщаніе, чтобы мит огненною смертью за свой народъ помереть. И агаряне ее взяли и сожгли, а народъ съ той поры навсегда освободился». Вотъ въ какомъ преображенномъ видъ отразился въ ея сознаніи подвигь Орлеанской девы-отразился такъ, что и самая смерть Жанны д'Аркъ представляется добровольною жертвою. Отдаленное и чужое, какъ человъческое, становится тутъ своимън еще доводится до особой, скажу-чисто деревенской, идеализаціи 1). Это увлеченье русской крестьянки Жанною д'Аркъ представлялось бы фальшью, чёмъ-то дёланнымъ, городскимъ, если-бы оставалось отвлеченнымъ, еслибы изъ-за увлеченія прошлымъ и отдаленнымъ позабывалось то, что совершается на глазахъ. Тогда-бы туть выходило своего рода Рудинство, неизгладившееся, пожалуй, въ нъкоторыхъ изъ тёхъ городских людей, которые, не умёя жить дома, уходили умирать въ Сербію-потому что она тогда подвернулась (какъ Рудину подвернулись парижскія бэррикады). Не то, совершенно не то въ Тургеневской крестьянкъ. Увлечение чужимъ и отдаленнымъ подвигомъ только усиливаетъ въ ней способность советмъ позабыть себя—зорче видя все то, что вокругь: «Ничего миж не нужно,—говорить опа,—всёмь довольна, слава Богу... А вотъ вамъ-бы, баринъ, матушку вашу уговорить крестьяне здёшніе бёдные-хоть-бы малость оброку съ нихъ сбавила! Земли у нихъ недостаточно, угодій нѣтъ... Они-бы за васъ Богу помолились», - прибавляеть она, не рѣшаясь, повидимому, разсчитывать въ своемъ обращении къ господамъ на то полнъйшее безкорыстіе христіанскаго чувства, до какого дошло оно въ ней самой...

Этого безкорыстія въ религіозности, какъ видёли мы, нѣтъ даже въ самоотверженной Тургеневской Лизѣ, нѣтъ, несмотря на многопрославленную народность Лизы. Насъ и до сихъ поръ еще увѣряютъ, будто-бы

<sup>1)</sup> Тургеневъ, такимъ образомъ, опять какъ художникъ точно будто заранѣе взялся изобразить въ лицахъ то наше «всечеловѣчество», которое впослѣдствіи провозглашено было Достоевскимъ въ его Пушкинской рѣчи и на которое особенно папали въ ней именно наши космополиты.

личная, очень и очень заинтересованная любовь къ Богу есть существенная черта народнаго религіознаго чувства. Самъ Тургеневъ своими «Живыми мощами» вовсе не утверждаетъ этого: ото Лукерья не думаетъ о наградѣ на небѣ и даже не намѣрена наскучать Господу своими молитвами. И она у Тургенева не одна—ей по самоотверженности совершенно чета и его Касьянъ, и его Калинычъ. Но ей же чета и Платонъ Каратаевъ у Л. Н. Толстого и наконецъ самъ любимый герой нашего народнаго эпоса, и церкви-то строющій на поминъ— не своей души.

Все это въ самомъ дѣлѣ сложилось на народной почвѣ—на почвѣ бытовой общины, благодатио озаренной

лучами чистаго, безпримъснаго христіанства.

Если же намъ указываютъ на то, что Лиза въ своей религіозности многимъ позаимствовалась у своей русской няни, что и княжна Марья у гр. Л. Н. Толстого тою же точно религіозностью заразилась отъ своихъ «Божьихъ людей», а они же вѣдь—изъ народа,—то мы скажемъ, что и на самый народъ, черезъ заносную книжность, отчасти повѣяло у насъ мертвымъ духомъ съ византійскаго кладбища 1). Тлетворномъ вѣяніемъ отъ заживо разлагавшейся Византіи мъстами пришиблены были тѣ всходы, какими обязаны мы родной почвѣ и непосредственному христіанскому на нее посѣву. Этими благодатными всходами и объясняются у Тургенева его «Живыя мощи»; но ихъ, именно этихъ всходовъ, не замѣтно въ его культурныхъ женщинахъ, а потому онѣ, при всей своей жаждѣ подвига, постоянно нуждаются

<sup>1)</sup> Сама Лукерья упоминаетъ о терпфиін Симеона Столпника, а это, конечно, терпфиіе ради терпфиія, т.-е. и ради небесной выслуги! Но примфръ этотъ появляется у нея мимоходомъ, онъ остался у нея отъ той ея книжности, которая только скользнула по ней съ византійскимъ своимъ отпечаткомъ. Само заносное къ намъ монашество кое въ чемъ у насъ передълалось и такимъ образомъ вернулось къ тому гуманному древнему типу, съ какимъ являлось оно въ поученіяхъ Златоуста. Старецъ Зосима у Достоевскаго, при всей своей книжности, совсфиъ ужь ев византійскій, а русскій старецъ. До конца ему дфло до всего міра, до всфхъ его нуждъ и бфдъ, а Алешъ Карамазову онъ велить: «вернись въ міръ и въ міръ пребудь какъ инокъ».

въ той опорѣ, какую даетъ личная любовь и широкая, непремѣнно широкая арена—у всѣхъ на виду, съ лестнымъ для самолюбія занесеньемъ въ исторію! Потомуто Соломины совершенно напрасно указываютъ имъ на «шелудивато мальчика»; всѣ онѣ—имя же имъ легіонъ, почему Тургеневъ и воспроизвелъ ихъ, какъ типъ, въ своемъ творчествѣ—проходятъ мимо, не замѣчая этого мальчика. Но уже замѣтила его та, передъ которою Тургеневъ преклонился, какъ передъ чуднымъ явленіемъ самой дѣйствительности,благоговѣйно посвятивъ ему «поздній цвѣтокъ».

А другія? Долго-ли будутъ онѣ все искать и не находить того, кто-бы въ свою очередь нашелъ и указалъ

имъ дѣло-настоящее дѣло?

Но если дѣйствительно дѣльныхъ мужей, по-инсаровски дѣльныхъ, тѣмъ, что ихъ опора въ самомъ народѣ, у насъ все еще нѣтъ какъ нѣтъ, то ихъ вѣдь падо создать; да, создать! А вѣдь это зависитъ отъ тойже женщины; ей остается только не забывать о своемъ воспитательномъ назначении.

Тому родному народу, къ которому Неждановы слишкомъ поздно стучатся со своимъ: «научи насъ, чего мы должны ждать отъ тебя»,—слѣдуетъ съ дѣтства бесѣдовать съ нами устами матери и вмѣстѣ съ нею или со старшей сестрой не отступать отъ насъ и въ учебные юношескіе годы.

Для этого же она, наша мать, или старшая наша сестра заранже должны сблизиться съ нашей крестьянской женщиной, той, къ кому слишкомъ односторонне обращался поэтъ:

Ты вся — воплощенный испугъ, Ты вся — въковая истома!

Но вѣдь тотъ же самый поэтъ тутъ же и поправилъ себя, показавъ на своей Дарьѣ, что «типъ величавой славянки возможно и нынѣ сыскать». Съ ней, съ этой Дарьей, про которую всѣ говорятъ:

Пройдетъ — словио солице освътитъ, Посмотритъ — рублемъ подаритъ,

должна быть рядомъ поставлена Тургеневская Лукерья, окруженная на своемъ страдальческомъ одрѣ постояннымъ сіяніемъ духа, способная всякаго, подошедшаго къ ней, надълить отъ сокровищъ своей внутренней жизни. Передъ нашей женщиной изъ народа культурная русская женщина должна наконецъ въ самомъ дѣлѣ оставить все свое «лишнее и ненужное», все то барское, что ярко сказывается и въ самой ея культуръ; къ женщинъ изъ народа должна она поспъшить не только затъмъ, чтобы надълить ее своимъ хлъбомъ и своимъ свътомъ, но и затъмъ, чтобы братски позаимствоваться и отъ нея, въ ея скудной хатъ, чъмъ Богъ посладъ. Вотъ что значить въ полномъ смыслѣ слова пойти въ народъ, вотъ что значитъ въ самомъ дѣлѣ «опроститься». Безъ этого не будетъ у насъ конца томительному наканинь, безъ этого не настать наконецъ и у насъ настоящему дню!



9. М. Достоевскій



## ОБРАЗЫ И ИДЕИ ВЪ СОЧИНЕНІЯХЪ Ө. М. ДОСТОЕВСКАГО <sup>1</sup>).

I.

«Бѣдные люди» и другія произведенія первой поры.—«Село Степанчиново».— «Униженные и оснорбленные».

Съ первыхъ же своихъ шаговъ на литературномъ поприщѣ Достоевскій обращается къ людямъ бѣднымъ, загнаннымъ, хотя и изъ класса чиновничьяго, къ тѣмъ изъ
этого класса, для которыхъ, конечно, вовсе не «благодать»
ихъ кличка: чиновникъ. Въ этомъ отношеніи Достоевскій
является прямымъ продолжателемъ того направленія, которое выразилось въ повѣсти Гоголя «Шинель». Но въ
романѣ «Бѣдные люди», сразу доставившемъ Достоевскому
такую извѣстность, нельзя не признать значительнаго
шага впередъ противъ «Шинели». Гуманное отношеніс
къ бѣднымъ, забитымъ людямъ тутъ проведено гораздо
далѣе. чѣмъ у Гоголя. Не даромъ Вѣлинскій обратился
къ Достоевскому съ такими сочувственными словами:

Изъ публичныхъ лекцій, читанныхъ въ 1874 г. Дополнено на основаніи не напечатанныхъ лекцій 1882 г.

«Честь и слава молодому поэту, муза котораго любить людей на чердакахъ и въ подвалахъ и говоритъ о нихъ обитателямъ раззолоченныхъ палатъ: вѣдь это тоже люди,

ваши братья!»

Конечно, уже и Гоголь сказалъ это психологическою постановкою героя «Шинели», который хотя и смѣшонъ, но такъ живо трогаетъ каждаго, сколько-нибудь по-человъчески чувствующаго, читателя. Тъмъ не менъе, герой Гоголя, такъ сказать, весь ушель самъ въ себя, въ продолжительныя заботы о томъ, для него значительномъ комфорть, какой онъ доставляетъ себь новой шинелью; сочувстве къ нему читателя возбуждается собственно тёмъ, что авторъ даетъ понять, какъ дорого, цёною какихъ долгихъ лишеній, достается маленькому человѣку и какое событие въ его приниженной жизни составляетъ то, что является у другого само собой въ ряду множества другихъ вещей, безъ которыхъ и обойтись нельзя. а маленькій человікь обходится! Все то, что предпринимаетъ Акакій Акакіевичь для доставленія себъ новой шинели - своего рода правственный подвигъ, но подвигъ, который ведеть къ его личному удовольствию и удобству. Гораздо болье представляють намь «Бъдные люди» Достоевскаго. Не даромъ главное лицо этой повъсти, Макаръ Алексвевичъ Дввушкинъ, такъ обижается твмъ, что Варенька прислала ему «Шинель» Гоголя. «Дурно, маточка, дурно, — пишетъ онъ ей, — что вы меня въ такую крайность поставили... Всякое состояніе опредѣлено Всегышнимъ на долю человъческую. Тому опредълено быть въ генеральскихъ эполетахъ, этому служить титулярнымъ совътникомъ... Все это вы по совъсти должны бы были знать, маточка, и онъ (т.-е. сочинитель) долженъ бы былъ знать... Такъ послѣ этого и жить себѣ смирно нельзя, въ уголочкъ своемъ - каковъ ужь онъ тамъ ни ссть... чтобъ и тебя не затронули... Зачёмъ писать про другого, что воть де онъ нуждается, что чаю не пьеть? А точно всф и должны ужь такъ непремінно чай пить». Дівушкинь, очевидно, обижается тімь, что Тоголь, какъ будто, только и разглядёль въ бёдномъ

чиновникѣ эту одну потребность, - подвергаясь разнымъ лишеніямъ, сшить себъ новую шинель. Между тъмъ, Макаръ Алексфевичъ знаетъ по себф, что есть у бфднаго человька и другая потребность-откладывать изъ послъдняго не для себя, а для другихъ. Онъ вѣдь привыкъ жить не только, какъ выражается самъ про себя, вдвойни (потому что живетъ заботой о Варенькѣ), а даже до того въ ширь, что прямо ей сознается: «Не люблю я, маточка Варенька, когда ребенокъ задумывается; смотрёть непріятно». — Ему въдь ужасно тяжело пройти, такъ и не давъ ничего, мимо мальчика съ просительною записочкой. Но онъ, по крайней мѣрѣ, только мимо прошелъ (потому что дать было нечего), а не сказаль, какъ обыкновенно бываетъ: «прочь, убирайся! шалишь!...» «Вотъ, что слышитъ онъ отъ всѣхъ,—разсуждаетъ Ма-каръ Алексѣевичъ,—и ожесточается сердце ребенка, и дрожить напрасно на холодъ бъдненькій, запуганный мальчикъ, словно птенчикъ, изъ разбитаго гитэдушка выпавшій...» Въдь, заглядъвшись сперва на роскошные дома, а потомъ пораздумавшись о томъ, какъ въ нихъ живуть, Дфвушкинь не даромъ же разсуждаеть: «То дурно, что нътъ никого подлъ этого богатъйшаго лица, ньтъ человька, который бы шепнуль ему на ухо-«что полно, дескать, о себъ одномъ думать, для себя одного жить; ты, дескать, не сапожникь, у тебя дъти здоровы, жена всть не просить, оглянись кругомъ, не увидишь ли для заботъ своихъ предмета болье благороднаго, чъмъ свои сапоги» (т.-е. сапоги въ иносказательномъ смыслѣвсе эгонстически-житейское). А, почуявь въ себъ такія «вольныя мысли», онъ съ полнотою самосознанія говоритъ, что «не отъ чего было въ грошъ себя оцфиять, испугавшись одного шума да грома», — т.-е. поразившись столичнымъ блескомъ и суетою. А все дъло въ томъ, что онъ имъетъ право сказать про себя: «я всегда дълаль такъ, какъ будто-бы меня и на свъть не было», т.-е. думаль о себь всего менте, а ть, что живуть тамь въ высокихъ да просторныхъ хоромахъ, думаютъ о себъ всею болье, а иные, пожалуй, только о себъ вёдь и думають.

Не даромъ уже Бѣлинскій 1) призналъ въ Достоевскомъ талантъ «не сатирическій, не описательный, но въ высокой степени творческій... талантъ необыкновенный, самобытный, который сразу, еще первымъ произведеніемъ своимъ, рѣзко отдѣлился отъ всей толпы нанашихъ писателей, болѣе или менѣе обязанныхъ Гоголю направленіемъ и характеромъ». Не даромъ далѣе предсказывалъ Бѣлинскій: «много въ продолженіе его поприща явится талантовъ, которыхъ будутъ противопоставлять ему, но кончится тѣмъ, что о нихъ забудутъ именно въ то время, когда онъ достигнетъ апогея своей славы».

Къ такому заключенію критикъ былъ приведенъ не только главною личностью «Бѣдныхъ людей», но и такимъ эпизодическимъ лицомъ, какъ старикъ Йокровскій. Вспомнимъ, что о немъ говоритъ Бѣлинскій. «Подставной мужъ обманутой женщины, потомъ угнетенный мужъ разлихой бой-бабы, шутъ и пьяница — и онъ человъкъ!» Да, и онъ человъкъ, даже въ лучшемъ смыслъ слова, потому что онъ въ состояніи любить до самоотверженія. «Вы можете смѣяться надъ его любовью къ своему мнимому сыну, — продолжаетъ Бѣлинскій, — напоминающею робкую любовь собаки къ человѣку; но если, смѣясь надъ нею, вы въ то же время глубоко ею не трогаетесь, если изображение Покровского съ книгами въ карманъ и подъ мышками, безъ шапки на головѣ, въ дождь и холодъ бътущаго за гробомъ смъшно-любимаго имъ сына, не производить на васъ трагического впечатлёнія, не говорите объ этомъ никому, чтобы какой-нибудь Покровскій, шуть и пьяница, не покраснёль за вась, какъ за человѣка».

Бълинскій находиль даже, чего послъ него не находили другіе критики, что Достоевскій «вовсе не хотъль изобразить людей, у которыхь умь и способности придавлены, приплюснуты жизнью». И въ нихъ дъйствительно не за-

<sup>1)</sup> Въ своей большой статъй о «Петербургскомъ сборники», гди появились, какъ извистно, «Бидные люди».

бито то, что симпатически связываетъ человъка съ человѣкомъ. Добролюбовъ въ своей статьѣ «Забитые люди» налегаетъ на другую сторону произведеній Достоевскаго, — на общественную приниженность главныхъ его героевъ со всёми ея послёдствіями. Къ числу ихъ Добролюбовъ относитъ то, что Девушкинъ съ какимъ-то особеннымъ умиленіемъ умаляется передъ своимъ начальствомъ: «я вёдь человёкъ маленькій», -- говорить онъ, основывая на такомъ сознаніи всю свою практическую философію. Но, уживаясь самъ съ такой скромной долей, онъ не мирится съ мыслью, чтобы она могла удовлетворять и ту девушку, къ которой онъ такъ привязанъ. Ея бъдное, загнанное положение хотъль-бы онъ усладить, улучшить; и вотъ онъ отдаетъ последние гроши, чтобы доставить ей какое-нибудь удовольстве или хоть лакомство. Правда, нѣкоторые «забитые люди» Достоевскаго, подобно Гоголевскому Акакію Акакіевичу, действительно загнаны въ самихъ себя и такимъ образомъ окончательно являются жертвами своего положенія. Таковъ герой повъсти того-же названія, г. Прохарчинъ, котораго одна ошеломляющая мысль о томъ, что онъ можетъ быть выгнанъ изъ службы, доводитъ до пьянства и преждевременной смерти.

Но и въ немъ есть черта, которая помирила-бы съ нимъ самого М. А. Дѣвушкина: въ разговорахъ съ сво-ими сожителями онъ даетъ понять, что посылаетъ часть своего жалованья золовкѣ, проживающей гдѣ-то въ Твери. Послѣ смерти Прохарчина, эти самые сожители находятъ у него въ тюфякѣ 2000 ассигнаціями, но, не вѣря или не желая вѣрить существованію его золовки, дѣлятся

между собою его наследствомъ.

Печально кончаетъ личность, поставленная, повидимому, у Достоевскаго въ болѣе благопріятное положеніе, но, при большей развитости въ ней требованій отъ жизни, не уживающаяся съ мыслью, что ей никогда не достанется многое, такъ легко достающееся другимъ, — я разумѣю героя «Двойника», г. Голядкина. Если «Бѣдные люди» связаны съ Гоголевской «Шинелью», то «Двой-

никъ» не менфе тфено связанъ съ «Записками сумасшедшаго», только разинца въ томъ, что Гоголь набросаль свой исихологический очеркъ немногими мастерскими чертами, съ сжатостью, свойственною художнику; у Достоевскаго-же замътна крайняя расплывчивость и растинутость. За то, съ другой стороны, если Добролюбовымь втоно истолкованъ смыслъ, вложенный Достоевскимъ въ своего «Двойника», то произведение это, по глубинъ мысли, превосходить «Записки сумасшедшаго». Этотъ фантастическій двойникъ, по толкованію Добролюбова, есть не что иное, какъ внутреннее раздвоение одной и той-же личности. Голядкинъ сознаетъ, что для успъха въ жизни ему нужно умѣнье заискивать въ людихъ, нужны такія качества, какихъ въ немъ нѣтъ, - и вотъ эта-то практическая, недостающая ему способность подслуживанія и олицетворяется имъ въ лиць г. Голядкина младшаго, который своею пронырливостью постоянно перебиваетъ дорогу г. Голядкину старшему.

Но Добролюбовъ ошибался, признавая въ Голядкинъ только «остатокъ гдё-то въ далекихъ складкахъ скрытаго нравственнаго чувства». Что въ немъ этого чувства гораздо болье, чъмъ одинъ «остатокъ», это видно изъ того отвращенія, какое въ немъ возбуждають проделки его двойника, который «чуть успфеть, напримфръ, полизаться съ однимъ, заслужить благорасположение его,-и глазкомъ не мигнешь, какъ ужь у другого». Между темъ. Голядкинъ такъ сострадателенъ, что, принимая у себя того-же, перебъгающаго ему дорогу, двойника, прикидывающагося тутъ такимъ жалкимъ, начинаетъ винить себя въ томъ, что сначала такъ не взлюбилъ его. Обращение Голядкина со своимъ слугою самое мягкое. Наконець, когда его воображаемая невъста обращается къ нему съ просъбою о защитъ, онъ сразу вырастаетъ въ своих в глазахъ отъ достающейся ему благородной роли. Симпатическая струна звучитъ болѣе или менѣе у

Симпатическая струна звучить болье или менье у встхъ «забитыхъ» героевъ Достоевскаго. Ею въ сильной степени обладаетъ Вася Шумковъ, у котораго, по замъчанио Добролюбова, уже слишкомъ «слабое сердце» (см.

повѣсть подъ этимъ названіемъ). «Плакала, плакала она, бѣдная, — говоритъ онъ про свою невѣсту, — а я и влюбись въ нее... да я и давно, всегда былъ влюбленъ», — поясняетъ — извиняется онъ. — «Я — бѣдная дѣвушка, не насмѣйтесь надо мной, — говорила ему она, — я и любить то никого не смѣю...» — «Ну, братъ, понимаешь? понимаешь? — спрашиваетъ онъ своего друга Аркашу, — мы

тутъ съ ней на словѣ и помолвились».

Но и другъ его совершенно по немъ. «Въ Аркашъ извъстный тълесный недостатокъ Васи (кривобокость) вызываль всегда глубоко-любящее чувство состраданія...» Счастью Васи онъ радуется какъ своему собственному. Когда Вася вдругъ задумывается, другъ его объясняетъ это тѣмъ, что ему «больно, тяжело одному быть счастливымъ...» И онъ, въ сущности, върно понимаетъ своего друга. «Никому-то я не дёлаль добра на свётё, — сознается ему Вася, --потому что сдёлать не могь, даже и видомъ-то я непріятенъ... А всякій-то мит делаль добро», воображаеть онъ себъ въ силу своей особенной отъ себя требовательности. Когда онъ приходить въ такое отчаяніе отъ того, что, увлекшись своею невъстою, не успъль къ сроку окончить работу, порученную ему начальникомъ, то это вовсе не изъ боязни потерять его милость, какъ, повидимому, понялъ Добролюбовъ, а потому, что хотъль-бы «быть достойнымъ своего счастья», какъ толкуетъ его настроеніе Аркаша. Не исполнивъ своей обяванности, онъ считаетъ себя не только неблагодарнымъ относительно начальника (человѣка добраго), но и неспособнымъ къ дълу, виноватымъ передъ самимъ собой... Избытокъ нравственной мнительности, а вовсе не начальническій гнетъ доводить его до помішательства.

Но нравственная мнительность Васи, конечно, явленіе бользненное. Когда онъ окончательно погибаетъ, стали разсказывать, какъ онъ старался учиться, былъ любознателенъ... «Собственными силами вышелъ изъ низкаго состоянія»,—замьтилъ кто-то, т.-е. съ дътскихъ лътъ пробиваль себъ дорогу при всевозможныхъ лишеніяхъ. Тутъ, какъ и вообще у Достоевскаго, выставляется вся эта

тяжелая обстановка, доводящая до нервнаго разстройства, тоть рядь самыхъ неблагопріятныхъ условій съ дітства, который мѣшаетъ здоровому развитию человѣка. Во всемъ этомъ несомнънно есть протесть, но не противъ какихънибудь тамъ канцелярскихъ прижимокъ, а противъ всего того, съ чемъ соединяется и что ведетъ за собой беднота въ человъческомъ міръ. Достоевскій шире, гораздо шире, чёмъ критика его «забитыхъ людей», которая утверждала, будто-бы онъ, «оглядываясь вокругь себя, видить, что исканія человѣка сохранить свою личность никогда не удаются. Кто изъ ищущихъ; - продолжала критика, - не успфеть умереть въ чахоткъ, тотъ въ результатъ доходитъ только или до ожесточенія, нелюдимства, сумасшествія, или до простого тихаго отуптнія, заглушенія въ себѣ человѣческой природы, до искренняго признанія себя чімь-то гораздо ниже человіка». Далье критика спрашивала: «что за причина такого перерожденія?» «Разрѣшенія у Достоевскаго нѣтъ», —отвѣчала она, объясняя это тёмъ, что у него будто-бы «не достало на это силы дарованія».

Далеко расходясь въ этомъ отношеніи съ Бѣлинскимъ, Добролюбовъ старался вліяніемъ жизненныхъ идей знаменитаго критика и лучшихъ сторонъ Гоголя объяснить идеалъ Достоевскаго. Впрочемъ, онъ находилъ даже, «будто идеалъ этотъ проявляется уже въ нашей литературѣ конца прошлаго столѣтія — вслѣдствіе распространенія у насъ въ то время идей и сочиненій Руссо» 1).

Между тѣмъ, передъ Добролюбовымъ были не только первыя произведенія Достоевскаго, но и такія изъ дальнѣйшихъ, какъ, напримѣръ: «Неточка Незванова» (оставшаяся неоконченною вслѣдствіе постигшей Достоевскаго катастрофы 1849 г.). Тутъ мы видимъ уже не чиновничій міръ, а міръ художниковъ, и типы Достоевскаго изъ этого послѣдняго совершенно уже независимы отъ соотвѣтственныхъ Гоголевскихъ типовъ. Тутъ-же встрѣчаемся мы и съ крестъянской средой — въ лицѣ вышед-

<sup>1)</sup> См. статью «Забитые люди» въ III-мъ т. сочиненій Добролюбова.

шаго изъ нея художника Ефимова. Какъ своихъ чиновниковъ Достоевскій большею частью надёляеть добрыми начальниками, такъ и своего крѣпостного художника надълилъ онъ помъщикомъ, любящимъ искусство и доставляющимъ Ефимову вполнѣ благопріятную обстановку. Но Ефимовъ становится несчастнымъ потому, что его стремленія идуть гораздо далье его способностей. Онь жаждетъ извъстности, и она-бы, пожалуй, досталась ему, если-бы онъ быль способенъ къ упорному труду. Но онъ добивается извъстности сразу и, не достигая ее, носится съ мыслыю, что его не хотять признать. Туть, конечно, сказалась въ болёзненномъ видё такъ называемая широкая натура русскаго человѣка. Достоевскій противопоставляетъ ей скромнаго и усидчиваго художника, нѣмца Б. «Ты нетерпѣливъ, — говоритъ онъ Ефимову, — ты боленъ своимъ нетерпѣніемъ, у тебя мало простоты... ты самолюбивъ и въ тебъ мало смълости». Но Ефимовъ остается при своемъ самообманъ, что не собственный нравъ, а другіе портятъ ему жизнь. Видя причину сво-ихъ слабыхъ успѣховъ также и въ своей недостаточности, онь хватается за случай поправить свои обстоятельства при помощи женитьбы изъ-за 1000 р. приданаго. При широкой его натура это, конечно, не поправляеть его положенія. Тогда по старой привычкі винить лишь другихъ, онъ начинаетъ пить и обращается въ нравственнаго мучителя своей труженицы жены. Озлобляясь, она въ свою очередь начинаетъ его преследовать. У нея отъ перваго брака есть дочь, и вотъ ею-то, какъ извъстно, и ведется разсказъ въ романъ. «Помню, —говорить она, что были сумерки; все было въ безпорядкъ и разбросано: щетки, какія-то тряпки, наша деревянная посуда, разбитая бутылка и, не знаю, что такое еще. Помню, что матушка была чрезвычайно взволнована и отчего-то плакала. Отчимъ сидълъ въ углу въ своемъ всегдашнемъ изодранномъ сюртукъ. Онъ отвъчалъ ей что-то съ усмъщкой, что разсердило ее еще болже, и тогда опять полетвли на полъ щетки и посуда. Я заплакала и бросилась къ нимъ обоимъ. Я была въ ужасномъ испугъ и

крѣпко обияла батюшку, чтобы заслонить его собою. Богь знаетъ, отчего показалось мнѣ, что матушка на него напрасно сердится, что онъ не виноватъ; мнѣ хотѣлось просить за него прощенія, вынесть за него какое угодно наказаніе. Я ужасно боялась матушки и предполагала, что и всѣ также боятся ея».

Дъвочка еще не въ состоянін понять, что если мать вообще такъ сурова, сурова даже въ обращении съ ней, своей родной дочерью, то это не потому, чтобы она не была добра, а потому, что она-то и есть настоящая страдалица въ домъ. Издавній трагизмъ положеній разыгрывается катастрофой, которая тёмь ужаснёе, что наступаетъ сразу. Возвратившись съ концерта знаменитаго музыканта, Ефимовъ, взявшій себъ, такъ сказать, съ бою присутствіе на этомъ концертъ, совершенно подавленъ сознаніемъ того, что въ самомъ діль есть у этой знаменитости и чего, должно быть, такъ-таки и нѣтъ у него, Ефимова. Съ горя, какъ-бы въ видъ какого-то нравственнаго запоя, онъ хватается за свою заброшенную скрипку и начинаетъ играть и играть, самъ чувствуя, что никогда еще такъ не игралъ. По жена тутъ-же спитъ на постели; что если она проснется отъ его игры? Онъ вовсе не бережетъ ея сна, но онъ никогда не играетъ при ней, считая ее, свою «гонительницу», недостойною его слушать. Вотъ онъ и наваливаетъ на нее груду платья и всякаго трянья. По она уже такъ и не подымается изъподъ этой груды. Онъ въ отчанній біжить и погибаеть, а осиротъвшая Иеточка попадаетъ на руки къ чужимъ людямъ.

Еслибъ Достоевскій имёль въ виду тотъ соціальный протесть зауряднаго свойства, какого добивалась отъ него критика, то онъ выставиль-бы тёхъ благодётелейаристократовъ, къ которымъ попадаеть дёвочка, настоящими благодётелями-мучителями. Но какъ его «начальники» и его «помѣщикъ», такъ и пріютившій Неточку князь оказывается очень добрымъ человёкомъ. А Петочкётьмъ не менёе живется тяжело, по болёе глубокимъ основаніямъ, чёмъ тё, какія надобны были критикё. Самъ

князь оказывается въ семейномъ своемъ положени далеко не благополучнымъ. Нервозность Неточки, причиненная тѣмъ, что испытала она съ ранняго дѣтства, вскорѣ вызываетъ со стороны княгини опасеніе, какъ-бы она не подѣйствовала болѣзненно на ея дочь. Неточка попадаетъ въ новую обстановку—столь-же благопріятную въ смыслѣ жизненныхъ удобствъ и хорошаго обращенія, но не менѣе тяжелую потому, что она становитея опять, поневолѣ, участницею въ чужой семейной драмѣ. На этомъ и обрывается романъ, несомнѣнно заслуживавшій и въ своемъ неполномъ видѣ болѣе вдумчиваго отношенія

со стороны критики.

Но передъ Добролюбовымъ было и написанное уже въ Сибири «Село Степанчиково». Добролюбовъ упоминаеть только мимоходомъ о той странной, душевно, конечно, далеко не здоровой личности, которая является туть подъ именемь Оомы Оомича. Самъ Достоевскій въ одномъ изъ своихъ писемъ называетъ эту повъсть своимъ «лучшимъ произведеніемъ, а два главныхъ ея характера (Фомы Фомича и полковника Ростанева) — не бывалыми ни въ одной литературѣ». Это, конечно, преувеличено, но повъсть дъйствительно была оцънена у насъ ниже своего достоинства. Личность Оомы Оомича представляеть замітательный, психологически вполні выясненный, переходъ изъ положенія человжка оскороленнаго, униженнаго — въ положение человъка оскороляющаго, при представившейся возможности забрать власть въ свои руки.

Оома Оомичъ, долго бывшій приживальщикомъ въ домѣ стараго самодура генерала, вдругь переходитъ къ человѣку, который отличается самымъ кроткимъ, гуманнымъ характеромъ. Пользуясь этимъ, приживальщикъ забираетъ въ руки не только хозяина, но пресъ домъ. Онъ съ какимъ-то наслажденіемъ продѣльтваетъ надъ другими то, что самъ вынесъ: загнанность его прежняго положенія развила въ немъ эгонзмъ до послѣднихъ предѣловъ. Впрочемъ, въ концѣ повѣсти ему представляется возможность подняться нравственно: отъ него зависитъ

разстроить бракъ полковника съ нажно привязавшейся къ нему гувернанткой и такимъ образомъ отометить полковнику за то, что онъ было понытался ифеколько пообуздать самоуправство Оомы Оомича; по Оома Оомичъ вдругъ отказывается отъ мести, онъ великодушно содъйствуетъ этому браку и такимъ образомъ изъ маленькаго тирана подчинившагося ему дома неожиданно превращается въ благодътеля.

Передь Добролюбовымъ были, наконецъ, и «Униженные и оскороленные»—романъ, наинсанный уже по возвращении Достоевскаго изъ Сибири и, при всъхъ своихъ недостаткахъ, громко свидътельствовавшій о томъ, что ссылка не подорвала въ немъ творческой силы. Къ недостаткамъ романа принадлежитъ, кромъ однообразія въ языкт действующихъ лицъ, могущее представиться неестественнымъ постоянство любви Наташи къ отвратительному барченку-вертопраху-плакса Алеша. По Добролюбовъ считалъ недостаткомъ и то, что, ведущій въ романъ разсказъ, Иванъ Петровичъ такъ синсходительно переносить изміну Паташи, изміну ему — ради такой дрянной личности, какъ Алеша. Въ этомъ отношении, надо замътить, Иванъ Петровичь напоминаетъ собою героя «Бѣлыхъ ночей», — романа, написаннаго Достоевскимъ еще до ссылки. Тотъ также точно уступаетъ другому, принятому сперва за обманщика самою его невъстой, съ горя готовой согласиться на предложение неожиданнаго утъщителя, героя романа, который, при возвращении прежияго жениха, готовъ удовольствоваться своимъ кратковременнымъ счастьемъ. Дъло въ томъ, что въ «Бѣлыхъ ночахъ» Достоевскій, какъ глубокій уже съ начала своей дъятельности исихологъ, предугадаль возможность такихъ отношеній, которыя оказались потомъ въ его собственной жизии (стоитъ только перечитать тъ письма его изъ Сибири, которыя предшествовали его первой женитьов). Въ «Упиженныхъ и оскороленныхъ» онъ воспроизвелъ эти самыя отношенія, надъливъ Ивана Петровича и вообще очень многимь изъ своей собственпой жизни. Добролюбову, между тёмъ, показалось, что

«Иванъ Петровичъ униженъ и оскорбленъ едва-ли не болье всьхъ въ романь», что, синсходительно относясь къ своему положению и его виновниць, онъ вполнъ неестественъ. По въ чемъ-же виновата передъ нимъ Наташа? Въ томъ, что она ему предпочла другого, да еще недостойнаго. Но онъ съ своей стороны видитъ въ этомъ скорфе ея несчастье, ея биду, чёмъ ея вину. Пепремённо требовать отъ нея любви можно только при совершенно ему недостающей деспотической струнка ва характера. Потому-то онъ и не чувствуеть себя, при всемъ своемъ горъ, «униженнымъ и оскороленнымъ», а если-бы даже и чувствоваль, то все-же-бы понималь, что гораздо болве его «унижены и оскорблены»: старый отецъ Наташи, брошенный ею ради дрянного сына того ужаснаго человъка, который, разоривъ его, противъ него-же еще и ведетъ процессъ; маленькая Иелли, брошенная роднымъ отцомъ и нищенствующая; мать этой Нелли, увлеченная и брошенная человъкомъ, навлекшимъ на нее, въ довершение всего, проклятие ея отца, наконецъ этотъ старый ея отецъ, ею когда-то брошенный и теперь нищенствующій. Въ Иванъ Петровичь дъйствительно вовсе нътъ ревности потому, что онъ занятъ не собою, заботится не о своихъ невзгодахъ, а о чужихъ, отовсюду его окружившихъ, страданіяхъ.

О виновникѣ столькихъ страданій, князѣ Вальковскомъ, критика отозвалась, какъ о какомъ-то мелодраматическомъ злодѣѣ. Князь, дѣйствительно, въ разговорѣ съ Иваномъ Петровичемъ, какъ-бы рисуется своею безнравственностью; но на это есть въ романѣ настоящая исихологическая подкладка. Когда нужно, князь умѣстъ самымъ благовоспитаннымъ образомъ скрывать свои мерзости подъ приличной личиной, но, обращаясь къ Ивану Петровичу, онъ прямо хочетъ озадачитъ бѣдняка своимъ аристократическимъ правомъ явиться передъ нимъ въ натурѣ. «Есть,—говоритъ онъ,—особое сладострастіе въ этомъ внезапномъ срывѣ маски, въ этомъ цинизмѣ, съ которымъ человѣкъ вдругъ высказывается передъ другимъ въ такомъ родѣ, что даже не удостаиваетъ и постыдиться

передъ нимъ». «Правственность, —цинически утверждаетъ князь.-- въ сущности есть комфортъ и имфетъ значение только въ предохранительномъ смыслів», - въ предохранительном для него, относительно-же другихъ онъ и ему подобные пользуются «разрѣшеніемъ на вся...» «Послушайте, мой другъ, - продолжаеть онъ цинически откровенинчать, - я върую въ то, что на свъть можно хорошо пожить, а это самая лучшая вфра, потому что безъ нея даже и худо-то пожить нельзя: принклось-бы отравиться... Я считаю себя обязаннымъ только тогда, когда это мит принесеть какую-нибудь пользу. Вы, разумфется, не можете такъ смотрѣть на вещи: у васъ ноги спутаны и вкусъ больной. Вы тоскуете по идеаламъ, по добродътелямъ». Это, какъ-бы хочеть онъ сказать, ваше мѣщанское дёло, —одуряющій обманъ всёхъ маленькихъ людей. «Я навфрное знаю, — говорить онъ про себя и своихъ, — что въ основъ всъхъ человъческихъ добродътелей лежитъ эгонзмъ... Я на все согласенъ, было-бы миж хорошо, и насъ такихъ легіонъ, и намъ дійствительно хорошо». Это со стороны князя — цалое исповадание вары, то исповёданіе, которое впослёдствін пришлось подслушать Достоевскому у другихъ, у тѣхъ, которые захотѣли. такъ сказать, демократизировать это исповъдание, т.-е. распространить на всёхъ это барское «разрешение на

Самъ Достоевскій всегда держался другого совеймъ испов'яданія, того, которое у его простодушнаго Макара Алекс'явния сказалось въ словахъ, что «сов'ястно табакъ

курить, когда другой и последняго-то лишается».

Но въ «Униженныхъ и оскорбленныхъ» есть еще одно чисто эпизодическое лицо, которое со своимъ исповъданіемъ заслуживало-бы винманія критики. Это — тотъ дипломатъ, который говоритъ тутъ, какъ «власть имѣющій». — «Онъ рисуетъ свою идею, — но словамъ Достоевскаго, — тонко и умно, только идея его — отвратительная». Онъ настаиваетъ на томъ, что весь этотъ духъ реформъ, имѣющихъ ограничитъ одностороннія привилегіи съ ихъ развращающими послѣдствіями, что всѣ эти исправленія

вскорѣ станутъ приносить свои плоды, и тогда «съ удвоенной энергіей начнутъ поддерживать старое...» «Безъ насъ нельзя,—заключаетъ онъ, —безъ насъ ни одно общество еще никогда не стояло... Мы всилывемъ, всилывемъ, и девизъ нашъ въ настоящую минуту долженъ быть: «Ріге ça va. mieux ça est». И вотъ опять Достоевскому впослѣдствій приходилось подслушать и изъ другихъ совершенно устъ: «Чѣмъ хуже, тѣмъ лучше», подслушать съ тѣмъ, чтобъ сказать. что какъ въ тѣхъ, такъ и въ

другихъ устахъ, -- это одного поля ягода.

Дипломать, провозглашающій такую теорію, конечно. одинъ изъ баричей, недовольныхъ 19-мъ февраля. Другіе, видя, что ділать нечего, находили боліс цілеоообразнымъ faire bonne mine à mauvais jeu. Отсюда тѣ служилые представители реформъ, тъ патентованные либералы, которые, par le temps qui court, разсчитывали тымь успышные сдылать карьеру. Достоевскій выставиль одного изъ нихъ-болье мелкой сошкой-выставиль въ своемъ «Скверномъ анекдотъ», въ лицъ дъйствительнаго статскаго советника Пралинскаго, которому «обновляющаяся Россія подала вдругъ большія надежды». На вечеръ у Степана Никифоровича, гораздо ранъе его понавшаго въ «штатские генералы», онъ громко проповъдуеть свои либеральныя идеи. Старшій «генераль» и другой, также съ ними объдающий — оба скорве «консерваторы» — подсмёнваются надъ Пралинскимъ, что онъ «не выдержить». Вотъ туть-то, послѣ ужина, онъ и попадаетъ совершенно случайно на свадебную пирушку къ тому самому маленькому своему чиновнику Пселдонимову, которому хотъль было дать 10 рублей награды къ празднику, но такъ и не далъ, ради «потнаго лица и крайне несимпатичнаго взгляда этого Иселдонимова». Очутившись въ средъ, для него слишкомъ низкой, и не зная какъ-бы такъ, спустившись до нея, не утратить своего достопъства, онъ избираетъ благую часть — продолжаетъ и тутъ угощаться, но, хвативъ, наконецъ, черезъ край, попадаетъ въ положение, вовсе невыгодное для его «достоинства» и еще менже выгодное для подчиненнаго, котораго вздумаль онъ «осчастливить». Свадебный ширъ кончается въ высшей степени неудобною болазнью его превосходительства и необходимостью тщательнаго ухода за его высокой персоной — тутъ-же, въ квартирѣ «осчастливленныхъ» молодыхъ. Но что составляеть уже рашительно печальную сторону «сквернаго анекдота»—это дальнъйшія послъдствія конфуза его превосходительства для подчиненнаго, у котораго сей конфузь приключился. Печальна та логика, которая сейчасъже заставляеть подчиненнаго понять, что, сделавшись ближайшимъ свидътелемъ критического положенія своего начальника, онъ уже не долженъ и думать показываться ему на глаза; и воть подъ вліяніемъ этой логики подчиненный спѣшитъ заглазно подать прошеніе о переводѣ въ другое мѣсто. Прошеніе принято, потому что генераль въ самомъ дёлё «не выдержаль». Въ развязке, такимъ образомъ, этотъ «анекдотъ»-но мижнію ижкоторыхъ, просто пустая, даже плоская, грязная шутка, полонъ серьезнаго смысла и находится, по последствіямъ его для маленькаго человѣка, въ самой близкой связи съ другими картинами галдерен настоящихъ «забитыхъ людей» Достоевскаго 1).

Къ этой галлерев отчасти должны быть отнесены и учительскіе типы въ «Дядюшкиномъ снв» и въ «Игрокв». Въ первомъ мы видимъ бъднаго учителя увзднаго училища, забракованнаго въ качествв жениха именно изъ-за бъдности. Между тъмъ та, которую онъ любитъ и которая платитъ ему тъмъ-же въ душѣ, сдается на постыдную торговую сдълку своей матери съ дряхлымъ сіятельнымъ богачомъ, успъвшимъ, отъ слишкомъ весело проведенной жизни, потерятъ сознаніе и намять. И этотъто живой мертвецъ долженъ повести ее къ налою, между тъмъ какъ отвергнутый сю молодой, честный труженикъ съ горя чахнетъ и умираетъ отъ чахотки. Въ «Игрокъ» обрисовано подначальное положеніе учителя

Мы видёли, что Добролюбову пёкоторые изъ пихъ только казались забитыми.

въ домъ человъка, который смотрить на него, какъ на какую-то, почему-то необходимую, мебсль. Не что иное, какъ желаніс выйти изъ этого подначальнаго положенія, заставляеть его рискнуть попытать счастіе въ соблазняющей его игрѣ на рулеткѣ. И какую яркую противоположность представляеть при этомъ азартная игра старухи тетки генерала съ игрою учителя. Старуха иускается на краю могилы въ игру—по барской прихоти и изъ желанія показать илемяннику, разсчитывающему на ея наслъдство, что она не только еще въ живыхъ, но и полна жизни и страсти, а главное, что она полновластная владычица своего богатства: захочеть и спустить все въ одинъ день у него на глазахъ, не оставивъ ему ни копъйки. Это совсъмъ не то, что отчаянное «авось и я выйду въ люди» учителя, убфдившагося въ томъ, какъ тяжелъ трудовой хлѣбъ. Къ тому-же у него туть примъшивается и желаніе поправить своимъ выигрышемъ положение любимой имъ дъвушки, падчерицы генерала. Не отнесись она къ нему такъ гордо, не оттолкии она протянутую къ ней руку, и онъ сумилъ-бы остановиться во-время, не втянулся-бы окончательно въ грязный омуть игры. Униженіе, испытываемое имъ, бъднякомъ, отъ Полины, очень тяжелое унижение, потому что оно дается отъ существа любимаго-доводитъ его до потери въры въ себя и въ другихъ, до совершеннаго нравственнаго паденія. А если мы, наконецъ, вспомнимъ послъднюю встръчу его съ англичаниномъ, достающіеся отъ него упреки въ пустоть, въ отсутствін характера, обобщение, дълаемое англичаниномъ-«что всьто вы, русскіе, пустые, безхарактерные люди», — то нетрудно будетъ понять, что, послъ всего предшествующаго, такое окончательное унижение могло только нравственно доконать несчастного молодого человъка. Повъсть остается какъ-бы оборванной, но можно предвидъть, что героя ея ожидаетъ впереди-едва-ли не самоубійство...

## II

«Записни изъ мертваго дома». — «Записни изъ подполья». — «Зимнія замѣтни о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ».

Сама судьба, какъ извъстно, свела Достоевскаго, и надолго свела, съ людьми, являющимися окончательными жертвами общества, не только «униженными и оскорбленными,» обездоленными, доведенными до чахотки или забитыми, не только запивающими съ горя, сходящими съ ума или лишающими себя жизни, но и втягивающимися въ преступленія. Литературнымъ результатомъ непосредственнаго знакомства съ этими жертвами общества являются у Достоевскаго «Записки изъ мертваго дома»—произведеніе единственное въ своемъ родѣ. Что подъ вымышленнымъ именемъ «уголовнаго преступника» Александра Петровича, ведущаго эти записки, скрывается самъ Достоевскій, не подлежитъ никакому сомнѣнію 1).

Первое висчатлѣніс, испытанное составителемъ этихъ записокъ при поступленіи въ «мертвый домъ», было самое безотрадное. Это множество людей, собравшихся, не по доброй волѣ, съ разныхъ концовъ обширной земли русской въ одно разношерстное общество, трудящихся не по свободному выбору, не по собственному хотѣнію, — это общество и на читателя производитъ сначала такое мрачное впечатлѣніе, что опъ готовъ повторить стихи Пушкина:

«Опасность, кровь, разврать, обмань Суть узы страшнаго семейства;

<sup>1)</sup> Это стало окончательно ясно изъ письма Оедора Михайловича къ брату своему Михаилу Михайловичу отъ 22-го февраля 1854, появившагося въ сентябрьской книжкѣ «Русской Старины» 1885 г. Если это драгоцѣпнѣйшее письмо не вошло въ полное собраніе сочиненій Достоевскаго, то виновна въ томъ не издательница, а то лицо или тѣ лица, которыя не захотѣли во-время сообщить ей эту, конечно, общественную, а не ихъ-же личную собственность.

Тоть ихь, кто съ каменной душой Прошель всё степени злодейства; Кто рёжеть хладною рукой Вдовицу съ бёдной сиротой. Кому смёш ю дётей стенаны Кто не прощаеть, не и дитъ Кого убійство веселить Какъ юношу любви свиданье...»

Но, приглядываясь къ людямъ, которые жають, составитель записокъ мало-по-малу различаеть между ними натуры, мало испорченныя или даже исполненныя самыхъ мягкихъ, самыхъ симпатическихъ качествъ. Такими чертами отличается, напримъръ, Сушиловъ, когда-то дворовый человъкъ, Богъ въсть за что попавшій въ ссылку въ безотчетно-безправныя времена крѣпостничества, а въ самомъ ужасномъ отдѣленіи «мертваго дома» очутившійся по простодушію, заставившему его «сміниться» съ другимъ арестантомъ. Не менйе сочувственнаго представляеть и этотъ красивый мальчикъ Сиротынь, любимець своей крестьянки-матери, прямо изъ-подъ ея, по крайней мфрф, теплаго крова попавшій въ рекруты, да еще-этого не надо забывать-въ рекруты той поры, когда никому и не снилось о преобразованіяхъ Александра II. Не помирившись съ своей новой долей, онъ попытался сперва застрёлиться, потомъ, съ отчаннія, что это не удалось, вдругь, въ порывѣ какого-то нравственнаго опьяненія, убиль своего командира и послѣ этого мгновеннаго взрыва снова обратился въ кроткаго, тихонькаго ребенка. Другого рода оттънокъ представляетъ Акимъ Акимычъ, человъкъ, постоянно съ величайшимъ усердіемъ исполнявшій всѣ обязанности службы, но разъ, по глупости, хватившій въ своемъ усердін черезъ край. Разстрілявь мирнаго кавказскаго князька, стралявшаго по русскимъ краностямъ, онъ безсознательно дошель до жестокости, поставленной ему въ вину и самимъ начальствомъ, въ сущности-же остался предобродушнымъ малымъ. А кавказецъ Нурра, котораго вина заключалась въ томъ, что, принадлежа къ числу «мирныхъ», онъ переходилъ къ «немирнымъ» и действоваль протигь русскихъ! Несмотря на этотъ горскій патріотизми, онь въ остроги предобродушно относился къ своимъ русскимъ товарищамъ, а автора записокъ привітствоваль дружескимь ударомь по плечу, которымь хотъль, очевидно, выказать свое сердечное участие къ «новичку». Или этотъ милый, кроткій Алей, о которомъ говорить авторъ, что «никогда его не забудетъ», этоть младшій брать въ семьт горцевь, напавшій витстт со старшими на караванъ съ цълью грабежа, но даже не знавшій при этомъ, куда и зачёмъ его ведутъ, а слёдовавній за братьями потому, что младшему, по понятіямъ горцевъ, нельзя разсуждать, когда велять старшіе 1). Самъ по себъ Алей—мягкій, добрый юноша. Онъ зачитывается въ острогъ евангеліемъ и съ особеннымъ наслажденіемъ думаетъ угодить христіанину тѣмъ, что говорить ему: «Иса быль великій пророкъ!» А величавая фигура старика раскольника, сосланнаго за то, что, съ его точки зрвнія, представляется религіознымъ подвигомъ, и свое пребывание въ одномъ мфстф съ каторжниками считающаго за спасительное мученичество! Понятна послѣ этого сила его нравственнаго вліянія на остальных каторжных, которые такъ ему довфряють, что вст отдають ему на сохранение свои деньги.

Мало-по-малу вглядываясь и въ другія острожныя личности, авторъ и въ нихъ понемногу отыскиваетъ человѣческія черты. Такъ онъ замѣчаетъ въ нихъ жажду полезной работы, работы съ цѣлью, со смысломъ, и ту готовность, съ которой они принимаются за работу такого рода и стараются окончить ее непремѣнно къ сроку, потому что это даетъ имъ возможность выказать себя съ доброй стороны. А усердное справленіе ими праздинковъ, чѣмъ арестанты какъ бы хотятъ сказать: «вѣдь и мы тоже люди, тоже христіане!» Или эта почти дѣтская радость, что имъ разрѣшили театръ, что даетъ

<sup>1,</sup> О немъ-то, должно быть, Достоевскій говорить въ своемъ письмъ: «Я училь одного молодого черкеса (присланнаго въ каторгу за разбон) русскому языку и грамотъ. Какою же благодарностью окружиль онь мени!»

имъ возможность обнаружить свои способности и внести хотя нѣкоторое разнообразіе въ ихъ однозвучную жизнь; или то, что пожертвованные калачи делятся у нихъ постоянно поровну; или мяткія отношенія каторжниковъ къ ссыльнымъ изъ иноземцевъ, чуждыя всякой исключительности и нетерпимости.

Но вспомнимъ наконецъ и сцену выпуска на волю орла съ подстреленнымъ крыломъ, котораго никакъ не удалось жителямъ «мертваго дома» сдёлать ручнымъ и который, быть можеть, именно этимь и вызываеть ихъ

особенное сочувствіе.

— Пусть хоть окольеть, да не въ острогь, — говорили одии.

- Вѣстимо, птица вольная, суровая, не пріучишь

къ острогу-то, - поддакивали другіе.

— Знать онъ не такъ, какъ мы, —прибавилъ кто-то. — Вишь сморозиль: то птица, а мы, значить, чело-

BĚKH.

— Орелъ, братцы, есть царь лѣсовъ, и т. д.

II вотъ, несвободные сами, они, по крайней мъръ, отпускають на волю этого неподдавшагося острогу царя лёсовъ и любуются, какъ онъ улетаетъ, несмотря на свое больное крыло.

— Вишь ero! — задумчиво проговорилъ одинъ.

— И не оглянется!—прибавилъ другой.

— А ты думаль, благодарить воротится?—замѣтиль третій.

— Знамо дёло, воля. Волю почуяль.

Слобода, значитъ.И не видать уже, братцы...

Пельзя наконецъ не привести и следующаго общаго замѣчанія составителя саписокъ: «Въ острогѣ было иногда такъ, что знаешь человъка нъсколько лътъ и думаешь про него, что это звтрь, а не человткъ, презираешь его. И вдругъ приходитъ случайно минута, въ которую душа его невольнымъ порывомъ открывается наружу, и вы видите въ немъ такое богатство чувства, сердца, такое яркое понимание и собственнаго и чужого страдания, что у

ваеъ какъ бы глаза открываются и въ первую минуту даже не вѣрится тому, что вы сами увидѣли и услышали...» 1)

Достоевскій вийстй съ тімъ показываеть, до какой степени сколько-нибудь мягкое отношение начальства къ этимъ людямъ, малёйшее выражение съ его стороны довърія къ нимъ способно украплять въ нихъ человаческія чувства. «Съ этими несчастными, — утверждаетъ онъ, и надобно обращаться наиболже по-человически». Говоря объ одномъ изъ острожныхъ добрыхъ начальниковъ, онь утверждаеть: «потеряй онь тысячу рублей, я думаю, первый воръ изъ нашихъ, если-бы нашелъ ихъ, отнесъ-бы къ нему». За то всякое выражение въ родъ: «ты знаешь, я могу съ тобой все сдёлать», «я тебя въ бараній рогь согну», а тёмь болье: «я твой Богь, я твой царь» доводить этихъ людей до совершеннаго ожесточенія. Въ отпоръ тімь, кто способень такъ выражаться, а равно и дъйствовать въ соотвътственномъ духъ, острожники противопоставляють гордую теривливость при самыхъ даже ужасныхъ наказаніяхъ. По та-же особаго рода гордость не позволяеть имъ и сознаваться въ своей преступности. Такая гордость является со стороны арестантовъ мстительнымъ отноромъ всему обществу, изъза котораго ихъ, какъ грозящихъ его безопасности, засадили въ острогъ. «Большинство совсемъ не винило себя; врядъ-ли кто изъ нихъ сознавался внутренно въ своей беззаконности». Между тамъ, авторъ представляеть намь и говине арестантовь, показываеть, какъ они, при выходъ священника съ чашей и произнесении имъ словъ: «помяни мя, яко разбойника», вей вдругъ, гремя цёнями, падають на землю, съ чувствомъ несомийннаго, искреиняго раскаянія. Откуда же вдругь такое

<sup>1)</sup> А въ письмѣ своемъ Достоевскій говоритъ: «Люди вездѣ люди. И въ катортѣ между разбойниками и отличилъ наконецъ людей. Повѣришь-ли, есть характеры глубокіе, сильные, прекрасные, и какъ весело было подъ грубой корой отыскать золото. И не одинъ, не два, а нѣсколько. Иныхъ пельзя не уважать, другіе рѣшительно прекрасны».

пробужденіе чувства виновности? Но відь туть их зовуть словами, одинаковыми для всьхг (съ разбойникомъ сравниваются туть всп люди), ихъ зовуть къ пролившему свою кровь за всьхг безг изгятія; туть, передъ этой единой чашей, они чувствують себя дібствительно равными со всьми людьми, туть и они— не отверженники родной семьи, и воть это-то сознаніе размягчаеть ихъ ожесточившіяся сердца, и они готовы признать себя виноватыми, потому что туть оказываются, въ той или другой мірів, виноватыми всю вообще.

Въ самомъ концѣ «Записокъ изъ мертваго дома» Достоевскій спрашиваетъ: «...И сколько въ этихъ стѣнахъ погребено напрасно молодости, сколько великихъ силъ погибло здѣсь даромъ! Вѣдь надо ужъ все сказать, вѣдь этотъ народъ — необыкновенный былъ народъ, вѣдь это, можетъ быть, и есть самый даровитый, самый сильный народъ изъ всего народа нашего ¹). Но погибли даромъ могучія силы, погибли ненормально, незаконно, безвоз-

вратно. А кто виновать? То-то, кто виновать?»

И съ этимъ вопросомъ мы должны, къ сожалѣнію, обратиться ко всѣмъ странамъ и ко всѣмъ народамъ, такъ какъ вѣдь вездѣ преступленія являются, въ большей или меньшей степени, слѣдствіемъ несовершенства порядковъ общественныхъ. Многое въ «Запискахъ изъ мертваго дома» отзывается собственно нашей жизнью, связано съ нашими порядками, отчасти теперь уже упраздненными человѣколюбивою волею государя Александра II <sup>2</sup>). Отжило крѣпостное право — и цѣлый многочисленный разрядъ ссыльныхъ сдѣлался послѣ того невозможнымъ <sup>3</sup>). Смягчилась военная дисциплина, и все

<sup>1)</sup> Въ своемъ письмѣ онъ говоритъ: «Что за чудный народъ!... Если я узналъ не Рессію, такъ народъ русскій хорошо, и такъ хорошо, какъ, можетъ быть, не многіе знаютъ его».

<sup>2)</sup> Надо однако же замфтить, что и при прежнихъ порядкахъ въ нашемъ острогф жилось въ извфстномъ смыслф вольготифе, чфмъ гдф-либо за моремъ, потому что и туть, какъ вездф, мы, по натурф своей, менфе педанты и формалисты (это замфтили иностранцы).

<sup>3)</sup> Къ числу ихъ относится крфпостной, убившій своего барина за то, что онъ обощелся съ его новобрачною женою на основаніи juris primae noctis и бывшій,

раже и раже должны становиться преступленія, связывавніяся съ прежнею крайнею строгостью. Ифтъ уже болье твхъ шинцругеновъ, кровавые следы которыхъ на спинахъ у каторжниковъ наводили такой ужасъ на Достоевского. Повый судъ положиль конецъ тому, что такъ глубоко возмущало составителя «Записокъ изъ мертваго дома», — необращению внимания на побудительныя причины, исключительному приниманію въ расчеть только самаго факта преступленія. Право присяжныхъдаже и признавая фактъ — оправдывать въ извѣстныхъ случаяхъ подсудимаго (право священное, безъ всякаго спора, хотя-бы и случались злоупотребленія), въ свою очередь положило конецъ цёлому разряду прежнихъ каторжниковъ. Подъ вліяніемъ дальнъйшихъ преобразованій, много должно явиться и другихъ подобнаго рода изъятій и сокращеній въ числѣ преступниковъ. Въ самомъ быту арестантовъ многое можетъ улучшиться, при введенін той или другой новъйшей, усовершенствованной пенитенціарной системы. Но впечатлівніе, производимое книгой Достоевскаго, не потеряетъ основной своей силы и послѣ самыхъ рѣшительно-гуманныхъ преобразованій по тюремной части.

«Преступникъ, — говоритъ Достоевскій, — кажется, не можетъ быть осмысленъ съ данныхъ, готовыхъ точекъ зрѣнія, и философія его нѣсколько потруднѣе, чѣмъ полагаютъ... Остроги и система насильныхъ работъ не исправляютъ преступника... Я твердо увѣренъ, что знаменитая келейная система достигаетъ только ложно обманчивой, наружной цѣли. Она высасываетъ жизненный сокъ изъ человѣка, и правственно изсохшую мумію представляетъ какъ образецъ исправленія... Конечно, преступникъ, возставшій на общество, ненавидитъ его,

по замѣчанію Оедора Михайловича, «одинмъ изъ самыхъ смирныхъ арестантовъ во всемъ острогъ». Его исторія не вошла въ «Заниски изъ мертваго дома», по тогдашнимъ цензурнымъ соображеніямъ, но передана была Достоевскимъ А. II. Милюкову, который сообщилъ ее публикъ въ своихъ воспоминаніяхъ о О. М. Достоевскомъ въ майской кинжкъ «Русской Старины» 1881 г. (стр. 36 — 39).

и почти всегда считаеть себя правымь, а не виноватымъ» 1).

Все это придаетъ книгъ Достоевского значение общечеловъческое, и оно тъмъ болъе неотразимо, что авторъ не позволяеть себь ни мальйшей натяжки, ни мальйшаго преувеличенія, нигді не впадаеть въ мелодраматизмъ или фальшивую идеализацию преступленія, а стремится только къ глубинъ исихическаго анализа, имъ вполнъ и достигнутой. Это совсёмъ не то, что мы видимъ у нёкоторыхъ Французскихъ писателей на ту-же тему, у которыхъ преступники являются нерёдко героями, а представители правосудія — какими-то мелодраматическими злодаями. Афло вовсе не въ злодъяхъ, а въ цъломъ и повсемъстномъ порядки вещей, жертвою котораго оказываются цилые разряды «преступниковъ». О томъ, какъ подчасъ внезапно они являются, Достоевскій говорить, между прочимь. слъдующее: «У насъ въ простонароды иныя убійства происходять отъ удивительныхъ причинъ... Живеть человъкъ тихо и смирно. Доля горькая-терпить. Вдругъ что-нибудь у него сорвалось; онъ не выдержалъ и пырнуль ножомь своего врага-притеснителя. Туть-то и начинается странность: на время человько вдруго выскакивает из мърки. Перваго онъ заръзалъ притъснителя, врага... Но потомъ онъ рѣжетъ и не враговъ, рѣжетъ... за грубое слово, за взглядъ... или просто: «прочь съ дороги, не попадайся — я иду!» «... Точно, перескочивь разъ чрезъ завътную для иего черту, онъ уже начинаеть любоваться на то, что нъть для него больше ничего святого... Чёмь забитёе быль онъ прежде, тёмь сильние подмываеть его теперь нощеголять, задать страху»... У Достоевскаго преступники, тъмъ не менъе, вовсе не являются образцами героизма; они у него только остаются людьми, они у него-несчастные. Взгляда До-

<sup>1)</sup> И впоследствін, въ «Дпевнике писателя», онъ говориль: «никогда никого не исправила каторга». Между темь Достоевскому нередко приписывали другой взглядь, изъ того, что говориль онъ объ образовательномъ действіи на человека страданія вообще, выводя минмую апологію острога и острожной системы.

стоевскаго на преступника-это нашъ русскій народный взглядь, взглядь той простой дівочки, про которую туть же разсказываеть Достоевскій, какъ она побѣжала за нимъ, когда онъ щелъ съ работы, и, суя ему въруку копфечку, закричала: «на, несчастный»! (Эту копфечку онъ долго берегъ). По взглядъ этотъ, конечно, вынесенъ изъ ученія, столь же хорошо изв'єстнаго и всему христіанскому міру; взглядь этотъ непосредственно основывается на словаль: «не судите, да не судимы будете» — или: «кто изъ васъ безъ грѣха, тотъ первый подними камень и брось въ нес». Не даромъ Л. И. Толстой въ своемъ письмѣ къ Н. И. Страхову послѣ смерти Достоевскаго говорить о «Мертвомъ домѣ»: «Я не знаю лучше кинги изъ всей новой литературы... не тонъ, а точка зриня удивительная — искренняя, естественная и христіанская». Да, но опа же и народная, надо прибавить. Иемало было говорено о томъ, какъ слабо народъ нашъ усвоилъ себѣ столько уже вѣковъ тому назадъ доставшееся ему просвещение христіанское. И действительно, мы замъчаемъ за нимъ преимущественную наклонность къ обрядности, при несомижнивыхъ остаткахъ привычекъ и суевфрныхъ понятій чисто языческихъ; дъйствительно, непарушение поста неръдко соединяется у него съ самымъ вопіющимъ нарушеніемъ первыхъ основъ христіанской или даже и всякой правственности, и вовсе, къ несчастью, невыдуманными окавываются такіе случан, что осіняли себя крестомъ, приступая къ совершению преступления 1). Все это такъ, и никакая ложная сентиментальность въ отношеніяхъ нашихъ къ пароду не должна намъ мѣшать признаться въ этомъ. По, съ другой стороны, нельзя не признать, что нъкоторыя стороны христіанскаго нравственнаго уче-нія запали, должно быть уже очень давно въ глубину души нашего народа и, однажды занавъ, прочно нустили тамъ кории. Вотъ этимъ-то объясияется и тотъ мягкій,

<sup>1)</sup> Подобный случай приводится у О. М. Достоевскаго въ «Идіотъ». (См. Полное собраніе сочиненій, т. VII, стр. 219).

сострадательный взглядъ на преступника, который доставиль ему у насъ, разумѣстся, при вліяніи множества даже и очень позднихъ историческихъ обстоятельствъ, нисколько не оскорбительное названіе «несчастнаго».

Извѣстно, что Некрасовъ въ своей поэмѣ «Иссчастные» въ лицѣ такъ-называемаго «Крота» думалъ выставить Достоевскаго въ «мертвомъ домѣ» (Онъ самъ въ этомъ сознавался Өедору Михайловичу). Между тѣмъ то очеловѣчивающее вліяніе (въ смыслѣ оцивилизовывающаго) на каторжниковъ, которое приписывается тутъ «Кроту», совершенно не соотвѣтствуетъ тому, что разсказываетъ въ «Запискахъ изъ м. д.» самъ Достоевскій. Такое вліяніе было невозможно уже потому, что Достоевскій, какъ дворянинъ, долго не могъ пріобрѣсти и малѣйшаго даже довѣрія каторжниковъ. Дворянъ величали они «желѣзными носами, которые ихъ заклевали» 1).

Съ другой стороны, Некрасовъ въ своей поэмѣ совершенно вѣрно угадалъ то настроеніе, которое окрѣпло у Достоевскаго именно въ Сибири, настроеніе человѣка, крѣпко вѣрующаго въ свой народъ. Поэтъ говоритъ про

того-же «Крота»:

Онъ не жалелъ, что мы не немцы, Онъ говорилъ: во многомъ насъ Опередили иноземцы; Но мы догонимъ въ добрый часъ! Лишь Богъ помогъ бы русской груди Вздохнуть пошпре, повольнъй, -Покажетъ Русь, что есть въ ней люди, Что есть грядущее у ней. Она не знаетъ середины-Черна-куда ни погляди! Но не проълъ до сердцевины Ее порокъ. Въ ея груди Бъжитъ потокъ живой и чистый Еще намыхъ народныхъ силъ: Такъ подъ корой Сибири льдистой Золотоносныхъ много жилъ».

<sup>1)</sup> Въ письмѣ своемъ онъ говорить про каторжниковъ: «ненависть къ дворянамъ превосходитъ у нихъ всѣ предѣлы, и потому насъ, дворянь, встрѣтили они враждебно и съ злобною радостью о нашемъ горѣ. Они-бы насъ съѣли, еслибы имъ дали».

Въ пониманіи этой стороны Достоевскаго Некрасовъ далеко опередилъ современную критику, которая, благосклонно относясь, разумѣется, къ «Запискамъ изъ мертваго дома», не остановилась, однако, съ должнымъ винманіемъ на такихъ тутъ мѣстахъ: «стоитъ только сиять наружную, наносную кору и носмотрѣть на самое зерно повнимательнѣе, поближе, безъ предразсудковъ,—и иной увидитъ въ народѣ такія вещи, о которыхъ и не предугадывалъ. Пемногому могутъ научить народъ мудрецы наши. Даже утвердительно скажу—напротивъ: сами они

еще должны у него поучиться».

Съ негодованіемъ вспоминаль Достоевскій (уже въ «Диевникъ писателя» 1876 г.) о тъхъ каторжникахъдворянахъ изъ поляковъ, которые съ такимъ высокомъріемъ относились къ простымъ русскимъ людямъ по случаю пьянства каторжниковъ на святой недель. «Je hais ces brigands», сказаль одинь изъ этихъ интеллигентовъполяковъ. Тутъ-то и пришла Өедөрү Михайловичу на намять та встрача еще въ датства съ «мужикомъ Маресмъ», которую онъ и разсказалъ въ «Дневникъ писателя». Съ умиленіемъ вспоминаль онъ про этого мужика, такъ ижжно старавшагося успокоить ребенка, которому вдругъ почудился въ полѣ волкъ. «Испугался малецъ», говориль онъ, - проводя по дрожавшимъ губамъ мальчика своимъ запачканнымъ землею пальцемъ и выказывая при этомъ какую-то даже женскую мягкость и доброту». И вотъ, Достоевскому пришло въ голову, что, можетъ быть, и среди этихъ, въ самомъ дёлё такъ безобразно разгулявшихся каторжниковъ, находятся люди, по основнымъ задаткамъ своей природы похожіе на «мужика Марея».

Еще прежде своей ссылки, въ «Честномъ ворѣ», Достоевскій уже предугадаль тѣ черты народнаго «золота» подъ самою густою грязью, которыя онъ окончательно

разглядёль въ «мертвомъ домё».

По современная критика въ «Запискахъ» о немъ не обратила должнаго вниманія и на кое-что иное, совершенно расходившееся съ господствующими въ ней понятіями. Хотя переходъ «мужиковъ Мареевъ» въ «каторжниковъ» и долженъ, повидимому, объясняться модною въ то время ссылкою на такъ называемую «завдающую среду», Достоевскій тутъ же, по поводу сибирскихъ докторовъ, т.е. нашей братіи—интеллигентовъ, прямо замѣчаетъ:— «пора бы намъ перестать апатически жало-

ваться на среду, что она насъ завла».

Еще болѣе загадочнымъ могло бы представиться тогдашней критикѣ то, что сказапо у него тутъ-же, нѣсколько далѣе: «свойства палача въ зародышѣ находятся почти въ каждомъ современномъ человѣкѣ...» А «добровольный палачъ (прибавляетъ къ этому Достоевскій), во всѣхъ отношеніяхъ, ниже подневольнаго». Свойства палача находятся въ несомнѣнной связи съ исповѣданіемъ вѣры кн. Вальковскаго. Демократизація этого исповѣданія, усвоеніе себѣ всѣми ученія: «я хочу—я могу», должно приводить и къ усвоенію себѣ каждымъ способностей «палача». Впослѣдствіи Достоевскому пришлось усмотрѣть уже непосредственно въ дальнѣйшемъ ходѣ нашей жизни и воплотить передъ нами типъ «добровольнаго палача».

Вскорѣ послѣ «Записокъ изъ мертваго дома» намекомъ на этотъ типъ явился у Достоевскаго герой «Записокъ изъ подполья»—въ тѣ минуты, когда онъ вымещаетъ свое озлобленіе на первомъ попавшемся ему существѣ—на несчастной Лизѣ:—«Меня унизили, и и,—говоритъ онъ,—хотѣлъ себя показать, унижая другого». Дѣло тутъ еще только въ первой стадіи: «отъѣчай тотъ, кто первый подвернулся». Когда же дойдетъ, наконецъ, до разбора, кто тутъ дѣйствительно виноватъ, тогда въ расправѣ надъ нимъ, дѣйствительно виноватымъ, уже не будетъ, конечно, несправедливаго произвола, а будетъ только старый законъ: «око за око, зубъ за зубъ»; но, въ примѣненіи этого закона,—то же страстное упоеніе:— «ты меня въ бараній рогъ гнулъ, теперь я тебя гну въ тотъ же бараній рогъ».

Но герой «подполья», въ пылу озлобленія готовый себъ усвоить такую теорію, однако, спасенъ отъ безо-

глядных изъ ися выводовъ несомитно въ немъ существующими симпатическими сторонами природы. «Свое собственное вольное и свободное хотине, - говорить онъ, — свой собственный, хотя-бы самый дикій, капризъ, своя фантазія, раздраженнай иногда хоть-бы даже до сумасшествія, -- вотъ это-то и есть та самая, пропушенная, самая выгодная выгода, которая ин подъ какую классификацію не подходить». По не надо пугаться этихъ словъ, этого хотпинія ради хотинія. Онъ сейчасъ-же оговаривается: «хотьть можно и протива своей собственной выгоды, а иногда и положительно должно». Только способность и на такое хотынье доказываеть, что человъкъ владфетъ своею личностью, какъ полнымъ своимъ имуществомъ, - захочетъ, и пожертвуетъ собою для другихъ. Въ сущности герой «подполья» возстаетъ противъ полведенія всего подъ одну такъ-называемую выгоду, которая осфалываетъ человека, внушая ему, будто подниматься выше ея-не его ума, т.-е. не его природы дело. «Ужь какъ докажутъ тебъ, напримъръ, -- говоритъ онъ, -что отъ обезьяны произошелъ, такъ ужь и нечего морщиться, принимай какъ есть. Ужь какъ докажутъ тебъ. что въ сущности одна капелька твоего собственнаго жиру тебѣ должна быть дороже ста тысячъ тебѣ подобныхъ и что въ этомъ результатъ разръщаются подъ-конецъ веж такъ-называемыя добродътели и обязанности и прочіе бредни и предразсудки, такъ ужь такъ и принимай, нечего дёлать - потому: дважды два, математика. Попробуйте возразить!» Но неподавимое въ немъ и рвущееся на свободу начало все-таки возражаеть: -«да какое мив дело до законовъ природы и ариометики, когда мит почему-нибудь эти законы и дважды два — четыре не правятся!..» «Да когда-же бывало во всё эти тысячельтія, —продолжаеть въ нему бунтовать душа, —чтобы челов жкъ д в йствовалъ только изъ одной своей собственной выгоды?» 1).

<sup>1.</sup> Это напоминаетъ замъчанье Досгоевскаго въ «Запискахь изъ мертваго дома»: «есть въ Споири нъсколько лиць, которыя назначеньемъ жизни своей по-

Вотъ этотъ-то протестъ души съ ея прирожденнымъ идеализмомъ не даетъ ему успоконться на «борьбѣ за существованіе» съ кроющимися въ ея безоглядномъ примѣненіи къ дѣлу всеобщими инстинктами «палача». Доставъте только окончательную побѣду матеріализму, т.-е. всему, что изъ него слѣдуетъ, безъ поправокъ или провѣрокъ со стороны,—и идеалъ «палача» готовъ, какъ, съ другой стороны, готовъ и идеалъ мечтателя о ком-

фортт.

Достоевскій, уже по возвращенін своемъ изъ-за границы, пишетъ свои «Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ». Въ нихъ онъ уже окончательно развиваетъ въ теорін тотъ высокій идеализмъ, то ученіе о любви, какъ единственномъ врачевствъ, которое съ самаго начала свосго литературнаго поприща развиваль онъ въ лицахъ. Это должно было окончательно его развести съ господствующей тогда критикой, на языкѣ которой самоотверженіе оказывалось не чёмъ инымъ, какъ «приниженіемъ личности». Достоевскій же говориль: «поймите меня самовольное, совершенно сознательное и никъмъ не принужденное самопожертвование всего себя въ пользу всъхъ есть, по моему, признакт высочийшаю развитія личности, высочайшаго ея могущества, высочайшаго самообладанія, высочайшей свободы собственной воли. Добровольно пойти за всёхъ на крестъ, на костеръ можно только при самомъ сильномъ развитіи личности».

Съ высоты такой, уже чисто христіанской, точки зрѣнія, Достоевскій и разсматриваетъ въ своихъ «Замѣткахъ», представившуюся ему, по его выраженію, съ птичьяго полета, «святую страну чудесъ», какъ называль даже Хомяковъ эту «обѣтованную землю»—Западную Европу. Особенно замѣчательна тутъ глава: «Ваалъ». «Да, Парижъ удивительный городъ,—пишетъ тутъ Өедоръ Михайловичъ,—и что за комфортъ, что за всевозможе.

ставляють себв братскій уходь за «несчастными»... Говорять иные (я слышаль и читаль это), что высочайшая любовь къ ближнему есть въ то же время и высочайшій эгонямь. Ужь вь чемь туть-то быль эгонямь, — никакъ не пойму».

ныя удобства для тъхъ, которые имъють право на удобства, и онять-таки-какой порядокъ, какое, такъ сказать, затишье порядка. Я быль въ Лондонъ всего восемь дней и, по крайней мъръ наружно, какими широкими картинами, какими яркими планами, своеобразными, нерегулированными подъ одну мёрку планами оттушевался онъ въ монхъ воспоминаніяхъ... А между тёмъ, и тутъ та же упорная, глухая и уже застарёлая борьба, борьба на смерть вообще западнаго личнаго начала съ необходимостью хоть какъ-нибудь ужиться, хоть какъ-нибудь составить общину и устроиться въ одномъ муравейникъ; хоть въ муравейникъ обратиться, да только устроиться, не потдая другь друга, —не то грозить обращение вы антропофаги». Но въдь, казалось-бы, оберегь отъ подобнаго обращенія данъ давно. Недаромъ же дама на одной изъ Лондонскихъ улицъ сунула нашему автору въ руку листокъ съ подписью: «crois-tu-cela»?, листокъ, на другой сторонѣ котораго значилось по-французски же: «Азъ есмь воскресение и животъ, и т. д.». Но дама эта, по его мивнію, лучше бы сдвлала, если бы во имя Христа входила въ углы, занимаемые Лондонскими «отлыми неграми». При этомъ онъ замъчаетъ, какъ бы мимоходомъ, что «англиканскій священникъ не пойдеть къ бѣдному (онъ въ этомъ отношенін отдаетъ преимущестью католическому); бъдныхъ и въ церковь не пускаютъ, потому что имъ нечемъ заплатить за место на скамье... Это религія богатыхъ и уже безъ маски. По крайней мѣрѣ, раціонально и безь обмана. У этихъ, убѣкденныхъ до отупанія, профессорова религіи есть одна своего рода забава: миссіонерство. Исходять всю землю, зайдуть въ глубь Африки, чтобы обратить одного дикаго, и забываютъ миллюны дикихъ въ Лондонѣ». Возвратясь къ тому божеству, которое, на самомъ деле, одно и пользуется туть культомь, Достоевскій замічаеть: «Вааль царить и даже не требуеть покорности, потому что въ ней убъжденъ... Онъ презрительно и спокойно, чтобы только отвязаться, подаеть организованную милостыню и затемъ поколебать его самоуверенность невозможно.

Ваалъ не причетъ отъ себя, какъ дѣлаютъ, напримѣръ, въ Парижѣ, иныхъ дикихъ, подозрительныхъ и тревожныхъ явленій жизни. Бѣдность, страданіе, ропотъ и отупѣніе массы его не тревожатъ нисколько. Онъ презрительно позволяетъ всѣмъ этимъ подозрительнымъ и зловѣщимъ явленіямъ житъ рядомъ съ его жизнію, подлѣ, на яву».

Конечно, Достоевскій не могъ не остановиться туть и на томъ, какимъ образомъ дъйствовала Европа на насъ? Она, по словамъ его, «ломилась къ намъ со своею цивилизаціей въ гости»; но важно ръшить; «насколько мы цивилизовались и сколько именно насъ счетомъ до сихъ

поръ отцивилизовалось?».

Лучшимъ отвътомъ служитъ у него вопросъ о Фонвизинской комедіи: «почему именно не Софьѣ, представительницѣ благороднаго и гуманнаго Европейскаго развитія, вложиль комикь одну изь замівчательнівшихь фразъ въ своемъ «Бригадиръ», а дуръ бригадиршъ, которую ужь до того подделаль дурой, что всё нитки наружу вышли». Дело въ томъ, что бригадирша говорить Софьв: «у насъ былъ нашего полку первой роты капитанъ, по прозванью Гвоздиловъ; жена у него была такая изрядная». И вотъ, этотъ капитанъ страшно билъ и бранилъ ее, такъ что «ино наплачешься, на нее глядя».-«Пожалуйста, сударыня, — возражаетъ Софья, — перестаньте разсказывать о томъ, что возмущаетъ человъчество». - «Вотъ, матушка, - обижается, съ своей стороны, бригадирша, ты и слушать объ этомъ не хочешь; каково же было терпъть капитаншъ?». А Достоевскій туть замізчаеть: «такимь-то образомь и сбрендила благовоспитанная Софья со своей оранжерейной чувствительностью передъ простой бабой... И сколько у насъ до сихъ поръ такихъ оранжерейныхъ прогрессистовъ, изъ самыхъ передовыхъ нашихъ дъятелей, которые чрезвычайно довольны своей оранжерейностью и ничего не требуютъ большаго. Но замъчательнъе всего, что Гвоздиловъ до сихъ поръ еще гвоздитъ свою капитаншу и чуть ли еще не съ большимъ комфортомъ, чъмъ прежде».

Наконецъ, Достоевскій не даромъ спрашиваєть въ этихъ «Замѣткахъ»: «вѣдь не съ неба-же, въ самомъ дѣлѣ, свалилось къ намъ славянофильство... Вѣдь основаніе этой затѣн пошире московской формулы и, можетъ быть, гораздо глубже залегаетъ въ иныхъ серд-

цахъ, чёмъ оно кажется съ перваго взгляда».

«Зимнія замітки о літних впечатлініях» должны бы были послужить для тогдашней критики объяснениемъ также и прежнихъ произведеній Достоевскаго, понятныхъ, въ большинствъ случаевъ, только въ заурядномъ обличительномъ смыслъ. Если бы все дъло было только въ дурныхъ начальникахъ или вообще въ дурныхъ порядкахъ у насъ, въ нашей общественной и государственной жизни, -- то стоить только замёнить ихъ порядками усовершенствованными, въ самомъ дѣдѣ европейскими, и дёло въ шлянё. По Достоевскому задача представлялась гораздо болже мудреною. Вопросъ о «забитыхъ людяхъ», какъ выражалась критика, объ «униженныхъ и оскороленныхъ», какъ выражался онъ самъ; вопросъ о преступниках, какъ говорять въ Европъ, о несчастных, какъ говоритъ русскій народъ, ставился у Достоевскаго несравненно шире и глубже. Глупо и безнравственно, разумъется, утъшать себя тъмъ, что вопросъ этотъ существуетъ и въ Лондонъ и что это ни мало не мъшаетъ ни политическому величію Англін, ни ся либеральной славъ. По въдь дъло въ томъ, что повсемъстность явленія во всемъ образованномъ мірѣ и не можетъ никого утышать, нотому что свидетельствуеть о такой трудности искорененія зла, которая способна довести до отчаянія...

Критика, впрочемъ, готова бы была сойти на подобную точку зрѣнія, по только замѣчая съ своей стороны, что Достоевскій, однако же, предлагаль свое средство искорененія—практическую философію Макара Алексѣевича Дѣвушкина: «совѣстно табакъ курить, когда у другого недостаетъ и насущнаго хлѣо́а». Но что же это за средство?!

Да, онъ предлагалъ его, истолковывая во всёхъ сво-

ихъ сочиненіяхъ, пожалуй, именно это и одно это средство, какъ основное.

Удивительный, въ самомъ дёлё, чудакъ былъ этотъ

Достоевскій!

## III.

## «Преступленіе и наказаніе».

Въ «Запискахъ изъ мертваго дома» Достоевскій показалъ намъ немало озлобленныхъ, доведенныхъ тѣмъ самымъ до преступленія и отъ послѣдствій его тѣмъ болѣе озлобившихся. Мы видимъ тутъ рядъ глубокихъ психологическихъ этюдовъ, за которыми позже послѣдовала большая картина: «Преступленіе и наказаніе». Но предварительнымъ этюдомъ служили и «Записки изъ подполья» со своимъ героемъ, забившимся въ уголъ и выносящимъ въ немъ атаку книжныхъ теорій, обороною отъ которыхъ служатъ ему, однако, живыя струны его

природы.

Задача большой картины была чрезвычайно трудна; она могла оказаться по силамъ только такому геніальному писателю, какъ Достоевскій. Изобразить въ 1-й части романа весь процессъ преступленія, затімь, въ слъдующихъ частяхъ, - не что иное, какъ дальнъйшее психологическое развитие душевнаго состояния преступника, сквозь которое проглядывало-бы и душевное настроеніе, предшествовавшее преступленію и его подготовившее-тема въ высшей степени тяжелая по своему гнетущему однообразію и по ужасному впечатлівнію на читателя. И что же? читаешь — и духъ замираетъ; однако же, какъ всвиъ хорошо изввстно, не можешь оторваться отъ книги. Кто-же является туть преступникомъ? Личность вполнъ развитая — студентъ. Какое преступленіе совершаеть онъ? Ни болье, ни менье, какъ убійство съ грабежомъ. Нельзя не сознаться, какъ и замѣтила въ свое время критика, что это случай, въ полномъ смыслѣ слова, исключительный, нѣчто совершенно

особенное, выходящее изъ ряда 1); между тёмъ, читаешьи поневоль въришь, что все это возможно, до такой стенени исихологически ясенъ тутъ весь процессъ развитія преступленія и его послѣдствій. Преступникъ бъднякъ, но бъднякъ мыслящій, стало быть, такой, которому несравненно тяжелье всякаго другого быдняка. Онъ долженъ, для того, чтобы только просуществовать въ свое учебное время, заниматься обученьемъ дътей за мадный грошъ. При томъ усиленномъ умственномъ труда, какого требуетъ университетская наука, онъ лишенъ какихъ-бы то ни было удобствъ, лишенъ и высшихъ наслажденій, въ родѣ театра — всего, что доставляетъ человъку совершенно законный отдыхъ отъ умственнаго труда. Бъдность забила его въ душную кануру, гдъ-то на чердакъ. Правда, онъ самъ говоритъ: «другіе трудятся, другіе выносять все это, и я могь-бы еще трудиться; работаетъ же Разумихинъ, — указываетъ онъ на выносливато своего товарища, -- да я озлился и не захотыль. Я, какъ наукъ, къ себѣ въ уголъ забился».

Забившимся къ себъ въ уголъ паукомъ является уже и герой «подполья». По тоть живеть такъ лать двадцать, а отъ роду ему сорокъ лътъ, тогда какъ Раскольниковъ еще совершенно молодой человъкъ. Онъ сравнительно еще недавно бросилъ слушанье лекцій и даванье уроковъ, т.-е. недавно «озлился и не захотѣлъ». Герой же «подполья» говорить про себя: «я прежде служиль, а теперь не служу. Я быль злой чиновникь. Я быль грубъ и находиль въ этомъ удовольствіе». Но онъ туть же сознается, съ особаго рода сожалѣньемъ, что онъ, на самомъ дѣлѣ, «не только не злой, но и не озлобленный человакъ, что онъ только воробьевъ пугаетъ напрасно и себя этимъ ташитъ». Бросивъ свое прежнее заурядное дело для книгъ, онъ «не только злымъ, но и ничемъ не сумиль сдилаться». А все оть того, что онь, «какъ говорится, развитой человака нашего 19-го вака и, сверхъ

<sup>1)</sup> Хоти ивчто подобное и случилось, на самомъ дълъ, почти одновременно съ поивлениемъ романа.

того, имѣющій сугубое несчастье обитать въ Петербургѣ, самомъ отвлеченномъ и умышленномъ городѣ на всемъ земномъ шарѣ». Этою отвлеченностью и умышленностью самаго нашего мѣстонахожденія объясняется у него то, «что только между нами самый отъявленный подлецъ можетъ быть совершенно и даже возвышенно честенъ въ душѣ, въ то же время нисколько не переставая быть подленомъ».

Раскольниковъ, въ свою очередь бросивши свою прежнюю заурядную жизнь студента — для нѣсколькихъ книжекъ, а потомъ и эти книжки — для постояннаго перемалыванія ихъ въ своей головѣ, какъ-бы взялся показать, что, въ силу все той же нашей отвлеченности, у насъ самый добродушный человѣкъ можетъ стать убійцей, не переставая быть самымъ добродушнымъ человѣкомъ.

Углубившись въ себя, герой «подполья» ни до какой особенной дѣятельности не дошелъ. «Второстепенной роли я понять не могъ», говоритъ онъ, и вотъ «именно потому-то въ дѣйствительности очень спокойно занималъ послѣднюю». «Либо герой, либо грязь, — середины не было. Это-то меня и сгубило, —говоритъ онъ, —потому что въ грязи я утѣшалъ себя тѣмъ, что въ другое время бываю герой, а герой прикрываетъ собою грязь: обыкновенному, дескать, человѣку, стыдно грязниться, а герой слишкомъ высокъ, чтобъ совсѣмъ загрязниться, слѣдственно—можно грязниться».

Раскольниковъ, точно также не понимая «второстепенной роли», постоянно оставался въ сторонѣ отъ грязи—пока не увидалъ на своихъ рукахъ и на своей одеждѣ тѣхъ слѣдовъ крови, которая была пролита имъ ради «геройства», но которою нежданно-негаданно счелъ онъ себя запятнаннымъ, какъ самый обыкновенный смертный.

Раскольниковъ, если угодно, забился въ свой уголь еще задолго до того, какъ пересталъ ходитъ на лекцін. Онъ «почти не зналъ товарищей, всёхъ чуждался... Его уважали, но никто его не любилъ... Инымъ товарищамъ казалось, что на ихъ убъжденія и интересы онъ смо-

тритъ, какъ на что-то низшее... Онъ былъ уже скептикъ, онъ былъ молодъ, отвлечененъ и, стало быть, жестокъ» (въ томъ, разумѣется, смыслѣ, что былъ способенъ съ особеннымъ увлеченіемъ все ломать, все гнуть подъ теорію). Онъ бросилъ науку не только изъ-за своей нищеты, но и потому, что убѣдился въ тщетѣ науки передъ тѣми жизненными задачами, которыхъ простой смыслъ заключенъ, какъ ему показалось, всего въ нѣсколькихъ книжкахъ, призывающихъ прямо къ дѣлу.

По свидътельству его матери, она «никогда не могла довъриться его характеру, даже когда ему было только 15 лътъ. Я увърена,—говоритъ она,—что онъ и теперь вдругъ что-нибудь можетъ сдълать съ собой такое, чего ин одинъ человъкъ никогда не подумаетъ сдълать...» Чуть-ли не единственный близкій товарищъ Раскольникова, Разумихинъ, вотъ какъ о немъ отзывается: «полтора года я Родіона знаю: угрюмъ, мраченъ надмененъ и гордъ; въ послъднее время (можетъ бытъ, и гораздо прежде) мнителенъ и ипохондрикъ. Великодушенъ и добръ... Чувствъ своихъ не любитъ выказывать и скоръе жестокость сдълаетъ, чъмъ словами выскажетъ сердце... Точно въ немъ два противоположные харак-

тера постоянно смѣняются».

Разумихинъ оттъняетъ собою въ романъ Раскольникова. Это «необыкновенно веселый и сообщительный парень, добрый до простоты, подъ которой однако таятся у него «глубина и достоинство». «Инкакія неудачи, — говоритъ Достоевскій, — его никогда не смущали и никакія дурныя обстоятельства не могли придавить его». Жизненная философія Разумихина близка къ взгляду, выражаемому передъ Раскольниковымъ работницей его хозяйки, Прасковьей. «Ты что, умникъ, лежишь, какъ мѣнюкъ, ничего отъ тебя не видать...»—говоритъ она ему. «Я дѣлаю», — нехотя и сурово ей отвѣчаетъ Раскольниковъ. — Что дѣлаешь? — «Работу». — Какую работу? — «Думаю». — Денегъ-то много что-ли надумалъ! — «За дѣтей мѣдью платятъ. Что на копъйки сдѣлаешь?» — А тебъ бы сразу весь капиталъ, »-- твердо отвѣ-

чаль онь, помолчавь и понявь, должно быть, какой неожиданно глубокій смысль заключается вь этихь сло-

вахъ Прасковын.

Разумихинъ близокъ къ ея взгляду, потому что близокъ къ народу. По поводу презрительныхъ отношеній Раскольникова къ Заметову изъ-за рода службы послѣдняго онъ говоритъ: «тѣмъ, что оттолкнешь человѣка, не исправишь... Эхъ вы, тупицы прогрессивныя, ничего-то вы не понимаете... Вранье простить можно, вранье дѣло милое, потому что къ правдѣ ведетъ... То досадно, что врутъ, да еще собственному вранью поклоняются... И

хотя бы вради-то они по своему, а то...»

Свойства своего товарища Разумихинъ объясняетъ себь тымь же, чымь герой «подполья» свои собственныя свойства—отвлеченностью, книжностью. Онъ оспариваетъ при этомъ мнѣніе II. II. Лужина, что «нынче больше діловитости въ молодежи». — «Діловитости ніть, — утверждаетъ Разумихинъ, — дъловитость пріобрътается трудно, а съ неба даромъ не спадаетъ. А мы чуть не двёсти лётъ, какъ отъ всякаго дёла отучены... Желаніе добра есть, хотя и детское, и честность даже найдется, несмотря на то, что тутъ видимо невидимо привалило мошениковъ, а дѣловитости все-таки нѣтъ». Подъ дъловитостью онъ разумать, очевидно, близость къ жизни, а мы «двъсти лътъ ничего не дълали», потому что попали на все на готовое. Другіе до насъ трудились надъ жизнью и выработали изъ нея начала своей высокой цивилизаціи. Мы же сперва застоялись, отстали отъ всёхъ, а потомъ вдругъ вздумали догонять другихъ-да и попали на готовое, вмъсто того, чтобъ начать, наконецъ, въ самомъ дёлё работать умомъ. «Привыкли на чужихъ помочахъ ходить, жеванное всть, —говоритъ Разумихинъ, — ну, а пробилъ часъ великій, тутъ всякъ и объявился, чёмъ смотритъ». Взглядъ этотъ сродни славянофильству. Оно, конечно, вопросъ, быль-ли такой взглядъ у тогдашней молодежи (что теперь онъ уже начинаетъ у нея проглядывать, едва ли подлежить сомивнію). Какъ бы то ни было, Разумихинъ выражаетъ взглядъ самого автора, служа чёмъ-то въ родё хора въ греческой трагедін. «Объявляю тебё, —продолжаетъ онъ пушить Раскольникова, —что всё вы до единаго болтунишки и фанфаронишки. Заведется у васъ страданьице, —вы съ нимъ
какъ курица съ яйцомъ поситесь. Даже и тутъ воруете
чужихъ авторовъ... Пикому-то изъ васъ я не вёрю...
Первое дёло у васъ какъ бы на человёка не походить
(на человёка въ обыкновенномъ смыслё—нормальнаго и
здороваго)... Если-бъ ты былъ не дуракъ, не пошлый
дуракъ, не набитый дуракъ, не переводъ съ иностраннаго», —обрывается онъ, захлебываясь отъ досады.

Но Достоевскій косвенно характеризуетъ Раскольникова также и словами другихъ лицъ, вовсе не воспроизводящихъ системы его собственныхъ воззрѣній. Такъ Порфирій Петровичь, этоть искусный следователь, человъкъ положительно умный, отзывается о стать ВРаскольникова вотъ какимъ образомъ: «въ безсонныя ночи и въ изступленіи она замышлялась, съ подыманьемъ и стуканьемъ сердца, съ энтузіазмомъ подавленнымъ. А опасенъ этотъ подавленный энтузіазмъ въ молодежи... Тутъ дело фантастическое, мрачное...-говорить онъ, желая доказать, что не Николка рабочій совершиль преступленіе; нашего времени случай, когда помутилось сердце человическое, когда цитуется фраза, что кровь освѣжаетъ; когда вся жизнь проповѣдуется въ комфортѣ. Туть книжныя мечты-съ, туть теоретически-раздраженное сердце... Дверь за собой забыль притворить, а убиль, двухъ убилъ-по теоріи... убилъ, да за честнаго человѣка себя почитаетъ, людей презираетъ...» «Еще хорошо, -говорить онъ Раскольникову уже прямо, -что вы старушенку только убили. А выдумай вы другую теорію, такъ, пожалуй, еще во сто мильоновъ разъ безобразнѣе дѣло бы сдѣлали».

А г. Свидригайловъ, этотъ способный на всякую гадость, но также способный и себя уличать, человъкъ; въдь и опъ- не даромъ намекаетъ Раскольникову, что не таковы де-ли вы со всъми вашими достоинствами въ теоріи, каковъ и на дълъ со стоими мерзостями? «Извергъ и, или жертва?» спрашиваетъ опъ, становясь на точку зрѣнія Раскольникова, что человѣка заѣдаетъ среда. А далѣе онъ даже прямо заявляетъ Раскольникову въ видѣ несомнѣннаго положенія: «мы съ вами одного поля ягода». Не менѣе значительны и слова его о томъ, что хотя преступнику и можно бы удрать за границу, но «на родинѣ лучше: можно по крайней мѣрѣ во всемъ другихъ винить, а себя оправдывать». Особенно же замѣчательно то, что говоритъ онъ сестрѣ Раскольникова: «Русскіе люди вообще широкіе люди... и чрезвычайно склонны къ фантастическому, къ безпорядочному, но бѣда быть широкимъ безъ особенной геніальности... У насъ, —прибавляетъ онъ, —въ образованномъ обществѣ особенно священныхъ преданій вѣдь нѣтъ... развѣ кто-

нибудь себѣ по книгамъ составитъ».

Чтобы убъдиться въ проницательности Свидригайлова, стоить только проверить его слова тою статьею самого Раскольникова, которую онъ такимъ образомъ толкуетъ Порфирію Петровичу: «я просто запросто намекнуль, что необыкновенный человжкъ имжетъ право... т.-е. не оффиціальное право, а самъ имфетъ право разрѣшить своей совѣсти перешагнуть... черезъ иныя препятствія, и единственно въ томъ только случав, -- какъ бы поправляется онъ, —если исполнение его идеи (иногда спасительной, можетъ быть, для всего человъчества) того потребуетъ... По моему, если бы Кеплеровы и Ньютоновы открытія, вследствіе какихъ-нибудь комбинацій, никоимъ образомъ не могли бы стать извѣстны людямъ иначе, какъ съ пожертвованиемъ жизни одного, десятка, ста и т. д. человъкъ, мъшавшихъ бы этому открытію... то Пьютонъ имѣлъ бы право и даже былъ бы обязанъ устранить этихъ десять или сто человъкъ, чтобы сдёлать извёстными свои открытія всему человёчеству... Далье, помнится мнь, я развиваю въ моей статьь, что всв... ну, напримеръ, хоть законодатели и установители человъчества... всъ до единаго были преступники». Раскольниковъ сознается, что это не ново и было высказано не разъ въ извъстныхъ книжкахъ; «но я, —прибавляетъ

онъ, -- только въ главную мысль мою върую... Она именно состоитъ въ томъ, что люди по закону природы раздѣляются вообще на два разряда: на низшихъ (обыкновенныхъ), т.-е., такъ сказать, на матерьяль, служащій единственно для зарожденія себ'в подобныхъ, и собственно на людей, т.-е. имъющихъ даръ или талантъ сказать въ средъ своей новое слово». И такъ, по его понятіямъ, люди дёлятся на толиу, и на умственныхъ аристократовъ. Это, конечно, взято изъ кингъ, проводившихъ такую доктрину еще въ просвѣтительное 18-ое стольтіе. «По,-продолжаеть онъ про своихъ духовныхъ аристократовъ, --масса никогда почти не признаетъ за ними этого права, казнитъ ихъ и вѣщаетъ». —«Но вѣдь ихъ не всегда же казнятъ,—возражаетъ Порфирій Петровичъ,—иные напротивъ».—«Торжествуютъ при жизни? спрашиваетъ Раскольниковъ. — О да, иные, достигаютъ и при жизни и тогда...» —«И тогда сами начинаютъ казнить?» вторично спрашиваетъ Порфирій, и получаеть въ отвѣтъ: «если надо, да и, знаете, даже большею частью».

Своимъ умственнымъ аристократизмомъ Раскольниковъ прямо показываетъ, до какой степени правъ Порфирій Петровичъ, замѣчая про угадываемаго имъ преступника: «куда ему убѣжать? въ глубину отечества, что ли? Но вѣдь тамъ мужики живутъ, настоящіе, посконные, русскіе; этакъ-то вѣдь современно развитой человѣкъ скорѣе острогъ предпочтетъ, чѣмъ съ такими иностранцами, какъ мужики наши, житъ».—Да, съ «иностранцами», да къ тому же еще и «таинственными незнаком-

цами», какъ называлъ ихъ Базаровъ.

Свое ученіе о «толпѣ» и о «новомъ словѣ», приводящемъ къ «смѣлому дѣлу» Раскольниковъ изложилъ въ ту пору, когда мысль объ убійствѣ старухи еще прямо не приходила ему въ голову. Мысль эта уже «наклевывалась у него, какъ изъ яйца цыпленокъ», когда онъ зашелъ въ трактиришко и подслушалъ тамъ разговоръ офицера съ студентомъ объ этой самой старухѣ. «Съ одной стороны, —говорилъ студентъ, —глупая, безсмыслениая, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не-

нужная, напротивъ, встмъ вредная, которая сама не знаетъ, для чего живетъ... Съ другой стороны, молодыя, свёжія силы, пропадающія даромь безь поддержки, и это тысячами, и это всюду! Сто, тысячу добрыхъ дълъ и начинаній, которыя можно устроить и поправить на старухины деньги, обреченныя въ монастырь». Дъло въдь въ томъ, что деньги эти, послъ ея смерти, даже не перейдуть къ ея сестръ, этому кроткому и забитому существу, которое она постоянно держала въ черномъ тълъ. Деньги эти пойдутъ въ какой-нибудь богатый монастырь—на поминъ души старухи, думающей, такимъ образомъ, застраховать себя и въ той жизни, несмотря на всѣ свои мерзости въ этой. «Сотни, тысячи, можеть быть, существованій, - горячо продолжаль студентъ, — направленныхъ на дорогу; десятки семействъ, спасенныхъ отъ нищеты, отъ разложения, отъ гибели, отъ разврата... И все это на ея деньги. Убей ее и возьми ея деньги съ тъмъ, чтобы съ ихъ помощью посвятить потомъ себя на служение всему челов вчеству и общему делу... За одну жизнь-тысячу жизней, спасенныхъ отъ гніенія и разложенія. Одна смерть, и сто жизней въ замънъ — да въдь тутъ ариеметика». — Одна смерть? Да развъ для того, чтобы, на основании этой теорін, вышель въ самомъ діль прокъ, одной этой смерти достаточно? Развѣ не нужно тутъ множество такихъ смертей — истребление всёхъ подобныхъ гадкихъ старухъ, а за ними, пожалуй, и всёхъ благообразныхъ и благовоспитанных в банкировъ? Но такъ въдь, пожалуй, потребуется и повальное истребление всёхъ, берущихъ проценты въ различныхъ смыслахъ-всякие въдь бываютъ проценты! Такимъ образомъ и дойдешь до постоянной, до безконечной практики «палача», и именно «добровольнаго палача», который, на взглядъ Достоевскаго, гораздо еще отвратительне палача подневольнаго. Или, можетъ быть, достаточно будетъ нъсколькихъ большихъ казней — для острастки всёмъ не казнимымъ, этою острасткою направляемымъ на иной, лучшій путь? Но вёдь въ очень хорошихъ книжкахъ доказывается, что

такая острастка не достигаетъ цёли, и не дёлаются ли ссылки на такія книжки, когда возстають противъ казней правительственныхъ, какъ вполит безполезныхъ? По не столько-ли же безполезны въ такомъ случав-по крайней мфрф, безполезны-тф казни, которыя стали-бы совершаться съ другого конца-въ видъ террористическаго самосуда? Если терроръ сверху зловреденъ или, по крайней мара, ни къ чему не ведетъ, то почему же онъ будетъ благотворенъ и путенъ, направляемый сиизу?-Раскольниковъ, конечно, не останавливается передъ такими вопросами, -- потому что теорія подкупила его, подкупила не только его умъ, но и его сердце, именно сердце. Эта теорія заиграла на симпатическихъ струнахъ его души. Въ немъ въдь сильно звучатъ эти струны, которыя такъ дороги и самому Достоевскому. Онъ въ этомъ отношенін совстмъ уже не Базаровъ.

Да, Раскольниковъ-одна изъ тыхъ натуръ, которыя любить Достоевскій, -одна изв натурь, исполненныхь участія из чужому горю. Во время его процесса оказалось, что онъ, самъ бъднякъ, въ продолжение полугода поддерживалъ своего больного товарища; когда же тотъ умеръ, онъ взялъ на свои руки его больного отца, помъстиль его въ больницу и похорониль на свои трудовыя деньги. При всей своей бъдности, онъ хотъль было жениться на дочери своей квартирной хозяйки, и что-же его привлекло къ ней? «Право не знаю, —говорилъ онъ впослъдствии, уже послъ ея смерти, право не знаю, за что я къ ней тогда привязался; кажется, за то, что всегда больная... Будь она еще хромая или горбатая, я бы, кажется, еще больше ее полюбилъ»... И при этой-то сильно развитой сострадательности, при этой чуткости сердца, онъ долженъ постоянно удерживать руку, которая такъ и протягивается у него на помощь кому-бы то ин было, онъ долженъ ее удерживать потому, что у него самого инчего нътъ и если онъ станеть слишкомъ щедро делиться своими трудовыми деньгами, то ему придется быть въ тягость своей матери, которая, сама бѣдная, готова ему отдать послѣднее. А, между тѣмъ,

мало-ли видить онъ вокругъ себя такихъ рукъ, которымъ было-бы такъ легко протянуться къ персполненному сундуку, чтобы вынуть оттуда и не малую даже лепту на помощь ближнему, но руки эти преспокойно остаются неподвижными! Между тёмъ, старуха, къ которой онъ идеть заложить часы своего покойнаго отца, съ такимъ хладнокровіемъ оцфинваетъ ихъ въ полтора рубля и при этомъ еще усчитываетъ проценты. У него-же эти полтора рубля изчезають рѣшительно незамѣтно, потому что онъ, по обыкновению, сейчасъ-же дёлится ими съ другими. За посъщеніемъ ростовщицы, какъ извъстно, слъдуетъ страшная сцена въ распивочной, гдъ является Мармеладовъ, — одна изъ тѣхъ сценъ, въ которыхъ кажущійся комизмъ рѣшительно поглощается самымъ ужаснымъ трагизмомъ. И какими глазами долженъ глядъть Раскольниковъ на этого пьянаго Мармеладова, съ такой откровенностью высказывающаго все, что у него на душъ, нисколько себя не прикрашивая и не извиняя? Ему, конечно, невольно должно приходить въ голову: «не то же ли довело этого человѣка до пьянства, что меня довело до лежанія въ моей конурт?» Какъ не придти къ подобному заключенію послѣ обращенія Мармеладова къ содержателю распивочной: «Думаешь-ли ты, продавець, что этоть полуштофъ твой мий въ сласть пошель? Скорон, скорон искаль я на див его, скорон и слезъ, и вкусилъ, и обрълъ; а пожальетъ насъ Тотъ, Кто веёхъ пожалёль, и Кто веёхъ и вся понималь, Онъ единый, Онъ и Судія. Пріндетъ въ тотъ день и спросить: «А гдѣ дщерь, что мачихѣ злой и чахоточной, что дѣтямъ чужимъ малольтнымъ себя предала? Гдв дщерь, что отца своего земного, пьяницу непотребнаго, не ужа-саясь зъбрства его, пожалела? И скажеть: «Прінди! я уже простиль тебя разъ... Простиль тебя разъ-прощаются-же и теперь грахи твои многи, за то, что возлюбила много»...

Всего болбе, конечно, должна поразить Раскольникова участь этой Сони, которая «для мачихи злой, для дътей чужихъ себя предала». Но въдь, возвращаясь домой послё этой потрясающей сцены, онъ застаетъ письмо отъ матери, изъ котораго видитъ, что сестра его, проживая гуверианткою у г. Свидригайлова, чуть-чуть не попала въ положение Сони. Ей удалось спастись оттуда, но она рашается схватиться за выгодный бракъ съ г. Лужинымъ, «котораго она, конечно, не любитъ», какъ сознается сама мать въ письмѣ, «но который, кажется, человькъ хорошій». «Это кажется всего великольниве. восклицаетъ Раскольниковъ, — и эта-же Дунечка за это-же кажется замужъ идеть!» Понятно послѣ того дѣлаемое Раскольниковымъ сопоставление: «тутъ мы и отъ Сонечкина жребія пожалуй что не откажемся! Сонечка, Сопечка Мармеладова, въчная Сонечка, пока міръ стоить! Жертву-то, жертву-то объ вы измърили-ли вполит? Знасте-ли вы, Дунечка, что Сонечкинъ жребій ничьмъ не сквернве жребія съ г. Лужинымъ? «Любои туть не может быть. — иншетъ мамаша. — Онъ человъкъ достаточный; съ нимъ можно поправить свои обстоятельства, а также и обстоятельства брата... Но вёдь то, что предпринимаетъ Дупечка, —продолжаетъ внутренно разсуждать Раскольниковъ, —можетъ быть хуже, гаже, подлѣе того, что выбрала Сонечка, потому что у васъ, сестрица, все-таки на излишекъ комфорта расчетъ, а тамъ просто о голодной смерти дёло идетъ... А что ежели этотъ расчеть-главнымъ образомъ для него, для милаго братца Родіона Романовича? Не бывать тому!ржшаеть онъ. — А что-же ты сдёлаешь, чтобы этому не бывать? Всю судьбу свою, всю будущность свою имъ посвятишь, когда кончишь курсь и мёсто достанешь? Слышали мы это, да въдь это буки, а теперь»?

И послѣ этого письма, обнажившаго передъ нимъ всю отталкивающую некрасоту его положенія—положенія человѣка, для котораго рѣшаются приносить подобнаго рода жертвы — вдругъ эта нечаянная встрѣча на бульварѣ съ дѣвочкой, которую кто-то подпоилъ, и съ господиномъ, подстерегающимъ ее издали — конечно, не изъ состраданія. И какая ужасающая пронія сказывается въ разсужденіи Раскольникова о тѣхъ двадцати

конфикахъ, которыя даль онъ городовому, чтобы нанять извозчика и отвезти дъвочку: «двадцать копфекъ мон унесь... ну пусть и съ того тоже возьметь, да и отпустить съ нимъ девочку, темъ и кончится... И чего я взялся туть помогать? Ну, мий-ли помогать? Имбю-ли я право помогать? Да пусть ихъ переглотають другъ друга живьемъ, - мит-то чего! И какъ я смель отдать эти двадцать копфекъ? Развъ онъ мои?» Дъло въ томъ, что помощь, оказанная имъ, — «капля въ морѣ;» да и не глупо-ли такъ ребячески протестовать противъ неизовжнаго порядка вещей?! «Такой проценть, говорять, должень уходить всякій годь куда-то... къ чорту, должно быть, чтобы остальныхъ освёжать и имъ не мёшать. Процентъ! Славныя, право, у нихъ словечки: они такія успокоительныя, научныя. Сказано — процентъ, стало быть, и тревожиться нечего... А что, коль и Дунечка какъ-нибудь въ процентъ попадетъ! Не въ тотъ, такъ

въ другой?...»

Вотъ послѣ этого-то и приходится ему случайно подслушать уже упомянутый разговоръ между студентомъ и офицеромъ, одинъ изъ тъхъ разговоровъ, которые иногда происходять нечаянно и безь всякихъ дальнъйшихъ послёдствій; но туть, послё всего предшествующаго, чужой разговоръ получаетъ для Раскольникова роковое значеніе, хотя на вопросъ, сдѣланный студенту офицеромъ: «убилъ-ли-бы онъ самъ старуху?» студентъ и отвъчаетъ: «Разумъется, нътъ... не во мнъ тутъ дъло». Но Раскольникову, послѣ всего, что онъ перечувствовалъ и передумалъ, невольно представляется мысль: не онъ-ли на это призванъ? Ему, конечно, случалось и прежде слышать подобные разговоры и никогда они не пропадали для него даромъ. Написалъ же онъ даже, какъ мы знаемъ, цълую статью о томъ, что многое только принято называть преступленіемъ. Необыкновенные люди — это «власть имущіе»; они имінть право переступать ту черту, которая удерживаеть другихъ. Вся сила, значить, только въ томъ, чтобы умъть «дерзнуть». Статья написана за нѣсколько мѣсяцевъ до преступленія, подготовлявшагося съ величайшею постепенностью. Долго она имѣла для автора только теоретическое значеніе. Для практическаго приміненія она пригодилась ему лишь тогда, когда наконились новыя виечатльнія — внечатльнія отъ различных в роковых в встрычь и отъ несчастнаго письма матери. Отъ этихъ встрфиъ и этого письма созрѣвшая въ немъ мысль переходитъ въ жажду дёла, которая и обращаетъ его, наконецъ, въ своего раба. Раскольниковъ совершаетъ свое преступленіе, какъ своего рода мономань. Оттого и забываеть онь о необходимыхъ предосторожностяхъ, - прежде всего о томъ, что надо запереть дверь; въ эту-то дверь и входитъ несчастная Лизавета, которой приходится стать его второй, уже совершенно нечаянной, жертвей. Съ Раскольниковымъ такимъ образомъ происходитъ то. что часто бываеть въ подобныхъ случаяхъ: за однимъ, предумышленнымъ убійствомъ непосредственно слёдуетъ другое, случайное: чувство самосохраненія, вдругъ пробудившееся въ Раскольниковъ, заставляетъ его поразить роковымъ топоромъ и эту несчастную, которую самъ онъ всегда такъ жалѣлъ. Уже этого одного довольно, чтобы не дать ему возможности вообразить себя ге-

«(), какъ я ненавижу теперь эту старушонку!—говорить онъ впоследствій,—кажется-бы, другой разь убиль, если-бы очнулась!» По удивить можеть то, чему удивляется и онъ самъ—почему онт при этомъ почти не думеть о Лизаветь, точно и не убиваль ее. Это у Достоевскаго пеихологическая топкость, объясияемая, вероятно, темъ, что въ сознаніи Раскольникова живо собственно то, что входило въ первоначальный, долговременно выношенный, замысель преступленія, а убійство Лизаветы—случайность, въ него не входившая. По какъ тяготить его эта случайность въ тё минуты, когда она возникаеть въ его сознаніи, видно изъ следующихъ словь: «... Евдная Лизавета! Зачёмъ она тутъ подвернулась!... Лизавета! Соня! бёдныя, кроткія, съ глазами кроткими,

милыя!...»

Совершивъ уже вовсе неразсчитанное второе убійство, невольно вытекшее изъ перваго, онъ не рашается воспользоваться деньгами. Сперва, въ-попыхахъ, онъ себъ набиваетъ карманы, но, даже не глядя, много-ли имъ взято 1), спѣшитъ поскоръе избавиться отъ награбленнаго, поскорте зарыть это все, гдт-то тамъ, подъ камнемъ. Онг даже и не думает о томъ, чтобы употребить награбленное съ широкими цълями и этимъ употребленіемъ возвысить себя въ своихъ собственныхъ глазахъ. А въдь поводъ къ тому представился очень скоро. За преступленіемъ слёдуеть несчастный случай съ Мармеладовымъ: на него навзжаетъ карета и расшибаетъ его до смерти. Раскольниковъ, какъ извъстно, отвозитъ его домой, гдв онъ и умираетъ, оставляя окончательно нищими жену и дѣтей. Вотъ тутъ-то, казалось-бы, и воспользоваться старухиными деньгами, поспёшить ихъ достать изъ подъ камня и отдать Мармеладовой, чтобы затъмъ имъть право сказать: «я-вовсе не преступникъ, я — благодътель человъческаго рода». Ничего подобнаго нътъ. Раскольниковъ даетъ вдовъ лишь тъ трудовыя деньги своей матери, которыя она ему только что выслала. Этотъ поступокъ на время доставляетъ отраду Раскольникову. «...Онъ сходилъ тихо, не торопясь (съ лѣстницы дома Мармеладовыхъ), весь въ лихорадкѣ, и не сознавая того, полный одного, новаго, необъятнаго ощущенія вдругь прихлынувшей полной и могучей жизни. Это ощущение могло походить на ощущение приговореннаго къ смертной казни, которому вдругъ и неожиданно объявляютъ прощеніе...» Изъ подъ вліянія страшныхъ ощущеній, соединенныхъ съ убійствомъ, онъ вдругь попадаетъ въ положение иного рода: онъ только-что утеръ другимъ людямъ слезы, утеръ ихъ честными трудовыми деньгами; онъ, стало быть, нужный членъ въ человъческой семьв.

По душевное счастье, конечно, достается Раскольникову не на долго; ощущение совершеннаго передъ

<sup>1)</sup> Только на судъ оказывается, что денегь было 317 рублей.

темъ преступленія опять полновластно занимаетъ мёсто въ его душѣ. Вспомните картину поминокъ по Мармеладовъ, картину, въ которой его вдова разыгрываетъ такую странную роль, кажущуюся сначала чуть не каррикатурною, но вполнт объясняющуюся дальнтишимъ поміниательствомъ этой несчастной женщины. Вспомните то унижение, которое приходится тутъ вынести Сонечкъ, заподозрънной въ кражъ г. Лужинымъ, подготовившимъ съ особеннымъ злостнымъ стараніемъ эту ужасную сцену; -- между тёмъ вёдь у Раскольникова не хватаеть туть духу выступить защитникомъ Сонечки. Видя, что ея, и безъ того уже горькая, чаша окончательно переполнилась, онъ только удивляется ея терпѣнію и выносливости и думаетъ найти въ ней опору самому себъ. Вмъсто того, чтобы громко принять ея сторону, онъ только думаетъ про себя: пойду потомъ къ ней, разскажу ей все, ей одной исповъдаю все, что я совершиль; она одна это вынесеть, она одна поддержить меня. Прійдя къ ней и ставъ передъ ней на коліни, онъ цілуетъ ея ноги и говорить: «я не тебъ поклонился, а всему страданію человівческому поклонился». Черта эта, отдёльно взятая, можетъ показаться нёсколько изысканною, но, въ связи со вежмъ остальнымъ, она является совершенно естественною: поклонъ этотъ усладителенъ для Раскольникова, потому что это поклонъ существу, также заклейменному печатью отверженія, потому что это поклонъ тому, изъ чего вытекаетъ множество преступленій и чёмъ эти преступленія выкупаются. Въ этомъ поклонъ Раскольникова нътъ ни малѣйшей рисовки, расчета на эффектъ; это окончательно подтверждается тёмъ, что слёдуеть далёе. Вспомните всю эту картину: убійца и грашница въ пустой, холодной компать при догорающемь огаркъ - какая благодарная почва для мелодрамы! Какъ много они могли-бы сказать громкихъ фразъ, въ родъ, напримъръ, такихъ: «да, мы преступники, но мы выше, мы лучше всёхъ остальныхъ!» Но у Достоевскаго ничего этого и въ поминъ нътъ: онъ заставляетъ Сонечку прочесть Раскольникову главу о воскресеніи Лазаря, по книгѣ, которую не за долго до своей смерти принесла ей бѣдная Лизавета, убитая этимъ самымъ Раскольниковымъ, безотвѣтно слушающимъ теперь чтеніе изъ этой книги, горячее чтеніе глубоко-проникнутой вѣрою грѣшницы.

Но туть онъ еще не открывается Сонь; онъ къ ней приходить вторично и тогда лишь высказываеть ей все, а она отвѣчаетъ простыми, вырвавшимися изъ сердца словами: «Итть, нъть тебя несчастиве никого теперь въ цѣломъ свѣтѣ!», т.-е. она сердцемъ усваиваетъ себѣ тотъ взглядъ на преступника, который, какъ видели мы, проведенъ Достоевскимъ въ «Запискахъ изъ мертваго дома». Раскольниковъ, открываясь Сонъ, нисколько не старается прикрасить преступление благовидными побужденіями; напротивъ, онъ производитъ у нея на глазахъ самый страшный разлагающій анализь самого себя, и все, хотя сколько-нибудь способное благопріятно подъйствовать на нее, положительно въ себъ отрицаеть. «Не для того, - говоритъ онъ, - чтобы матери помочь, я убиль—вздоръ!.. Не для того я убилъ, чтобы, получивъ средства и власть, сдѣлаться благодѣтелемъ человѣчества... другое толкало меня подъ руки: мнѣ надо было узнать тогда и поскоръй узнать, смогу-ли я переступить, или не смогу? Тварь-ли я дрожащая или право имѣю?»... Вотъ что онъ говоритъ ей, этой рѣшительно чуждой разсудочныхъ измышленій Сонь; если-бы онъ хотъль оправдаться, то должень бы быль говорить совершенно другое, потому что именно этого «право имѣю» она и не въ состояніи понять. «...Право кровь проливать!»-восклицаеть она съ ужасомъ.

Онъ было приставалъ къ ней съ вопросами, близко касающимися ея собственныхъ обстоятельствъ: «Лужину-ли жить и дѣлать мерзости, или умереть Катеринѣ Ивановнѣ?» Но она вѣдь отвѣчала ему на это вопросомъ-же: «кто меня тутъ судьей поставилъ: кому

жить, кому не жить?»

Она никогда не возьметъ въ толкъ той теоріи, въ силу которой являются «добровольные палачи», не за-

думывающіеся надъ предстоящей имъ безконечной работой. Она бы, конечно, остановила казнящую руку, хотя бы рука эта поднялась и надъ теми особыми взимателями «процентовъ», жертвой которыхъ стала она сама. И рука эта была-бы ею остановлена просто ради того чувства, въ силу котораго всякая кровь представляется «напрасною кровью», а не въ силу логическихъ соображеній въ родѣ того, что «добровольнымъ палачамъ» въ данномъ случав пришлось бы, пожалуй, не пощадить и самихъ себя. Въ самомъ дёль, разви и они на своемъ въку (я не говорю о Раскольниковъ) не взимали именно этихъ самыхъ процентовъ, потому что это вѣдь «освѣжаетъ», а на «освѣженіе» имѣютъ тѣмъ болъе права они, неустанно работающие на все человъчество? Да и лишать себя такого «освѣженія» не значитъ-ли насиловать свою природу, ту владычицу природу, о правахъ которой такъ убѣдительно говорится въ тѣхъ же умныхъ книжкахъ? Вѣдь этакъ, пожалуй, дойдешь до того, что и «табаку не станешь курить, потому что у другихъ нътъ хлъба». Въдь этакъ и до аскетизма дойдещь!

Но Раскольникову не приходится прибѣгать къ логическимъ ухищреніямъ, чтобы оправдаться предъ Соней. Оправдываясь, онъ долженъ бы былъ подѣйствовать на ся сердце. По онъ и не думаетъ, ему и въ голову не приходитъ ей говоритъ о тѣхъ симпатическихъ чувствахъ, которыхъ въ немъ дѣйствительно много, но которыхъ онъ какъ будто уже и не сознаетъ въ себѣ. А онъ знаетъ, что се привело въ ея унизительное положеніе, что дало ей силу «позоръ принять» и «съ жизнію не покончить»; онъ знаетъ, что силу эту дала ей любовь, самоотверженная любовь къ бѣднымъ чужимъ дѣтямъ, къ полусумасшедшей мачихѣ. Соня требуетъ отъ него, чтобы онъ пошелъ и объявилъ о томъ, что онъ сдѣлалъ; съ ея точки зрѣпія иначе онъ поступить не можетъ. «Пойди, поцѣлуй землю, которую ты объгрилъ кровью, и скажи—ая убилъ»,—говоритъ она ему. «Зачѣмъ пойду, что имъ скажу?»—отвѣчаетъ онъ, такъ

смиренно поклонившійся ей и, въ лиць ея, человьческому страданію, но неспособный, какъ она, совершенно смириться / Дело въ томъ, что къ нему можно-бы было примънить извъстный эпитеть Апп. Григорьева — хищный. Да, онъ хищенъ и гордъ своею хищностью въ томъ-же смыслѣ, въ какомъ горды ею герои «Мертваго дома», «Что имъ скажу? Они сами милліонами людей изводять, да еще за добродътель почитають», -говорить Раскольниковъ. Но онъ же, «разрѣшающій кровь» на такомъ основанін, когда Порфирій Петровичъ допрашиваеть его объ «угрызеніяхъ совъсти», даеть въдь въ отвѣтъ: «у кого есть она, тотъ страдай, коль сознаетъ ошибку.» «А геніальные-то, —продолжаетъ допытываться Порфирій, — тѣ такъ ужь и не должны страдать совсѣмъ даже за кровь пролитую?»... «Зачёмъ тутъ слово должны», -возражаетъ онъ, прибавляя съ грустью: «Страданье и боль всегда обязательны для широкаго сознанія и глубокаго сердца». Кончается тёмъ, что онъ идетъ и объявляеть о своемъ преступленін, какъ дълаеть это многое множество преступниковъ, въ которыхъ тоже есть, значить, боль отъ совъсти, но остающихся тъмъ не менве и гордыми, и озлобленными въ глубинв души. Тв же гордость и озлобление сохраняются и въ Раскольников и во время суда, и долгое время на каторгѣ. «Его гордость сильно была уязвлена, онъ судилъ себя, и ожесточенная совъсть его не нашла никакой особенно ужасной вины въ его прошедшемъ, кромъ развъ простого промаха».

Только мало-по-малу это озлобленіе уступаетъ вліянію несчастной многолюбящей Сони, которая слёдуетъ за нимъ на каторгу, гдѣ она умягчительно дёйствуетъ и на сердца другихъ, вовсе ей незнакомыхъ, каторжниковъ. «Матушка, Софья Семеновна, мать ты наша, нѣжная, болѣзная!»—обращались къ ней эти грубые люди, столь чуткіе, какъ мы знаемъ по «мертвому дому», къ малѣйшему проявленію человѣчности въ обращеніи съ ними. Ея-то беззавѣтная любовь къ людямъ пробуждаетъ, наконецъ, и въ Раскольниковѣ угасшую вѣру въ человѣка;

въ немъ происходитъ то, что онъ самъ какъ-бы предвидѣлъ заранѣе, заставивъ се прочесть себѣ о воскресеніи Лазаря. То нравственное чудо, которое совершается въ церкви «мертваго дома» высшею христіанскою любовью, призывающею и преступниковъ, наравнѣ съ другими, къ одной, всѣмъ доступной чашѣ,—то-же чудо совершается тутъ надъ Раскольниковымъ неотразимымъ вліяніемъ его спутницы, несмотря ни на что не озлобившейся, не пе-

реставшей «много любить».

Дело въ томъ, что душа Раскольникова никогда не была каменистою почвою. Въ ней, какъ мы знаемъ, издавна звучала та симпатическая струна, которая была въ немъ не заглушена, а только подкуплена овладъвшею имъ теорією. Прямую противоположность ему представляеть, не даромъ-же и противный Раскольникову, претендентъ на руку его сестры, Петръ Петровичъ Лужинъ. Человъкъ этотъ въ той-же самой теоріи нашель прямое потакательство всёмъ низменнымъ сторонамъ своей крайне невзрачной природы, хотя и ловко прикрытой у него, такъ сказать, лоскомъ «прогрессивной благонамфренности». Вспомнимъ, что, желая щегольнуть ею передъ Раскольниковымъ, онъ ораторствуетъ: «если мнѣ до сихъ поръ говорили: «возлюби», и я возлюблялъ. то что изъ того выходило?.. то, что я рваль кафтанъ пополамъ и дѣлился съ ближнимъ, и оба мы оставались на-половину голы... Наука-же говорить: «возлюби прежде всёхъ одного себя, ибо все на свётё на личномъ интерест основано. Возлюбивъ самого себя, ты и дела свои обдёлаешь, какъ слёдуетъ, и кафтанъ твой останется цёлъ». Экономическая-же правда прибавляетъ, что чёмъ болье въ обществъ устроенныхъ частныхъ дълъ и, такъ сказать, цёлыхъ кафтановъ, тёмъ болёе для него твердыхъ основаній и тімъ болье устранвается въ немъ н общее дёло». Вспомнимъ также, что, заводя вслёдъ затемъ речь о размножившихся въ образованномъ классъ преступленіяхъ, опъ замѣчаетъ: «тамъ, слышно, бывшій студенть на большой дорогь почту разбиль; тамь передовые, по общественному своему положению, люди

фальшивыя бумажки дёлають; тамъ въ Москвё ловять цѣлую компанію поддѣлывателей билетовъ послѣдияго займа съ лотереей, — и въ главныхъ участникахъ одинъ лекторъ всемірной исторін; тамъ убивають нашего секретаря за границей, по причинъ денежной и загадочной...» Разумихинъ объясняетъ это «закоренѣлою слишкомъ недъловитостью общества», того самаго передового общества, которое Петръ Петровичъ, желая угодить Раскольникову, назваль напротивъ того, «дъловитымъ». При этомъ Разумихинъ прямо ссылается на слова того-же лектораподделывателя бумажекъ: «всё богатёють разными способами, такъ и миж поскоржи захотжлось разбогатъть...» «Точныхъ словъ не помню, —прибавляетъ Разумихинъ, но смыслъ тотъ, что на даровщинку, поскоръй, безъ труда». Когда-же это объяснение ивсколько удивляеть Петра Петровича, въ разговоръ вдругъ вившивается Раскольниковъ и съ видимымъ отвращениемъ къ нему и къ его рисовкъ новыми «принципами» говоритъ: «да о чемъ вы хлопочете?.. доведите до последствий, что вы давеча проповъдывали, и выйдетъ, что людей можно ръзать». Самъ Петръ Петровичъ ръзать, конечно, не будетъ, потому что это все-таки соединено съ рискомъ, а онъ «теоріями» пользуется лишь настолько, насколько можно «что-нибудь подустроить въ своей карьерѣ» именно черезъ ихъ-же посредство. Т.-е. у Достоевского это сказано собственно не про самыя теорін, а про представителей ихъ, «молодыхъ прогрессистовъ», которыхъ Петръ Петровичъ таки побанвается въ ихъ качествъ «всъхъ презирающихъ и всёхъ обличающихъ», и въ которыхъ потому заискиваетъ.

Въ романѣ выставленъ и одинъ изъ этихъ молодыхъ дѣятелей, «прикомандировавшійся къ прогрессу по страсти», — прогрессу, разумѣется, наипрогрессивнѣйшему, а затѣмъ разглагольствуетъ: «мы больше отрицаемъ! Еслибъ всталъ изъ гроба Добролюбовъ, я-бы съ нимъ поспорилъ. А ужь Бѣлинскаго закатали-бы. А покамѣстъ я продолжаю развивать Софью Семеновну (Соню Мармеладову, которую ему хотѣлось-бы также обработать во

вкусѣ «протеста»). Это прекрасная, прекрасная натура», утверждаеть онъ. Къ счастью, и самъ Андрей Семеновичь Лебезятинковъ—натура прекрасная, т.-е. сердце у него «довольно мягкое», хотя «рѣчь весьма самоувѣренная», притомъ-же онъ и нѣсколько «глуповатъ». Йотомуто, т.-е. не велѣдствіе глупости, а вслѣдствіе прекрасной натуры, онъ, пожалуй, и не дойдеть до черезъ-чуръ

уже безобразныхъ выводовъ.

Есть въ романѣ лицо, для котораго «теоріи», въ ихъ-же духѣ хотѣлъ-бы Лебезятниковъ обработать Соню, просто-кладъ, тѣмъ болѣе, что онъ и на всякій рискъ способенъ. Это намъ уже знакомый отчасти г. Свидонгайловъ. Жилъ онъ безъ всякихъ теорій, давно и постоянно «дерзалъ», практически предоставивъ себъ свободу, не знающую самоограниченія. Но въ натурь этого человѣка существуютъ и симпатическія поползновенія: передъ смертью онъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, обезнечиваетъ семейство Мармеладовыхъ. Къ Дунечкъ, какъ мы убъждаемся, онъ питаетъ постоянную, глубокую страсть, такъ что проникается, наконецъ, и уважениемъ къ ней, заставляющимъ его пощадить свободу ея воли, а потомъ, съ отчаннія въ томъ, что любиль безотвѣтно, покончить съ самимъ собою. Свидригайловъ служить въ романт и къ тому, чтобы окончательно не допустить поднять на пьедесталь Раскольникова, и къ тому, чтобы не дать подняться рукв съ побивающимъ камнемъ даже и на самыхъ, повидимому, развращенныхъ людей. И въ нихъ порою оказывается та «искра Божія», которая спасаеть ихъ оть «теорій», окончательно предоставляющихъ имъ, повидимому, вполив желанное «разръщенье на вся».

Въ эпилогѣ романа герой видитъ сонъ: «появились какія-то новыя трихины, существа микроскопическія, вселявшіяся въ тѣла людей. Но эти существа были духи, одаренные умомъ и волей. Люди, принявшіе ихъ въ себя, становились сейчасъ-же бѣсповатыми или сумасшедшими». Подъ этими трихинами, очевидно, разумѣются «теоріи», вычитанныя изъ «книжекъ». «Цѣлыя селенія, видѣлъ во



снѣ Раскольниковъ, цѣлые города и народы заражались и сумасшествовали. Вей были въ тревоги и не понимали другъ друга, всякій думаль, что въ немъ одномъ и заключается истина... Не знали, кого и какъ судить, не могли согласиться, что считать зломъ, что добромъ... Люди убивали другъ друга въ какой-то безсмысленной злобъ... Въ городахъ цълый день били въ набатъ: созывали всёхъ, но кто и для чего зоветъ, никто не зналъ того, а всѣ были въ тревогѣ. Оставили самыя обыкновенныя ремесла, потому что всякій предлагаль свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледъліе... Пачались пожары, начался голодъ. Всѣ и все погибло. Язва росла, и подвигалась дальше и дальше. Спастись во всемъ мірѣ могли только нѣсколько человѣкъ, — это были чистые и избранные, предназначенные начать новый родъ людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигдъ не видалъ этихъ людей, никто не слыхалъ ихъ слова и голоса» 1).

Сонъ Раскольникова олицетворяетъ передъ нимъ тотъ переворотъ, который мало-по-малу совершился въ его сознаніи, совершился тамъ, въ Сибири, куда онъ привезъ съ собою свой гордый умъ и сталъ потому ненавистенъ всёмъ каторжникамъ, тёмъ самымъ, которые, однако, такъ нёжно, можно сказать, полюбили Соню. Между нею и ими, оказывалось, вовсе нѣтъ «той страшной, той непроходимой пропасти», которая, какъ онъ убёдился, лежала между нимъ и всёмъ этимъ людомъ и при которой казалось, что «онъ и они были разныхъ націй»... Тутъ, конечно, Достоевскій имѣлъ въ виду и тотъ личный опытъ, какой достался ему самому въ Сибири. Изъ личныхъ воспоминаній взяты имъ и тѣ «ссыльные поляки, политическіе преступники», которые

<sup>1)</sup> Замѣтимъ, что сонъ Раскольникова представился «холодною аллегорією» Н. Н. Страхову, который, въ своей превосходной статьѣ о «Преступленіи и наказаніи» въ «Отечественныхъ запискахъ», именно и налегаетъ на одержимость Раскольникова «теорією». Можетъ быть съ эстетической точки зрѣнія критикъ и правъ, такъ санъ этотъ только аллегорически доразвиваетъ то, на что уже ясно указано самымъ дѣйствіемъ романа.



своими презрительнымъ отношениемъ къ «невъждамъ и хлонамъ» столько же открывали Раскольникову глаза, сколько и бывшіе тутъ русскіе, «тоже слишкомъ презиравшіе этотъ народъ,—одинъ бывшій офицеръ и два семинариста». Раскольниковъ все болже и болже понималь не только ихъ ошибку, но и свою собственную. «Ты баринъ, -- говорили ему каторжники изъ простыхъ, -ты безбожникъ, ты въ Бога не въруешь»-кричали ему! И какъ ни были страшны эти люди, какъ ни неразръшимъ былъ для него вопросъ: «почему всѣ они такъ полюбили Соню?», онъ все болье и болье сознаваль, что «эти невъжды во многомъ гораздо умнъе этихъ самыхъ поляковъ», т.-е. и этихъ офицеровъ, и семинариста, и, наконецъ, и его самого. И вотъ Раскольникова «вдругъ что-то какъ бы подхватило и какъ бы бросило къ ногамъ Сони», той самой Сони, въ лицѣ которой онъ когда-то уже поклонился земно «всему челов вческому страданію», но съ которой, когда она добровольно последовала за нимъ въ Сибирь, обходился тамъ, какъ и съ другими, сурово и гордо. Теперь только поклонился онъ въ лиць ея до матери до сырой земли не одному человьческому страданію, но и сохраненной въ страданін «искръ Божіей». Тутъ только окончательно совершилось съ нимъ и «воскресеніе Лазаря». «Они хотѣли было говорить, -- замѣчаетъ Достоевскій о немъ и о Сонѣ, -- но не могли... Въ этихъ больныхъ и бледныхъ лицахъ уже сіяла заря обновленнаго будущаго... Ихъ воскресила любовь... Всчеромъ того же дня, когда уже заперли казармы, Раскольниковъ лежалъ на нарахъ и думалъ о ней. Въ этотъ день ему даже показалось, что какъ булто веж каторжные, бывшие враги его, уже глядъли на него иначе». Но это не казалось только ему, -- оно такъ и было. «Съ этихъ поръ, —заключаетъ Достоевскій, вмъсто діалектики наступила жизнь».

Таковъ этотъ великій романъ, который смёло можетъ быть названъ уже и пророческимъ. Да, Достоевскій предугадаль въ немъ многое. Тогда уже, въ годъ рокового каракозовскаго выстрёла, онъ отечески вразумляль

и предостерегаль. Тогда уже, внимательно вчитываясь въ него, могли-бы приходить къ такимъ заключеніямъ: какъ христіанство, проповѣдываемое огнемъ и мечомъ, не оказалось настоящимъ христіанствомъ; какъ цивилизація, насажденная у насъ Петровскимъ терроромъ, не оказалась настоящею цивилизаціею, —такъ и рай земной, насаждаемый тѣмъ же терроромъ, —выстрѣлами и взрывами—никогда не окажется настоящимъ раемъ. Его жителями будутъ только тѣ же животныя съ даромъ слова, провозглашающія «борьбу за существованіе», а не люди—съ тѣмъ, «чъмъ только и живы люди» — съ закономъ любви.

## «Идіотъ». — «Бѣсы».

Если во всёхъ произведенияхъ Достоевскаго сильно развитъ психологический элементъ, то едва-ли не самымъ глубокомысленнымъ въ этомъ отношения является у него

романъ, озаглавленный «Идіотъ». 1)

Основной характеръ «Идіота» служить лучшимь до полненіемъ къ прежней галлереѣ симпатическихъ лицъ Достоевскаго. Что такое этотъ князь Мышкинъ, послѣдній потомокъ захудалаго рода, круглый сирота, воспитывающійся въ уединеніи за границей по милости друга своего отца, болѣзненный мальчикъ, потомъ юноша, ко-

<sup>1,</sup> Таковъ онъ, по крайней мфрф, по замыслу. «Пдея романа, —писалъ о немъ Достоевскій г-жф Ивановой, —моя старинная и любимая, но до того трудная, что я долго не смѣлъ браться за нее... Главная мысль романа — изобразить положительно прекраснаго человѣка. Труднѣе этого иѣтъ начего на свѣтѣ, а особенно теперь... Прекрасное есть вдеалъ, а идеалъ — ни нашъ, ни цивилизованной Европы еце далеко не выработался... Изъ прекрасныхъ лицъ въ литературѣ христіанской стоитъ всего закончениѣе Донъ-Кихотъ. Но онъ прекрасенъ единственно потому, что въ то же время и мѣшонъ». Выполненіемъ своего замысла самъ бедоръ Михиловичъ далеко не омль удовлетворенъ. «Романсмъ я недоволенъ,—писалъ онъ той же своей родственницѣ, —онь не выразилъ и 10-й доли того, что я хотѣлъ выразить, хотя все-таки я отъ него не отрицаюсь и люблю мою неудавшуюся мысль до сихъ поръ». («Русская старина» 1885 г., іюль, стр. 144, 149).

торый выросталь далеко отъ свѣта, котораго такъ поздно начали учить (и тѣмъ самымъ ему продлили дѣтство), котораго всѣ считаютъ за идіота, тогда какъ на самомъ дѣлѣ онъ даже очень уменъ, но прямодущенъ и чистъ,

какъ ребенокъ?

Въ немъ доведено до сильнъйшей степени все то, что всегда было особенно дорого Достоевскому; онъ является у него прямымъ представителемъ того «царетва не отъ міра сего», оторванность отъ котораго является, по взгляду автора, главнымъ бъдствіемъ нашего міра. Это, можно сказать, художественное воспроизведеніе темы, весьма распространенной въ безыскусственной народной словесности—это тотъ же, любимый народомъ, сказочный Иванушка-дурачокъ, оказывающійся, какъ извъстно, только человъкомъ не «себъ на умъ», человъкомъ не выносящимъ зрълища посторонняго горя, постоянно забывающимъ себя для другихъ. По съ точки зрънія многихъ изъ числа тъхъ свътскихъ людей, въ кругу которыхъ приходитея, наконецъ, очутиться князю Мышкину, онъ дъйствительно представляется идіотомъ.

И какъ же, въ самомъ дѣлѣ, такъ-называемому свъту не признать идіотомъ князя, который, по илохому костюму задержанный камердинеромъ генерала въ передней, и не думаетъ вламываться въ амбицію, а преспокойно усаживается тутъ-же въ передней, да еще завязываеть самый дружелюбный разговорь съ тъмъ же камердинеромъ. в «Казалось-бы, разговоръ князя былъ самый простой, -- говоритъ Достоевскій, -- но чъмъ онъ быль проще, тъмъ и становился въ настоящемъ случав нельнье, и опытный камердинерь не могь не почувствовать что-то, что совершенно прилично челов ку съ человѣкомъ и совершенно неприлично гостю съ человъкомъ.» «Идіотъ» разсказываетъ камердинеру о Швейцаріи, о томъ, какъ безчеловъчна практикуемая тамъ смертная казнь. Онъ разсуждаетъ: «Что-жъ съ душой въ эту минуту дёлается, до какихъ судорогъ ее доводятъ. Надругательство надъ душой, больше ничего! Сказано: «не убій!» такъ за то, что онъ убиль, и его убивать? Ивть,

это нельзя... Убивать за убійство несоразмірно большее наказаніе, чёмь самое преступленіе... Тоть, кого убиваютъ разбойники, рѣжутъ ночью въ лѣсу или какъ-нинибудь, непремънно еще надъется, или бъжитъ, или проситъ. А тутъ приговоръ, и въ томъ, что навърно не избъгнешь, вся ужасная-то мука и сидить, и сильнъе этой муки нётъ на свётё... Нётъ, съ человёкомъ такъ нельзя поступать. «Это-ли—не идіотизмъ!» готовы, конечно, сказать различные политики-консерваторы, особенно-же имбя въ виду то, что кн. Мышкинъ разглагольствуетъ на такую тему-съ камердинеромъ. Идіотомъ, конечно, съ общепринятой точки зрънія, выказываеть онъ себя и въ ту минуту, когда, заслонивъ собою сестру Гани и подхвативъ, такъ сказать, своею щекою назначенный ей ударъ, онъ опять-таки не вломился въ амбицію, не заговориль о дуэли. «Это пусть мив... а ее... все-таки не дамъ», тихо проговорилъ онъ наконецъ, но вдругъ не выдержалъ, бросилъ Ганю, закрыль руками лицо, отошель въ уголь, сталь лицомъ жъ стѣнѣ»... По крайней мѣрѣ сконфузился, готовы уже заключить читатели; но авторъ неожиданно поражаетъ ихъ тѣмъ, что «идіотъ« прерывающимся голосомъ протовориль: «О, какъ вы будете стыдиться своего по-ступка!» И что-же? въдь онъ угадаль. Ганя, каковъ онъ ни есть, а приведенъ въ умиленіе. «И съ чего это я взяль давеча, -говорить онь, -что вы идіоть! Вы замѣчаете то, чего другіе никогда не замѣтятъ». Мало того. Немного спустя, Ганя даже говоритъ ему: «подлецы любять честныхь людей,—вы это не знали?»—«Я васъ подлецомъ никогда уже не буду считать, - простодушно отвѣчаетъ кн. Мышкинъ, еще простодушнѣе прибавляя къ этому:—вы, по моему, самый обыкновенный человькъ, какой только можетъ быть... нисколько не оригинальный». Ему совсёмъ не въ догадъ, что этимъ онъ неумышленно наноситъ такому человъку, какъ Ганя, самую убійственную правственную пощечину. Но она смягчена тою добродушною искренностью, которая служить порукой въ ея неумышленности. Ганя, не обижаясь, отвъчаетъ не безъ находчивости: «деньги тѣмъ всего подлѣе и ненавистите въ наше время, что онт даже таланты дають. И будуть давать до скончанія міра»... Потому-то самолюбіе его и было главнымъ образомъ въ томъ, чтобы про него говорили: «вотъ Иволгинъ, король Ivдейскій!» И этотъ-то самый Ганя до того было умилился душой передъ этимъ «ндіотомъ», что готовъ былъ у него руку поцъловать. «А какъ вы думаете, князь, спрашиваетъ онъ Мышкина, -если-бы я давеча вамъ руку поцеловаль, сталь-бы я вамъ врагомъ за это впослёдствіч?» «Непремённо стали-бы, —отвёчаетъ прозорливый «идіотъ», —только не навсегда, потомъ не выдержали-бы и простили»... Въ совершенное недоумѣніе поставлено княземъ другое лицо романа, Келлеръ: «то ужь такое простодушіе, — говорить онь, — такая невинность, какихь и въ золотомь вѣкѣ не слыхано, и вдругъ въ то же время насквозь человъка произаете, какъ страла, такою глубочайшею психологіей наблюденія».

Дѣло просто. Участіе Мышкина къ каждому было такъ живо, такъ проницательно, что передъ этимъ участіемъ раскрывались невольно самые сокровенные тайники чужой души. Достоевскій только надѣлилъ «идіота» своимъ собственнымъ качествомъ—тою прозорливостью сердцевѣда, тайна которой въ гуманной, въ симпатиче-

ской или всесочувственной душт его. 1).

«Я люблю ее не любовью, а жалостью», —вотъ какимъ образомъ опредѣляетъ «идіотъ» свои отношенія къ несчастной Настасьѣ Филипповиѣ. Любя ее этою гуманною жалостью, онъ и пытается читать въ ея чертахъ. «Это гордое лицо, —говоритъ онъ, разглядывая ея портретъ, — ужасно гордое, и вотъ не знаю, добра-ли она? Ахъ, кабы добра! Все было-бы спасено!» А при встрѣчѣ съ нею у Гани, вовсе не свидѣтельствующей, повидимому, объ ея добротѣ, онъ тѣмъ не менѣе рѣшается спросить:

<sup>1)</sup> На эту сторону Достоевскаго обратилъ особенное вниманіе Л. Е. Оболенскій въ своихъ превосходныхъ статьяхъ о немъ въ «Мысли» 1881 г. (журналъ, продолжениемъ котораго служитъ имиче «Русское богатство»).

«развѣ вы такая, какою теперь представляетесь?» И вотъ въ отвѣтъ ему сейчасъ-же и зазвучали въ ней лучшія, замолкшія только струны ея души: «я вѣдь и въ самомъ дѣлѣ не такая, онъ угадалъ»,—говорить она;— «онъ въ меня съ одного взгляда повѣрилъ, и я ему вѣрю»—опредѣляетъ она въ свою очередь свои отношенія къ нему. Въ ея вѣрѣ въ него—и вся ея любовь къ нему. Понятно, что въ ту минуту, когда эта вѣра въ него готова поколебаться при видѣ его колебанья между нею и Аглаей, она въ отчаяныи восклицаетъ: «да будь же ты проклятъ послѣ того за то, что я въ тебя одного повѣрила»... Понятно и то, что при такихъ ея словахъ ему остается только окончательно отдаться Пастасъѣ Филипповнѣ, говоря про нее въ свое оправданье: «вѣдь она такая несчастная!»

Его любовь-жалость къ Настась Филипповий, этой, въ сущности, той-же (только съ роскошною обстановкой) Сонечкъ, напоминаетъ отчасти любовь Раскольникова къ больной дочери квартирной хозяйки. Мышкину жалко ее, потому что она такъ много вынесла, жалко, что ее хотять сбыть на руки человъку, который посредствомъ брака съ ней разсчитываетъ поправить свое состояніе. И вотъ князь, пользуясь внезапнымъ поправленіемъ своихъ обстоятельствъ, предлагаетъ ей свою руку. Но это не можетъ не вызвать въ ней, продолжающей, какъ всѣ личности Достоевскаго, чувствовать во многихъ отношеніяхъ по-человъчески, это не можетъ не вызвать въ ней душевной борьбы, воспроизведенной у нашего автора съ его обычною исихологическою глубиною. Она полюбила князя, потому что въ него она только и въритъ, она хватается за него, чтобы поддержать въ себѣ вѣру и вообще въ человъческое достоинство, но она боится его погубить, ей совъстно принять съ его стороны жертву, вмёстё съ тёмъ она и слишкомъ горда для того, чтобы принять жертву, - а ничемъ инымъ, кромф жертвы, не можеть она объяснить его рышимость связать съ нею свою участь; - отсюда въ ней безконечныя колебанія. Но возникающее затімь чувство ревности къ Аглаћ, глубокое сознание унижения, которому та ее подвергаетъ, желание ей отомстить—все это доводитъ Настасью Филипповну до того, что она рѣшается даже сама снова вызвать наружу (чтобы окончательно ею веспользоваться) ту жалость къ себѣ, которая окончательно принимается за любовь «идіотомъ». А тамъ опять мысль, что она его этимъ губитъ, что онъ только собою жертвуетъ, а на самомъ дѣлѣ ея не любитъ, — и подъ вліяніемъ этой мысли бѣгство изъ подъ вѣнца къ Рогожину, которое, при характерѣ Рогожина, не можетъ не

повлечь за собою трагической развязки.

Эта развязка — смерть Настасы Филипповны — есть вийстй съ тимъ и прямо смерть заживо для несчастнаго «идіота» съ его глубоко прочувствованнымъ исповаданіемъ: «состраданіе есть главнайшій и, можеть быть, единственный законъ бытія всего человічества». Въ этомуисповѣданіи — нравственная красота «идіота», но такое исповъдание-вовсе не счастье для него и ему подобныхъ. Достоевскій далекь оть той Маниловщины въ моради, на основаній которой выходить, будто добродітель и счастье одно и то же, будто христіанство самая умная віра, потому-что растолковываетъ человѣку, что быть добрымъ, это прямой расчето даже въ смыслъ блаженства уже здёсь на землё! Романъ Достоевскаго-это побёдоноснёйшая улика такой Маниловщины, такъ не кстати подновляемой однимъ великимъ писателемъ въ наши дни борьбыт и всяческихъ испытаній.

Да, «идіотъ» положительно жертва своей сострадательности. Если у Васи Шумкова слабое, слишкомъ слабое сердце, то у кн. Мышкина оно слишкомъ широкос—а такое расширеніе сердца грозитъ преждевременнымъ его разрывомъ. Вѣдь тѣ, которыя любуются его душой и поклоняются ей, онѣ вовсе ее не щадятъ, онѣ забываютъ, что душа эта заключена въ скудельномъ сосудѣ. Обѣ эти женщины любятъ его по своему, для себя — каждая для себя одной, стараясь вполнѣ его оттянуть къ себѣ,—и не видятъ, не чувствуютъ, что онѣ его правственно разрываютъ. Но не онѣ однѣ неспособны

понимать любовь въ ел шпрокомъ, въ ел всесочувственнохристіанскомъ смысль; выдь и отчасти также замышанный туть Евгеній Павловичь старается вразумить князя Мышкина, что «Аглая Ивановна любила какъ женщина. какъ человъкъ, а не какъ... отвлеченный духъ. Знаетели что, отдиный мой князь, — увтряеть онь его, — втрите всего, что вы ни ту, ни другую никогда не любили». А между тёмъ, вёдь та-же Аглая, повидимому, такъ хорошо поняла «идіота», когда толковала ему: — «хоть вы въ самомъ дѣлѣ больны умомъ, за то главный умъ у васъ лучше, чёмъ у нихъ у всёхъ, такой даже, какой имъ не снился; потому что есть два ума: главный и неглавный». Но та же самая Аглая пристаетъ къ нему: — «Зачёмь вы вась гордости нёть?» Дёло въ томъ, что гордости, т.-е. самолюбія, слишкомъ много въ ней, какъ и въ Настасъв Филипповив, а самолюбіе, какъ выставляетъ его Достоевскій, очень недалеко и отъ себялюбія. Все это-именно и есть по части «неглавнаго ума», который у кн. Мышкина вполит заслоченъ умомъ «главнымъ». Аглая върно его поняла; но, сознательно ему поклоняясь, она чувствуеть, что ей не перейти раздѣляющаго ихъ разстоянія, и хоттла-бы его перетащить къ себт, въ свой міръ, съ его «неглавнымъ умомъ».

Если она и говорить: -- «я не хочу по баламъ ѣздить, я хочу пользу приносить... я не хочу быть генеральской дочкой», то вѣдь въ этомъ гораздо болѣе самолюбиваго оригинальничанья, чѣмъ настоящаго, безпримѣснаго хотѣнія приносить пользу. Такое хотѣніе возможно вѣдь только при той христіанской любви, которая несовмѣ-

стима ни съ какою гордостью.

Объ этой-то настоящей любви и говорить постоянно «идіоть», выражающійся о себъ съ нелицемърнымъ смиреніемъ: «есть такія идеи, есть высокія идеи, о которыхъ я не долженъ начинать говорить, потому что я непремънно всъхъ насмъщу... У меня нътъ жеста приличнаго, чувства мъры нътъ; у меня слова другія, а не соотвътственныя мысли, а это униженіе для этихъ мыслей». Что, если устами «идіота» говорить тутъ самъ Достоев-

скій, которому такъ часто приходилось убѣждаться, какъ плохо его понимаютъ и какъ ужасно его перетолковываютъ? Надѣлилъ-же онъ это, очевидно, любимое свое лицо столькимъ своимъ, даже несчастною своею болѣзнью (стоитъ только припомнить припадокъ съ княземъ Мышкинымъ въ концѣ романа и предшествующій ему экстазъ,

что вёдь и бываеть въ падучей).

Въ «ндіотѣ» вѣдь сказывается, наконецъ, и то особаго рода вліяніе, какое все болье и болье оказываль Достоевскій на молодежь, на тотъ возрасть, какъ выражается кн. Мышкинъ, «въ которомъ всего легче и беззащитнъе можно подпасть подъ извращение идей». Настроеніе кн. Мышкина, какъ и настроеніе Достоевскаго, шло во многомъ совершенно въ разрѣзъ съ самыми, какъ говорится, передовыми идеями, а между тёмъ ломавшихъ передъ этими идеями шапку молодыхъ людей невольно что-то тянуло къ этому «мистику» Достоевскому, какъ что-то тянеть и къ его «идіоту», что-то заставляеть передъ нимъ преклониться и эту, выведенную въ романъ, по самоновѣйшему покрою идействующую молодежь. Часть ея, это правда, окончательно сбившаяся съ толку отъ соединенія своихъ широкихъ инстинктовъ съ вычитанною изъ книжекъ широкою доктриной, льнетъ къ князю потому, что думаетъ просто воспользоваться долей въ его наслъдствъ. При этомъ она считаетъ возможнымъ опереться на какое-то право; когда-же это право оказывается совершенно мнимымъ, но князь и самъ готовъ подёлиться съ ними, -- они съ чувствомъ оскорбленнаго достоинства отвергаютъ то, чего сами-же добивались на основании не настоящаго, а вымышленнаго права. Но въдь изъ круга этой молодежи, отличающейся дикимъ смѣшеніемъ понятій, выдается, со своими несомнѣнно сочувственными сторонами, чахоточный юноша Ипполить, Вспомните повъсть, которую написаль онъ на прощанье съ людьми: это, не сразу понятное смѣшеніе челов колюбивых и религіозных чувствъ съ мньніемъ, что человѣкъ долженъ думать только о себѣ и что всякая благотворительность глупа и вредна. И эта чудная исповъдь читается передъ тѣмъ, какъ Ипполитъ, по давно составленному плану, не дожидаясь и безъ того недалекой отъ чахоточнаго естественной смерти, долженъ самъ себя лишить жизни; но самоубійство должно про-изойти отъ пистолета, въ которомъ недостаетъ капсюля!

И этотъ-же самый юноша, въ пылу увлеченія тѣмъ, какъ тепло отнесся къ нему кн. Мышкинъ, сдѣлалъ на самомъ дѣлѣ то, чего чуть было не сдѣлалъ пристыженный Ганя: Ипполитъ два раза поцѣловалъ у князя руку, а «идіотъ» объяснилъ это присутствующимъ тѣмъ, что «ему-де хотѣлось... всѣхъ васъ благословить и отъ васъ благословеніе получить,—вотъ и все». Но, очень хорошо усматривая въ Ипполитѣ, при далеко не заглохшей струнѣ симпатическихъ чувствъ, господствующую струну раздутаго самолюбія и казовой гордости, кн. Мышкинъ обращается къ нему самому со словами: «пройдите мимо насъ и простите намъ наше счастье».

Также точно разгадываеть онъ своимъ любовнымъ чутьемъ и всёхъ остальныхъ, выясняя имъ ихъ самихъ тёмъ, что у нихъ въ головѣ «разныя иден сошлись». Прежде, по его замѣчанію, «люди были какъ-то объ одной идеѣ, а теперь нервнѣе, развитѣе, сенситивнѣе, какъ-то о двухъ, о трехъ идеяхъ за разъ... Теперешній человѣкъ

шире...»

Наконецъ, въ своемъ экстазѣ передъ припадкомъ, вникая въ различные виды нашего нравственнаго скитальчества, «идіотъ» съ такою-же любовною прозорливостью замѣчаетъ: «У насъ коль въ католичество перейдетъ, такъ ужь непремѣнно іезуитомъ станетъ... коль атеистомъ станетъ, то непремѣнно станетъ требовать искорененія вѣры въ Бога насиліемъ... Отчего это, отчего разомъ такое изступленіе?.. Оттого, что онъ отечество нашелъ, которое здѣсь просмотрѣлъ, и обрадовался; берегъ, землю-нашелъ и бросился цѣловать...»

Во всемъ этомъ прямо сказывается самъ Достоевскій, этотъ, глубоко вдумывающійся своимъ любящимъ сердцемъ во всевозможныхъ больныхъ, душевный врачъ, этотъ въ послёдніе свои годы по преимуществу врачъ

молодого поколѣнія, которое и стало, наконецъ, съ довъріемъ къ нему обращаться, несмотря ни на какія предостереженія: «да вѣдь это не врачъ, а какой-то чудной знахарь, вѣдь это просто мистикъ и изувѣръ!»

Такіе крики про Достоевскаго стали усиленно раздаваться при появленій его новаго романа: «Бѣсы». Иносказательный смыслъ этого страннаго заглавія объясняется въ концѣ романа. Степанъ Трофимовичъ Верховенскій положительно лучшая, въ художественномъ отношеніи, личность романа, во время своего бъгства велить себъ читать евангеліе, и, при чтеній о бѣсахъ, говоритъ, что «эти бѣсы, выходящіе изъ больного и входящіе въ свиней-это всѣ язвы, всѣ міазмы, вся нечистота, всѣ бѣсы и бъсенята, наконившіеся въ великомъ и миломъ нашемъ больномъ, въ нашей Россіи, за вѣка и вѣка». Личность самого Степана Трофимовича совершенно ясна. Это человъкъ, котораго всю жизнь не покидаетъ льстящая ему мысль, что онъ потерпълъ за либерализмъ, потому что когда-то нашли что-то предосудительное въ какомъ-то его публичномъ чтенін, тогда какъ этотъ самый «либералъ» тогда-же упекъ въ рекруты своего крупостного (о чемъ и напоминаютъ ему на публичнемъ чтеніи послѣ его словъ о томъ, что искусство выше освобожденія крестьянъ и т. и.). Но Степанъ Трофимовичъ, подъ конецъ, самъ себя върно опредъляетъ, говоря, на основании Апокалипсиса, что нужно быть или холоднымъ, или горячимъ, а не только теплымъ. Онъ понимаетъ, что онъ быль только тепель, что онъ быль «середка на половинкъ», а потому и вышло отъ него такъ немного проку. Такіе люди дійствительно были, — это праздные идеалисты сороковых годовъ. Были въ томъ поколеніи, разумфется, и другіе люди, заслуги которыхъ никогда не будуть забыты. Достоевскій, въ лиць Степана Трофимовича, не польстилъ этому поколению отцово; онъ и въ своей записной книжкъ называлъ ихъ не иначе, какъ «старыми колпаками сороковыхъ годовъ».

Въ качествъ человъка, которому, ради его направления, не повезло, удалившись въ провинцію и пристроив-

шись на положеніи «приживалки» у матери своего бывшаго ученика, генеральши Ставрогиной, Степанъ Трофимовичь сталь, повидимому, поддаваться вліянію обыденной провинціальной жизни, но... «посмотрѣли-бы вы на него, когда онъ садился за карты... Весь видъ его говориль: я сажусь съ вами въ ералашь? Кто-жъ отвъчаеть за это? Кто разбиль мою дъятельность и обратиль ее въ срадашъ? Э, погибай Россія!-И онъ осанисто козыряль съ червей». Но вотъ повъяло новымъ воздухомъ; у него-же все сводилось на то, что отечество неблагодарнъйшимъ образомъ о немъ позабыло... Какъ вдругъ о немъ вепомнили гдъ-то въ заграничныхъ изданіяхъ. «Все высокомфріе его взгляда на современниковъ сразу соскочило, и въ немъ загорѣлась мечта — примкнуть къ движению и показать свои силы». Онъ сталъ заявлять о правахъ искусства... Надъ нимъ стали подемънваться, такъ какъ современники... опередили его. «Онъ безспорно согласился въ безполезности и комичности слова «отечество», согласился и съ мыслью о вредъ религіи, но громко и твердо заявилъ, что «сапоги ниже Пушкина и даже гораздо ниже». Разумфется, такой ереси ему простить не могли.

Какъ подъйствовало на Степана Трофимовича ожиданіе «19 февраля?» «У насъ многіе полагали, —говорить лицо, ведущее въ романъ разсказъ, —что въ день манифеста будетъ нъчто необычайное... И все въдь такъназываемые знатоки народа и государства...» И Степанъ Трофимовичъ «почти наканунъ великаго дня сталъ вдругъ проситься у Варвары Петровны (своей генеральши) за границу; однимъ словомъ, сталъ безпоконться...» «Мы... слишкомъ поспъшили съ нашими мужичками, —заговорилъ онъ, —мы ихъ ввели въ моду... мы надъвали лавровые вънки на вшивыя головы. Русская деревня за всю тысячу лътъ дала намъ лишь одного Камаринскаго... Пора... не смъшивать нашего родного си-

волапато деття съ bouquet de l'impératrice».

Одинъ изъ губернскихъ радикаловъ, Липутинъ, замѣчаетъ ему на это, что похвалить мужичковъ «все-таки было тогда необходимо — для направленія...» Когда въ соседней деревнё, по поводу воли, оказались недоразумёнія, и туда, по мудрости мёстныхъ властей, сгоряча послали воинскую команду, то либеральный Степанъ Трофимовичъ разглагольствовалъ въ клубё о томъ, что войска надо болёе и предлагалъ даже немедленно передать это заявленіе, кому слёдуетъ, въ Петербургъ... 1).

По, заботясь въ подобномъ смыслѣ о возстановлении своей репутаціи, онъ неожиданно теряеть ее въ другомъ смысль, занеся на литературномъ утръ рацею о томъ, что «Шекспиръ и Рафаэль-выше освобожденія крестьянъ, выше народности, выше соціализма, выше юнаго покольнія, выше химін, выше почти всего человьчества, ибо они уже плодъ, настоящій плодъ всего человічества, и, можеть быть, высшій плодь, какой только можеть быть». По вёдь это значило зайти въ своей вёрности любимымъ традиціямъ гораздо далье «Пушкина, который выше сапотъ», — и такая смѣлость погубила Степана Трофимовича. Послѣ скандала, приключившагося съ нимъ, когда туть-же накій семинаристь громогласно напомниль ему о бывшемъ его крѣпостномъ-теперь Оедькѣ Каторжномъ, Степанъ Трофимовичъ беретъ суму, страническій посохъ, надъваетъ высокіе сапоги и идетъ пъшкомъ изъ этого, оказавшагося его недостойнымъ, города — куда глаза глядять. Воть туть-то, встрвчаясь случайно съ книгоношей, онъ хватается вдругъ, какъ за якорь спасенія для себя, за мысль о службѣ народу посредствомъ евангелія. Авось эти «вшивыя головы» окажутся болье къ нему благодарными! «Пародъ религіозенъ, — залепеталъ онъ, — c'est admis, но онъ еще не знастъ евангелія. Я ему изложу его... Въ изложении устномъ можно исправить ошибки этой замфиательной книги», - рфшаеть онь, давнымъ-давно, разумфется, и не-думавшій открывать эту книгу... Теперь онъ вдругъ начинаетъ донскиваться въ

<sup>1)</sup> Между темъ при первомъ слухе о крестьянской реформе тотъ же Степанъ Трофимовичъ «не вытерпёль и крикиуль: «ура!» и даже сделаль рукой какой-то жесть, изображавшій восторгь». Но одно дело — слухе, а другое—осуществленье.

ней разсказа о свиньяхъ, сев cochons... «Эть мы, — восклицаетъ онъ въ припадкѣ самоосужденія, — мы, и тѣ, и Петруша (его сынъ...) et les autres avec lui, и я, можетъ быть, первый во главѣ, и мы бросимся, безумные и взбѣсившіеся, со скалы въ море, и всѣ потонемъ...» Но вѣдь такое, неожиданное отъ него, своего рода кликушество—все-же эффектная поза. Стоитъ только вспомнить слова поэта о томъ, что

> Съ Ивана, грознаго царя, До перениски Гоголя съ друзьями Самобичующій протестъ Есть русскихъ гражданъ достоянье...

Но бъдному Степану Трофимовичу, прежде чъмъ самому себя бичевать, пришлось испытать на себъ дъйствіе чужихъ кнутиковъ... начиная съ Петруши, се cher enfant, обращающагося съ отцомъ довольно таки прошколивающимъ образомъ. «Онъ рубля на меня не истратилъ всю жизнь, -- говорить про него Петруша, -- до 15-ти лъть меня не зналъ совсвиъ, потомъ здвсь ограбилъ, а теперъ кричить, что болёль о мий сердцемь всю жизнь и ломается передо мной, какъ актеръ». И мы въ самомъ дёлё узнаемъ изъ романа, что, овдовъвъ въ Парижъ, Степанъ Трофимовичъ переслалъ оттуда единственнаго своего птенца на руки къ какимъ-то теткамъ, куда-то въ глушь. Отецъ, правда, позаботился о томъ, чтобы провести его потомъ чрезъ гимназію въ университетъ, но совстить не видался съ нимъ, а только патетически восклицалъ иногда: «Гдъ сынъ мой, возлюбленный сынъ мой»! Между тъмъ, живя въ своихъ заоблачныхъ эмпиреяхъ, папаша преисправно проживаль денежки, собранныя со «вшивых» головъ», не думая о томъ, что сынокъ, къ тому же и не раздълявшій его взгляда на Пушкина, а предпочитавшій Пушкину «сапоги», когда-нибудь его призоветь къ ответу за безпорядокъ въ дълахъ. Если Патруша, побывавъ за границей вернулся оттуда воинствующимъ нигилистомъ, готовымъ на все, то это ни мало не удерживало эго отъ денегь, собранныхъ со «вшивыхъ головъ». Въдь онъ бы пошли у исго, въ концѣ концовъ, на пользу тому же «посконному мужику», что, впрочемъ, не помѣшало Достоевскому спросить: «почему это всѣ эти отчаянные соціалисты и коммунисты въ то же время и такіе неимо-

върные скряги, пріобрътатели, собственники?»

Ясно, что, не польстивъ отцамъ—а въ Степанѣ Трофимовичѣ выведенъ все же передовой изъ нихъ — Достоевскій столь же мало пельстилъ и дтямъ, начиная
съ этого Верховенскаго — сына, который рѣжетъ уже
не лягушекъ, а... приказываетъ рѣзать людей. У него
уже нѣтъ и въ поминѣ чего-либо похожаго на тѣ симпатическія струны, которыя такъ громко звучатъ у Раскольникова. Отецъ не даромъ отнесъ его къ сез соснопя: онъ
по теоріи вполнѣ оскотинившійся человѣкъ, распложающій «добровольныхъ палачей»; онъ окончательно «перешагнулъ», онъ — нигилистъ буквальный, нигилистъ

чистой крови.

Относительно происхожденія у насъ нигилизма есть замъчательныя строки въ записной книжкъ Оедора Михайловича. «Комические были, — говорить онъ туть, — переполохъ и заботы мудрецовъ нашихъ отыскать, откуда взялись нигилисты? Да они ни откуда не взялись, а все были съ нами, въ насъ и при насъ». Къ нигилистамъ, въ широкомъ смыслѣ слова, онъ относитъ, конечно, и Верховенскаго-отца. «Нътъ, какъ можно, толкуютъ мудрецы, —читаемъ мы у него далѣе, —мы не нигилисты, а мы только на отрицаніи Россін хотимъ спасти ее...» По въ этомъ, по мнѣнію Достоевскаго, и заключается нигилизмъ... Ингилизмъ есть оторванность отъ всякихъ преданій, безпочвенность, и въ этомъ отношеніи русскіе люди давно нигилисты. Не даромъ же Осдоръ Михайловичъ продолжаетъ: «нигилизмъ явился у насъ, потому что мы вей ингилисты, насъ только испугала новая, оригинальная форма его проявленія».

Если смотрѣть съ этой стороны, то невольно придешь къ тому, что, восинтавшись даже подъ непосредственнымъ воздѣйствіемъ отца, Петръ Степановичъ могъ бы выйти такимъ же, какимъ вышелъ помимо его воздѣй-

ствія. Заходустныя тетки Петра Степановича были, конечно, благочестивыя въ заурядномъ смыслѣ барыни; но отъ ихъ благочестія на старой византійской подкладив. исключительной обрядности не было никакого жизненнаго плода. Степанъ Трофимовичъ Верховенскій быль философъ-идеалистъ и эстетикъ, но ото всего этого, благопріобрѣтеннаго изъ книгъ, также не выходило никакого жизненнаго плода, ничего, способнаго поставить человъка на прямую дорогу трезвой и стойкой даятельности. Степанъ Трофимовичъ въ свое время попалъ подъ вліяніе отвлеченных ученій, по самой своей отвлеченности болже или менже безобидныхъ; сынокъ его очутился уже подъ другимъ наноснымъ вліянісмъ, подъ вліянісмъ ученій, служившихъ и тамъ на Западъ реакціею противъ отвлеченности, ученій, непосредственно вторгавшихся жизнь съ ножомъ и ломомъ.

Но что же подготовило у насъ почву для успъха подобныхъ ученій какъ разъ въ ту пору, когда совершались у насъ великія преобразованія, долженствовавшія, повидимому, помѣшать такому успѣху? Достоевскій даеть намъ на это въ своемъ романъ довольно ясный ответъ. Почва была у насъ подготовлена тою соціальною борьбой, какою, пожалуй, и неизбъжно ознаменовывался переходъ отъ дореформенной поры къ преобразовательной. Нашъ барскій слой если открыто и не протестоваль противъ 19-го февраля, то сталъ къ нему въ замаскированную, но, тѣмъ не менѣе, дѣятельную оппозицію, при чемъ иногда, въ нылу увлеченья, даже и снималась маска. Эту оппозицію, разумвется, нельзя сопоставлять съ оппозиціей южно-американскихъ плантаторовъ, приведшей къ борьбѣ Юга съ Сѣверомъ изъ-за негровъ. Черезъ нашу затаенную оппозицію ясно однако проходить намърение испортить, что только можно, въ примънении великой реформы. Щедринъ въдь прямо подслушалъ у этихъ людей относительно ихъ бывшихъ крестьянъ: «пускай знаютъ поганцы, каково—сладка хваленая ихъ свобода». Но въ то же самое время не надобно забывать, стали кое-гдъ раздаваться ржчи съ намеками, что за

утраченныя права должно-бы вознаградить насъ, такъ сказать, à l'Anglaise. Представителемь такихъ взглядовъ является въ «Бѣсахъ» Гагановъ. Послѣ 19-го февраля, говоритъ Достоевскій, «онъ вдругъ почувствовалъ себя какъ-бы лично обиженнымъ... Онъ принадлежалъ къ тъмъ страннымъ, еще уцълъвшимъ на Руси, дворянамъ, которые чрезвычайно дорожать древностью и чистотой своего дворянскаго рода... Вийсти съ этимъ онъ терпить не могъ русской исторіи, да и вообще весь русскій обычай считаль отчасти свинствомъ...» Подъ вліяніемъ своихъ рыцарскихъ идей, онъ вызываетъ на дуэль Ставрогина, который буквально провелъ за носъ его отца черезъ залу клуба, самъ же, что называется, спокойно расписался въ получени пощечины отъ Шатова. Когда, сверхъ всякаго ожиданія, Ставрогинъ принимаетъ вызовъ и держить себя затёмъ вполнё по правиламъ чести, городское дворянство подыскиваетъ объяснение для такой двойственности въ образъ дъйствій Ставрогина. И объяснение вскорт нашлось самое подходящее, прямо льстившее ихъ барскимъ взглядамъ. «Чему-же тутъ удивляться, -говорили они, -что Ставрогинъ дрался съ Гагановымъ и не отвѣчалъ студенту (т.-е. на его пощечину?) Не могъ же онъ вызвать на поединокъ бывшаго крапостного своего человака» (чама и была прежде Шатовъ). Слъдствіемъ было то, что безпутный Ставрогинъ сділался любимцемъ города. «Объявилось лицо, въ которомъ вей ошиблись, - лицо, почти съ идеальною строгостью понятій». Что касается опять Гаганова, то съ другой стороны и самъ Петръ Степановичъ не прочь отъ того, чтобы воспользоваться его деревенскимъ гостепріниствомъ. Онъ не брезгаеть имъ не только ради удобствъ и выгодъ, но, конечно, и ради того, что всякій «оппозиціонный элементь» годень въ дёло.

Другого рода оппозицію рисуетъ намъ Достевскій вълиці своего губернатора, г. фонъ Лембко. Это уже оппозиція служилыхъ людей, приказныхъ или бюрократовъ, въ числі которыхъ у насъ, какъ извістно, не мало и представителей барства. Обида приказнымъ заключалась

въ томъ, что рядомъ съ ними выросли вдругъ, какъ грибы послѣ дождя, какія-то небывалыя и непрошенныя земскія учрежденія. Подобно тому, какъ помъщики употребляли вев усилія, чтобы сдвлать несостоятельною крестьянскую реформу, администраторы задались стремленіемъ свести на нуль и реформу земскую. «Для уравновѣшенія и процвѣтанія всѣхъ губерискихъ учрежденій, -- разсуждаеть фонь Лемоке, -- необходимо одно: усиленіе губернаторской власти... Надо, чтобы всѣ эти учрежденія, земскія-ли, судебныя-ли, жили, такъ сказать, двойственною жизнью, т.-е. надобно, чтобъ они были (я согласенъ, что это необходимо), ну, а съ другой стороны, надо, чтобъ ихъ и не было». Слова эти обращены къ Петру Степановичу, который успѣлъ уже по своему обработать какъ губернатора, такъ и его супругу. На этотъ разъ онъ не выдерживаетъ и радостно проговаривается: «ну, какъ хотите, а все-таки вы намъ прокладываете дорогу и подготовляете намъ успъхъ». Тому-же, конечно, содъйствовали и тъ экзекуцін, къ которымъ. благодаря своей административной мудрости, прибъгали городскія власти по поводу такъ-называемыхъ крестьянскихъ бунтовъ.

На эту сторону романа понятнымъ образомъ не обратила вниманія враждебная критика, которой нужно было выставить Достоевского какимъ-то гасильникомъ, чуть не доносчикомъ. По на этомъ же не менте понятнымъ образомъ не желала остановиться и благопріятная ему критика, критика журнала, въ которомъ онъ тогда участвоваль, и которая желала его выставить виолив своимъ. Могла-ли эта критика останавливаться на дворянской и чиновничьей оппозицін, подготовившей почву для нигилистовъ, если въ собственномъ умыслѣ представителей этой критики тогда уже было-въ отноръ нигилизму выставить не что иное, какъ именно «дворянскую эру» и «усиленіе губернаторской власти», т.-е., какъ впослідствін замачено было въ Аксаковской «Руси», лаченіе тімь, отъ чего произошла болізнь. И несочувственная роману критика лицемфрила: одна притворялась, что не

признаеть въ Петрѣ Степановичѣ и его нигилистической компаніи живыхъ людей, другая зажмуривалась и прищуривалась, чтобы пройти мимо Гагановыхъ, фонъ Іембке и т. п. Обѣ критики въ сущности были—одного

поля ягода 1).

Случайно ставшій идеаломъ мѣстнаго дворянства, бывшій воспитанникъ Степана Трофимовича, Пиколай Ставрогинъ, въ свою очередь обрабатывается Петромъ Стенановичемъ, давно уже съ нимъ познакомившимся за границей. Петръ Степановичъ имфетъ на даровитаго, хотя и безпутнаго, Ставрогина совершение особые виды. Онъ разсчитываетъ современемъ пустить его въ народъ въ качествъ такъ-называемаго Ивана Царевича. Между инми завязывается по поводу этого откровенный разговоръ. На вопросъ Ставрогина: «какъ вы разбросали етолько прокламацій?» Верховенскій отвівчаеть: «первое, что ужасно дъйствуетъ, это мундиръ. Я нарочно выдумалъ чины и должности: у меня секретаръ, тайные соглядатан, казначен. Затъмъ-слъдующая сила, разумъстся, сентиментальность. Соціализмъ у насъ распространяется преимущественно изъ сентиментальности... Затымь слыдують чистые мошенники... иной разъ выгодны очень... но на нихъ... неусынный надзоръ требуется... Наконецъ самая главная сила-цементъ, все связывающій-это стыду собственнаго мнюнія!.. ІІ кто,прашиваетъ онъ, -этотъ миленькій трудился, что пи одной-то собственной идеи не осталось ни у кого въ головь! За стыдъ почитають!.. Я вамъ говорю онъ у меня въ огонь пойдеть, стоить только прикрикнуть на него, что недостаточно либераленъ». Ставрогинъ же замѣчаетъ на это: «все это-чиновничество и сентиментальность-клейстеръ хорошій, но есть одна штука еще получие: подговорите четырехъ членовъ кружка укокочить иятаго-подъ видомъ того, что тотъ донесеть, и

Это ясно изъ сопоставленія тёхъ противоположныхъ критическихъ отзывовъ, которые приведены въ 3-мъ вып. комментарія къ О. М. Достоевскому г. Зелинскаго.

тотчасъ же вы ихъ всёхъ пролитою кровью, какъ однимъ узломъ, свяжете». Но Ставрогинъ нѣсколько запозздаль со своимъ совътомъ: все это уже входило въ рецентъ, вывезенный изъ-за границы Петромъ Степановичемъ. При помощи такого пріема онъ и рашаетъ развязаться съ оказавшимся для нихъ неудобнымъ Шатовымъ. Неудобство это въ томъ, что онъ, какъ оказывается, не поддался тому «миленькому», который такъ потрудился никому не оставить ни одной собственной идеи. Шатовъ не способенъ разъ навсегда отлиться въ готовую форму, не способенъ отдать свою волю чужому верхогодству. Вотъ Верховенскій и рашаетъ его устранить на томъ основанін, что онъ можетъ на нихъ донести. «Если-бъ каждый изъ насъ, —предлагаетъ онъ вопросъ своему собранию, - зналь о замышленномъ политическомъ убійствъ, то пошелъ ли бы онъ донести, предвидя всё послёдствія, или остался бы дома, ожидая событій?» Прямого отвѣта никто не рѣшился дать, стали говорить обинякомъ. Только Шатовъ въ это время молча всталъ и вышелъ изъ комнаты. Онъ насквозь понимаетъ Петра Степановича и видитъ, къ чему это клонится. Онъ видитъ, что уже обреченъ на смерть, и тутъ ничего не подълаешь. «Въдь это для васъ же невыгодно», - говоритъ, какъ бы прямо его темъ отмечая, Верховенскій. — «За то тебѣ выгодно, какъ шпіону и подлецу», доканываетъ себя такою смѣлою прямотою Шатовъ. Это было уже «преступленіе противъ величества» набольшаго—а за такое преступление вездъ полагается смертная казнь.—«Донесетъ онъ, или не донесетъ?» стали спрашивать по уходъ Шатова. «Если-бъ доносчикъ, онъ бы прикинулся, а то онъ наплевалъ да и вышелъ», совершенно резонно замътилъ кто-то. Но какіе резоны передъ тою логикою, которая предписывается имъ всѣмъ Петромъ Степановичемъ. Кончилось неизбѣжно тѣмъ, что въ доносъ Шатова всѣ повѣрили; «но-прибавляетъ авторъ, и въ то, что Петръ Степановичъ играетъ ими, какъ пѣшками, тоже вѣрили. А затѣмъ всь знали, что завтра все-таки явятся въ комплектъ на

мѣсто, и судьба Шатова рѣшена. Чувствовали, что вдругъ, какъ мухи, попали въ наутину къ огромному науку: злились, но тряслись отъ страху» 1). Исключение составляеть Ставрогинъ, котораго онъ принасаетъ, на елучай, въ Иваны Царевичи. «Мы проникиемъ въ самый народъ, - говоритъ онъ Ставрогину. - Знаете ли, что мы ужь и теперь ужасно сильны?.. Знаете ли, сколько мы однами готовыми идейками возьмемъ. Я ноахаль—свирапствовало ученье Litré, что преступление есть помашательство, а именно оно здравый-то смыслъ и есть» (развитіе Раскольниковской теоріи)... Русскій Богь, -говорить онь съ особеннымъ смакомъ, - уже спасоваль передъ «дешевкой»... Матери пьяны, дъти пьяны... Жаль только, что некогда ждать, а то пусть бы они еще попьянье стали. Ахъ, какъ жаль, что нътъ пролетаріевъ! По будуть, будуть-къ этому идеть» (Туть же въдь и мудрые администраторы подмогуть). «Одно или два покольнія развесть теперь необходимо... Человькъ обращается въ гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь-вотъ чего надо! А тутъ еще «свъженькой кровушки», чтобы попривыкли. ...Тутъ-то мы и пустимъ Ивана Царевича ... П застонетъ стономъ земля: «новый правый законъ пдеть!» А «стропть мы будемъ, мы, одни MbI!».

Ну, какъ тутъ не вспомнить дипломата въ «Униженныхъ и Оскорбленныхъ»? «Безъ насъ—говоритъ онъ тамъ, —безъ насъ нельзя... мы всплывемъ, а девизъ нашъ въ настоящую минуту должно быть: «ріге ça va, mieux ça est». Чѣмъ хуже, тѣмъ лучше, тѣмъ для нашего могущества выгодиѣе—перевели и истолковали Пстры Верховенскіе.

<sup>1)</sup> Вь числѣ средствъ, употреблясмыхъ этимъ паукомъ, мы однако не видимъ поокупа. Между тѣмъ насъ хотятъ увфрить, что петрашевци въ све время имено поокупали, та ъ казъ подкупленнимъ былъ у нихъ—самъ Оедоръ Михайловичъ Достоевскій! Если вършть его быгшему пріятелю, доктору Яновскому, то, запавъ у покойнаго (пишева 500 р., Достоевскій говорилъ: «я теперь съ нимъ и сто». Кого это только морочитъ докторъ Яновскій? Должно быть себя самого (см. Гусскій Въстникъ 1885 г. апръль, стр. 816—817).

Могущество, именно ихъ могущество—статья для нихъ очень важная. «Одна десятая доля человъчества, по ихъ теоріи, получастъ свободу личности и безграничное право надъ остальными девятью десятыми. Тъ-же должны обратиться... въ родъ какъ бы въ стадо» (слова Шигалева). Раздается между ними даже такое мнѣніе, что пе проще ли, не скоръе ли—«взять да взорвать на воздухъ эти ¾, «», такъ какъ слъпо повиноваться онъ, пожалуй, не вдругъ научатся (мнѣніе Лямшина).

Та же жажда могущества выставлена была уже въ Раскольниковѣ, также вѣдь признающемся: «власть, власть прежде всего». Но въ Раскольниковѣ, при симпатическихъ сторонахъ его характера, власть все же не можетъ окончательно обратиться въ самодовлѣющую. Въ немъ не только живо, но и громко говоритъ сердце, способное подсказывать власти, что на самомъ дѣлѣ она—только прикладная сила, способная ее наводить на благія ея приложенія. Въ Петрѣ же Степановичѣ сердце умерло; въ немъ одинъ холодный разсудокъ, состоящій на службѣ у всепожирающаго властолюбія; жертва же

этой адекой службы-подрастающее покольніе.

Оно попадаеть въ ловушку въ силу той ловкой игры на свободолюбивыхъ струнахъ его души, которая заключается, напримъръ, въ слъдующемъ воззвании Петра Степановича: «я васъ спрашиваю, что вамъ милье: медленный ли путь, состоящій въ сочиненіи соціальныхъ романовъ и въ канцелярскомъ предрѣшеніи судебъ на тысячи льтъ впередъ на бумагь, тогда какъ деспотизмъ тъмъ временемъ будетъ глотать жареные куски... или вы держитесь рашенія скораго?.. Кричать: «сто милліоновъ головъ»; -это, можетъ быть, еще и метафора, но чего ихъ бояться, если при медленныхъ бумажныхъ мечтаніяхъ деспотизмъ въ какія-нибудь сто лѣтъ съѣстъ не 100, а 500 милліоновъ головъ... Прошу всю почтенную компанію ...прямо и просто заявить, что вамъ веселье: черепашій ли ходъ въ болоть, или на всьхъ нарахъ черезъ болото?» Желанный отвѣтъ подразумьвается.

Достоевскій съ глубокою грустью останавливается на этомъ явленіи. Туть вѣдь передъ его душевнымъ взоромъ тѣ же «униженные и оскорбленные»—люди, надъ которыми совершается величайшее изъ насилій. Опи обращаются съ юныхъ лѣтъ въ безгласное орудіе чужихъ цѣлей, изъ нихъ вербуются тѣ налачи — добровольцы, къ которымъ прямо примѣняется выраженіе: «добровольно—наступя на горло».—Имъ говорятъ: «стунай—и взорви», «ступай—и подкинь», «ступай—заколи или выстрѣли»; и они идутъ и исполняютъ, потому что, отказавшись положить другого на плаху, они сами на нее попадутъ, да еще и съ клеймомъ такъ-называемаго «подлеца», которое, увѣряютъ ихъ, перейдетъ въ потомство.

Въ числѣ этихъ особаго рода «несчастныхъ» оказывается у Достоевскаго и гимназисть, «очень горячій и взъерошенный мальчикъ льть 18-ти, сидящій съ мрачнымъ видомъ... Видимо страдая за свои 18 лътъ, этотъ крошка, -- сострадательно замічаеть Достоевскій, -- быль уже начальникомъ самостоятельной кучки». Тутъ же оказывается и студентка съ добръйшимъ сердцемъ, отправляющаяся по университетскимъ городамъ, чтобы принять участіе въ страданіяхъ бідныхъ студентовъ и «возбудить ихъ къ протесту». На все это Достоевскій указываль имъ же самимъ, вразумляя и предостерегал ихъ отъ того особаго деснотизма, который, пожалуй, будеть еще похуже всякаго другого. Й значительная часть молодежи такъ и понимала намфренія Достоевскаго; она знала, что онъ настоящій другь ея, другь и такъ-называемыхъ студентокъ, что онъ всегда сочувствоваль и этимъ последнимъ, благословляя ихъ жажду къ высшему образованию, цёня ихъ способность на вет лишенія, ихъ удивительный аскетизмъ во имя науки, той науки, которая нужна и женщинв, даже и въ томъ случав, если имъть въ виду только положение ся въ семьт.

Самымъ, можетъ быть, жалкимъ, самымъ вызывающимъ состраданіе тою «үниженностью и оскороленностью»,

которой онъ долго совсемъ не чувствуетъ, является въ «Бъсахъ» пранорщикъ Эркель, —этотъ, по природъ, любящій сынь, отсылающій матери целую половину своero скуднаго жалованья. «Какъ, должно быть, она цъловала эту бидную билокурую головку, каки дрожала за нее, какъ молилась о ней...», -говоритъ Достоевскій. «Чувствительный, ласковый и добрый Эркель, по его замічанію, быть можеть, быль самый безчувственный изъ убійцъ, собравшихся на Шатова. Этотъ чувствительный мальчить воображаль, что такъ оно нужно для достиженія великой, спасительной для человічества ціли». Онъ, какъ какая-нибудь Татьяна или Наталья въ офицерскомъ сюртукъ, безусловно вършлъ въ своего героя молился, такъ сказать, на Петра Верховенскаго. Только при прощаніи съ нимъ уже послі участія въ предиисанномъ имъ убійствѣ, онъ былъ пораженъ, былъ обиженъ холоднымъ обращениемъ этого человѣка, которому такъ легко позволиль себя обезчестить пролитою по его приказу кровью. По увы! бѣдный мальчикъ и тутъ все не вразумляется до того, чтобы усмотръть и возчувствовать именно свое безчестіе... «Вы все, а мы — ничто» — вотъ что, смиренно себя тёмъ усноконвая, говоритъ онъ Верховенскому.

По что же такое этотъ ужасный Шатовъ, въ убійствѣ котораго преспокойно принимаютъ участіе даже такіе симпатичные юнцы? Шатовъ, по опредѣленію Достоевскаго, — это «одно изъ тѣхъ идеальныхъ русскихъ существъ, которыхъ вдругъ поразитъ какая-нибудь сильная идея и тутъ разомъ придавитъ ихъ собой — иногда

даже на вѣки».

Побывавъ за границей, онъ именно тамъ-то и измѣнилъ радикально иѣкоторыя изъ прежнихъ своихъ убѣжденій. Онъ тамъ вдругъ понялъ прежде всего, что дѣятельность въ пользу народа не можетъ быть совмѣстима съ презрѣніемъ къ нему. Изъ него тамъ выработался новый, еще болѣе преданный своимъ убѣжденіямъ, Разумихинъ. «Если я за народъ,—разсуждалъ онъ,—такъ я его пѣшкой не дѣлаю; если я за народъ, такъ я его

въ матеріалъ для себя не обращаю; если я за народъ, такъ я признаю въ немъ разумную человъческую душу, а не тварь, созданную для того, чтобы помыкать ею».--Это прямо противоположно тому, что передаеть Достоевскій въ «Дневникъ писателя». Кто-то замьтиль отпосительно извёстных затёй: «да вёдь народь съ этимъ не согласится». - «Такъ уничтожить народъ!» вырвалось у одного изъ спорящихъ. Шатовъ видитъ, напротивъ, въ народѣ силу, на которую нельзя посягать. «Никогда эти ваши люди не любили народа, - говорить онъ Верховенскому-отцу, - не страдали за него и ничемъ для него не пожертвовали... Нельзя любить того, чего не знаешь, -- поясняетъ опъ, -- а они ничего въ русскомъ народѣ не смыслили... Мало того, съ омерзительнымъ презржніемъ къ нему относились... подъ народомъ воображали себв однихъ парижанъ и стыдились, что русскій народъ не таковъ»... Сравнивая же современное съ предшествующимъ, Шатовъ замѣчаетъ, что отцы и дъти-прямо одного поля ягоды, различные плоды одной и той же безпочвенности. Отцы когда-то были въ упоенін отъ своей помінцичьей власти, діти, при всей своей казовой свободь, тоже до опьяненія любять власть. «У нихъ все смертиая казнь, -- говоритъ онъ, -- и все... на бумагахъ, съ нечатями, три съ половиной человѣка подписываютъ... Кучка преувеличиваетъ свой ростъ и значеніе... По моему, ихъ всего и есть одинъ Петръ Верховенскій... этотъ клонъ, невѣжда, дуралей, не понимающій ничего въ Россін»... «Онять вы улыбаетесь вашею брезгливою свѣтскою улыбкою, — обращается онъ къ бывшему барину своему, Ставрогину. -О, когда вы поймете меня? Прочь барича!.. Вы баричъ, послъдній баричь, —заключаеть опъ. -- Добудьте Бога трудомь!».

ИГатовъ, вышедшій изъ парода, не поддается Верховенскому. Пе забудемъ, что и совершенно другой человѣкъ изъ народа, ⊖едька Каторжный съ особымъ сознаніемъ своей самостоятельности говоритъ про своего бывшаго барина: «потому въ Рассеѣ никакъ нельзя безъ документа, такъ ужь онъ и думаетъ, что мою душу за-

полонилъ». Это выражение въ высшей степени характерное. «Заполоненье народной души» — прямо входитъ

въ расчеты различныхъ Петровъ Степановичей.

Достоевскій, главнымъ образомъ, и указывалъ на такое «заполоненье души» вообще; онъ предостерегаль отъ него нашу учащуюся молодежь. Другіе, либеральничая, искали себѣ популярности у молодежи, и преспокойно получали затѣмъ не малые даже знаки отличія, потому что умѣли не все досказывать, мудро кое о чемъ умалчивать съ обоихъ концовъ. Онъ одинъ имѣлъ полное право сказать: «я ничего не прошу и ничего не возьму и не мнѣ хватать звѣзды за мое направленіе» 1). Но онъ-то и высказывался передъ молодежью вполнѣ, сознавая своимъ любящимъ сердцемъ, какой страшный грѣхъ беретъ на душу тотъ, кто въ такое время, какъ наше, допускаетъ въ своихъ рѣчахъ хоть какія-нибудь недомолвки. И вотъ — онъ всегда говорилъ, «какъ власть имѣющій, а не какъ книжники и фарисси!»

## V.

## «Дневникъ писателя» и «Подростокъ.»

Появленіе «Бѣсовъ» временно послужило враждебной Достоевскому критикѣ удобнымъ поводомъ поудержать отъ него молодое поколѣніе. Враждебная критика дипломатически налегала на то, что вѣдь, въ сущности, это только какая-то реляція о Нечаевской исторіи въ формѣ романа, а развѣ дѣло искусства спускаться до подобныхъ реляцій? Тутъ за искусство въ его чистотѣ вооружались люди, для которыхъ вообще искусство не много значило (на томъ основаніи, что «сапоги выше Пушкина»). По они слѣдовали въ данномъ случаѣ тому оппортунизму, который сказался уже въ старой статьѣ Добро-

<sup>1)</sup> Изъ записной книжки Ө. М. Достоевского.

любова о «забитыхъ людяхъ»: и въ ней вѣдь говорилось о недостаткѣ художественнаго таланта у Достоевскаго. И теперь за «художественность» и противъ «тенденцісзности» ополчилась именно та критика, которая сама была партійно-тенденціозна; она поступила такъ, потому что та тенденція, которую она усматривала у Достоевскаго,

ей не нравилась.

Сдълавинсь въ 1873 г. редакторомъ «Гражданина». Достоевскій, печатая въ немъ свой «дневникъ писателя», подробно касался туть «тенденціи» своихъ «Бісовъ» и отношеній къ ней критики. «Я хотёль, —поясияль онь, поставить вопросъ, какимъ образомъ въ нашемъ переходномъ и удивительномъ современномъ обществъ возможны не Йечаевъ, а Нечаевы, и какимъ образомъ можеть случиться, что эти Печаевы набирають себь наконець Нечаевцево?» — Возражая своимъ критикамъ, онъ имѣлъ въ виду и тѣхъ, которые объясняли дѣло такъназываемою «полунаукою» 1). «Или вы думаете, — спрашиваль опъ ихъ, —что знанія, «научки», школьныя свёдкивица (хотя-бы универентетскія), такъ ужь окончательно формирують душу юноши, что съ получениемъ диплома онъ тотчасъ-же получаетъ незыблемый талисманъ, - разъ навсегда узнавать истину и избъгать искушеній?.. Неужели-же вы вправду думаете, что прозелиты, которыхъ могъ-бы набрать у насъ какой-инбудь Исчаевъ, должны быть непременно лишь одни шалопай? Не вѣрю, не всѣ; я самъ старый Нечаевецъ и тоже стояль на эшафоть, приговоренный къ смертной казии, и увъряю васъ, что стояль въ компаніи людей образованныхъ». Оговариваясь далье, что онь очень хорошо понимаетъ всю громадную разницу между Истрашевцами и Исчаевцами, онъ указываль, однако, на то, что первые представляли собою начальный фазись той «одержимости теорією», дальнійшимь фазисомь которой являются вторые... «Я уже въ 1846 г., -говорилъ онъ, -быль по-

Такъ взглясулъ тогда тотъ журналъ, въ которомъ появились «Въсы», т.-е. «Русскій въстинкъ».

священъ во всю «правду» грядущаго обновленнаго міра...» «Вст эти убъжденія о безнравственности гамыхъ основаній современнаго общества... объ уничтоженін національностей во имя всеобщаго братства людей, о презрыніи къ отечеству, какъ тормазу во всеобщемъ развитін... все это были такія вліянія, которыхъ мы преодольть не могли» (самъ-то онъ, конечно, во многомъ преодолѣлъ, вполнъ сохранивъ любовь къ отечеству и народности, не видя въ ней и тогда чего-либо несовитетнаго съ любовью къ человъчеству). «Тогда уже, — старался тутъ объяснить Достоевскій, —смотрѣли на соціализмъ, какъ на необходимую «поправку» христіанства, — поправку въ смыслѣ большаго практицизма, нежеланія откладывать въ «долгій ящикъ». Позже, въ наши дни, такой практицизмъ сведень быль къ тому, чёмь пользовалось уже средневъковое человъчество но пользовалось во имя догмита... Теперь ухватились за тотъ-же оюнь и мечь во имя перестроенія общества на основаніи жизненнаго ученья о «братствъ...» «Въ моемъ романъ «Бъсы», — объяснялъ Достоевскій, — я пытался изобразить тѣ многоразличные и разнообразные мотивы, по которымъ даже чистъйше сердцемъ и простодушнъйшие люди могутъ быть привлечены къ совершенію чудовищнаго злодъйства... Скажите-же теперь, господа,—спрашиваль онъ,—кто лучше относится къ молодежи, — вы-ли, говорящіе, что попадаются шалопан, или я. утверждающій, что попадаются честные и благородные люди?» «Пока кругомъ насъ,заключаетъ онъ, -- такой туманъ фальшивыхъ идей... поневоль прінскиваешь иногда всевозможныя средства, чтобъ выйти изъ недоуманія. Одно изъ такихъ средствъбыть поменте безсерденными (т.-е. не держаться осторожной мудрости «моя хата съ краю»), не стыдиться хоть иногда, что васъ кто-нибудь назоветь «гражданиномъ» 1) и хоть иногда сказать правду, если-бы даже она была и недостаточно, по вашему, либеральна».

<sup>1)</sup> Достоевскій наменаеть на названіе своего журнала, впослідствін (когда єнь оть него отказался) вь самомь ділів принциавшаго великое имя «граждання» зачастую всуе.

Личныя воспоминанія, къ которымъ Достоевскій переходить оть объясненій по поводу «Бѣсовъ», принимають у него туть очень грустный колорить. Въ его воображении возстаетъ тутъ, между прочимъ, бесъда съ Бълинскимъ, въ которую вмѣшивается какое-то третье лицо, утверждая, что «ежели-бы Христосъ пришель въ паше время, то Онъ примкнулъ-бы къ воинствующему соціализму», съ чёмъ сейчась-же и согласился Белинскій. По мивнію Оедора Михайловича, Белинскій быль «самый торонившійся человікь во всей Россіи». — «Этоть всеблаженный человъкъ, -- говоритъ онъ, -- иногда, вирочемъ, очень грустилъ (блаженнымъ назвалъ его Достоевскій въ смыслі Грибойдовскаго: «блажень кто віруеть тепло ему на свътъ», такъ какъ онъ твердо въровалъ въ цивилизацію) ...но грустиль не отъ сомивній, не отъ разочарованій ...а вотъ почему не сегодня, почему не завтра?» Достоевскій при этомъ вспоминаетъ, какъ Бѣлинскій частенько ходиль смотръть на работы по толькочто предпринятой въ то время Николаевской жельзпой дорогѣ: «Хоть тѣмъ сердце отведу, — говорилъ онъ, — что постою, да посмотрю... наконецъ-то и у насъ будетъ хоть одна желѣзная дорога...» Достоевскій увѣряетъ, будто онъ въ то время страстно принялъ все ученье Бълинскаго, хотя тутъ-же говоритъ, что Бълинскій подъ конецъ его не взлюбилъ. Дѣло, должно быть, въ томъ, что на самомъ дѣлѣ и въ то уже время Достоевскій не быль способень такъ страстно вфровать ни въ единую спасающую европейскую цивилизацію, ни во все порізшающій воинствующій соціализмъ (объ эти въры, судя по словамъ Оедора Михайловича, удивительнымъ образомъ уживались въ Бѣлинскомъ, хотя вѣдь въ сущности соціализмъ есть полижищее отрицаніе всеспасающей цивилизаціи). Діло, должно быть, въ томъ, что Достоевскій уже и тогда не могъ страстно торопиться, потому что, даже и въ своемъ качествѣ «заговорщика», долженъ быль плохо вфрить во всякія — какъ мирныя, такъ и воинственныя панацен, имъя свой особый взглядъ на глубокіе корни общественнаго зла и неправды.

Касаясь своего прибытія въ Сибирь, онъ вспоминасть о тъхъ женахъ декабристовъ, которыя каждаго изъ нихъ одълили свангеліемъ. «Я читалъ его иногда, — говорить онъ, — и читаль другимь... Кругомъ меня были именно тѣ люди, которые по вѣрѣ Бѣлинскаго (онъ разумветь, конечно, учение о «средв») не могли не сдвлать своихъ преступленій, а, стало быть, были правы и только несчастиве чамь другіе». Замачая, что въ этомь легко усмотръть совпадение знаменитаго критика-публициста съ народнымъ взглядомъ, Достоевскій сейчась же и оговаривается самымъ глубокомысленнымъ образомъ: «Этимъ словомъ «несчастные» народъ какъ бы говоритъ несчастнымъ: «вы согрѣшили и страдаете, но и мы вѣдь *прышны*. Будь мы на вашемь мѣстѣ — можеть быть, н хуже бы сдёлали. Будь мы получше, можеть быть, и вы не сидъли бы по острогамъ. Съ возмездіемъ за преступленія ваши вы приняли тяготу и за всеобщее беззаконіе». А между тѣмъ вѣдь изъ теоріи «среды» вытекаеть всеобщая и полнайшая невибняемость: люди ни въ чемъ и никогда не виновны, виновны одни порядки.

Нашъ народъ, какъ объясняетъ намъ Достоевскій, считаетъ несчастными тѣхъ, которые, подобно евангельской блудницѣ, были «яты въ преступленіи», которымъ, такъ сказать, выпалъ жребій и выполнить то, и однимъ отвѣчать за то, въ чемъ незримо участвовали, т.-е. и виновны, далеко не они одни. Народъ нашъ въ своемъ взглядѣ вѣренъ завѣту Христа, сказавшаго обвинителямъ: «кто изъ васъ безъ грѣха, тотъ брось въ нее первый камень», но сказавшаго однако-же и блудницѣ:

«иди и не трыши».

Ученіе о «средѣ» включалось, конечно, его представителями въ замышляемую ими «поправку» христіанства. Достоевскій, не признавая такой поправки, указывалъ намъ на родной народъ, который, при всей своей темнотѣ, оставался пепоколебимо вѣренъ прямому смыслу евангелія.

Самъ этому выучившись у народа, Достоевскій сов'єтоваль и другимъ у него поучиться. Отсюда его не-

расположение къ тъмъ, которые «питали лишь одно презржніе къ русскому народу, воображая и вжруя въ то же время, что любять его и желають сму всего лучшаго.» Къ числу подобныхъ людей относиль онъ и Герцена, котораго, но его словамъ, «какъ будто сама исторія предназначала выразить собою въ самомъ яркомъ типъ... разрывъ съ народомъ огромнаго большинства образованнаго нашего сословія...» Какъ крупный представитель такого «разрыва», Герценъ, по оригинальному выражение Достоевскаго, «даже и не эмигрироваль, а такъ уже и родился эмигрантомъ...» «Герценъ, — говорилъ Өедөрт Михайловичт, должент былт стать соціалистомт, и именио какъ русскій баричь, т.-е. безо всякой нужды и цёли, а изъ одного только «логическаго теченія идей» и отъ сердечной пустоты на родинъ. Онъ отрекся отъ основъ прежняго общества, отрицалъ семейство, и былъ, кажется, хорошимъ отцомъ и мужемъ. Отрицалъ собственность, а въ ожиданіи успѣль устронть дѣла свон и съ удовольствомъ ощущалъ за границей свою обезпеченность...» «т.-е. ту обезпеченность, которую имѣль въ виду Карамзинъ, когда говорилъ, что «дворянинъ россійскій есть гражданинъ вселенныя и можеть внъ Россін жить Россією...» т.-е. доходами съ находящихся въ ней имѣній. На основаніи всего этого Достоевскій рвшился даже сказать про Герцена, что онъ «попросту продукть прежняго криностничества, которое ненавидъль и изъ котораго произошелъ, не по отцу только, а именно черезъ разрывъ съ родной землей и ся идеалами».

Этой характеристикѣ Герцена въ «Дневникѣ писателя» 73 г. соотвѣтетвуютъ многія черты, приписанныя въ романѣ «Подростокъ» (появившемся въ 1875 году) Версилову. Черты эти, конечно, заключаются не въ образѣ дѣйствій Версилова, а въ его воззрѣніяхъ. Версилова съ его «случайной семьей» нельзя же назвать ни хорошимъ отцомъ, ни хорошимъ мужемъ. Съ другой стороны—вмѣсто того, чтобъ себя обезнечить, онъ, по обычаю многихъ нашихъ баръ, растратилъ громадное

состоянье. Что же касается его воззрѣній, то онъ самъ говоритъ про себя: «Я уѣхалъ съ тѣмъ, чтобъ остаться въ Европѣ... и не возвращаться домой никогда. Я эмигрировалъ (на самомъ же дѣлѣ онъ вернулся въ Россію). Я ни въ какомъ заговорѣ не участвовалъ... Я просто уѣхалъ тогда отъ тоски, отъ внезаиной тоски. Это была тоска дворянина — право, не умѣю лучше выразиться... Ты думаешь, я стосковался по крѣпостничеству? (Онъ говоритъ съ сыномъ). О, нѣтъ, мой другъ. Да мы-то и были освободителями. Я эмигрировалъ безъ всякой злобы... Насъ такихъ въ Россіи, можетъ быть, около тысячи человѣкъ... но вся Россія жила лишь пока для

того, чтобы произвести эту тысячу».

Такое странное мнѣніе о себѣ и о своихъ опъ, по своему, вполив выясняеть. Они, тоскующие на родинв, не находящіе тамъ для себя никакой достойной дѣятельности даже въ такія эпохи, какъ переживаемая Версиловымъ, они, конечно, тоскуютъ и за моремъ, но Версиловъ не даромъ-же говоритъ: «я за тоску мою не взялъбы никакого другого счастья...» «Истъ свободите и счастливве, -- тутъ-же говоритъ онъ, -- русскаго европейскаго скитальца изъ нашей тысячи». Онъ свободенъ потому. что, пользуясь родиной, вовсе не связанъ ею; онъ счастливъ потому, что вращается въ самой широкой, самой неистощимой, по своему содержанію, сферф. «У насъ, говорить онъ, — создался въками какой-то еще нигдъ невиданный высшій культурный типъ, котораго нётъ въ цёломъ мірь — типъ всемірнаго больнія за всьхъ...» Онь прямо сознается при этомъ, что, эмигрируя въ Европу, онъ «тогда тхалъ ее хоронить». Приснившаяся ему картина, воспроизводящая утро перваго дня европейскаго человъка, наводитъ его на мысль о заходящемъ солнцъ послѣдняго его дня.

Въ этомъ «послѣднемъ днѣ», въ этихъ «похоронахъ» Европы сказалось опять-таки что-то Герценовское, съ примѣсью, однако, ему несвойственной, почти мистической, складки. Тутъ Достоевскій, вѣроятно, имѣлъ въ виду тотъ типъ людей «о двухъ и о трехъ идеяхъ», о

которомъ говоритъ его «идіотъ». Какъ характеръ, Версиловъ, по своей неустойчивости и распущенности, напоминаетъ подобные-же типы у Тургенева, также объясняемые, чуть-ли не помимо воли автора, ихъ безпочвенностью, несуществованіемъ для нихъ какихъ-либо жизненныхъ, направляющихъ и сдерживающихъ преданій. У Версилова, какъ и у другихъ ему подобныхъ, есть благіе порывы, даже положительные акты моментальнаго великодушія, но это не мѣшаетъ ему-сколько ни постарался онъ гуманизировать форму своего поступка-присвонть себъ жену своего кръностного человъка и, при всей ся любви къ нему и даже самого его къ ней, въ сущности, испортить ея жизнь какъ и жизнь ея и своего сына—этого «Подростка», ведущаго въ романт свои записки. Въ этомъ последнемъ Достоевскій, со своею обычною исихологическою глубиною, выставиль передъ нами особый, нерадко также встрачающійся въ жизни, видъ «униженности» и «оскорбленности». Онъ униженъ и оскорбленъ самымъ фактомъ своего рожденія, самымъ вытекающимъ изъ него положениемъ. Враждебная Достоевскому критика, хотя и отнесшаяся къ нему на этотъ разъ благосклониве, такъ какъ «Подростокъ» появился не въ «Русскомъ Въстникъ», а въ «Отечественныхъ Запискахъ», — оказалась, однако, по-прежнему лег-комысленною. Она выставила «Подростка» отъявленнымъ эгонстомъ, хотя сама-же и проговорилась о томъ, какъ онъ половину накопленныхъ денегъ употребилъ на какого-то подкинутаго ребенка. Да вёдь критика тутъ-же съ поливищею развизностью, заявила, что «эгоизмъ есть нензовжное логическое следствие человеческой забитости», той, о которой когда-то написаль свою статью Добролюбовъ, также проглядъвшій въ ней прямо противоположныя черты въ такъ-называемыхъ «забитыхъ людяхъ» Достоевскаго. Посвященная «Подростку» критика «дѣла», буквально слѣдуя данному такъ давно камертону, уже прямо выдумала такой факть, какъ то, будто «вси» такъ-называемые «забитые» у Достоевскаго — «эгоисты, отчасти меланхолики, избъгающие общества, въчно замкнутые въ своемъ маленькомъ микроскопическомъ «я». Точно будто-бы эти господа никогда не читали Достоевскаго или читали только для того, чтобы выводить изъ него нѣчто, прямо противоположное тому, что онъ самъ

утверждаетъ.

«Подростокъ», быть можеть, принадлежить у автора къ тѣмъ, которые болѣе другихъ уходять въ свое я, но и опъ, однако-же, не утопаетъ безследно въ немъ. Самая эта, постоянно въ немъ сказывающаяся, жажда отца, есть, вмъстъ съ тъмъ, и жажда правственной опоры, жажда идеала. Съ какою любовью замѣтилъ онъ разъ на лицѣ у Версилова «что-то страдальческое или, лучше сказать, что-то гуманное, высшее». «Не умѣю я этого высказать, — сознается онъ, — но высокоразвитые люди, какъ мит кажется, не могутъ имтть торжественно и побѣдоносно счастливыхъ лицъ». Вѣдь это напоминаетъ Раскольникова съ его гуманной, глубоко симпатической стороны. Подростокъ болветъ душой, такъ мало встрвчая вокругъ себя того, что называетъ вслёдъ за Макаремъ Ивановичемъ «благообразіемъ». За то съ какимъ жаромъ говорить онъ доктору объ этомъ Макаръ Ивановичь, минмомъ своемъ отць, что всьмъ-бы сльдовало у него поучиться, потому что «у него есть твердое въ жизни...»

Этотъ мнимый отецъ подростка является въ романѣ настоящимъ представителемъ иравственныхъ устосеъ. Онъ—изъ народа, и въ этомъ-то и вся разгадка, по мнѣнію Достоевскаго. У народа, несмотря на его темноту, есть нѣчто «твердое въ жизни», а потому оно есть и у Макара Ивановича, этого странника и начетчика, вышедшаго изъ народа. Странникомъ онъ сталъ потому, что не стало ему угла— не въ буквальномъ, а въ иномъ смыслѣ угла—въ собственной семъв. Выжитый изъ своей семьи, онъ не озлобился. Чуткая совѣсть заставила его, должно быть, углубиться въ самого себя, поискать и за самимъ собой вины. Если молодая его жена, зная, что ихъ помѣщикъ не звѣрь и не сталъ-бы ее уговаривать розгами, пошла къ этому помѣщику, то не потому-ли,

что онъ молодъ, а ся мужъ для нея старикъ? Если онъ женился на ней, то потому-ли только, что отецъ ея, умирая, это ему завъщаль, или и не потому-ли также, что нозарился, старый, на молоденькую жену? Но онъ береть у помѣщика деньги. Да, зная, что у Вереилова они не удержатся, что онъ все проживеть и оставить се, бросивъ, когда надофстъ, нищею, Макаръ Ивановичь береть съ Версилова деньги и бережеть ихъ на черный день — для нея-же. Умирая, онъ напоминаетъ Версилову объ объщанін его на ней жениться, прибавляя: «а виновенъ въ семъ дѣлѣ Богу всѣхъ больше я, иоо хоть и господинъ мой были, но все-же не долженъ былъ я слабости сей попустить». Чуткая совъсть заставляеть его и туть себя-же винить, винить въ попущении чужому гржху, хотя туть не было съ его стороны ни расчета, ни даже слабости воли.

Смерть Макара Ивановича, этого странника съ горя, нашедшаго себѣ многочисленную семью въ мірѣ Божіемъ-въ людяхъ, которыхъ онъ любитъ вообще широкою человическою любовью. - смерть его производить умилительное впечатлёние на всёхъ окружающихъ, въ томъ числѣ и на мнимыхъ его дѣтей. Й «подростокъ» до конца, можно сказать, неосвобождающійся вполні отъ озлобленности противъ настоящаго своего отца и ненавидящій свою фиктивную фамилію Долгорукій, ни мало, однако-же, не озлобленъ противъ того, кто ему ее далъ. Таково дійствіе высшей человіческой любви, воплощеніемъ которой является туть этоть «униженный и оскорбленный» Макаръ Ивановичъ. Онъ въ своемъ родъ стоитъ Сопи (въ «Преступленін и наказаніи»). Съ какою нѣжностью напоминаеть онъ, за нѣсколько минутъ до смерти, своей жент, къ которой въ ея детские годы онъ относился, какъ къ дочери: «бывало, и ходить учу, поставлю въ уголокъ шага за три, да и зову ее, а она-то ко миж колыхается черезъ комнату, и не боится, смъется, а добѣжитъ до меня, — бросится и за шею обыметъ... А то унесу тебя въ лъсъ, отыщу малиновый кустъ, посажу у малины, а самъ тебъ свистульки изъ дерева ръжу. Пагуляемся и назадъ домой на рукахъ несу спить младенчикъ. А то разъ волка испугалась, бросилась ко мий, вся трепещеть, а и никакого волка не

Макаръ Ивановичъ въ одномъ изъ своихъ разсказовъ рисуеть намъ прямо противоположный ему самому образъ, остающійся въ обстановкъ народныхъ върованій, народныхъ обычаевъ и народной рѣчи, но для котораго не существують уже нравственные устои народной жизни. Онъ черезъ нихъ разъ навсегда перешагнулъ, потому что, выйдя въ купцы, поклонился золотому тельцу (хотя и ставиль, конечно, въ то же время пудовыя свёчи святымъ), а въ лицъ золотого тельца увъровалъ въ «свою руку владыку».—«Что захочу, то могу», «что скажу-то и свято», «что сдёлаю—то и право»; «всёмъ своимъ я одинъ и Богь, я одинъ и царь»—вотъ житейская философія права этого прямого представителя «темнаго царства», разсказъ о которомъ Макара Ивановича наводить на читателя такой же «страхь за человака», какъ комедін Островскаго на зрителя, Тутъ уже не народъ,а та наднародная среда, которая, правда, начинается съ деревенскаго кулака; это та среда, которую самъ же народъ и обрисовалъ — отчасти въ нѣкоторыхъ сказкахъ, отчасти въ богатырскомъ образѣ Васьки Буслаева <sup>2</sup>).

Другой внушительный разсказъ Макара Ивановичао человъкъ, тоже выдълнвшемся изъ народа-солдатъ, которому въ отпуску «не понравилось жить опять съ мужиками, но который при этомъ «и самъ мужикамъ не понравился». Кончилось тёмъ, что онъ сбился съ пути и ограбилъ гдъ-то кого-то. Но оказывается, что въ глубинѣ его совъсти уцълълъ, однако же, устой, или «твердое въ жизни», какъ говоритъ «подростокъ». Уликъ достаточныхъ не было, адвокатъ пускалъ въ ходъ свое красноржчіе. «Ніть, ты постой говорить, — перебиль

<sup>1)</sup> Тутъ Достоевскій, очевидно, вспомнилъ опять про «мужика Марея».
2) См. въ «Подресткъ» ч. III, гл. 3, отд. IV.

его подсудимый, да все и разсказаль «до послѣдней соринки», повинился во всемь, «съ плачемь и раскаяніемь». Присяжные, однако же, его оправдали. «Пошель опять солдать на волю и все не вѣрить себѣ. Сталь тосковать, задумался, не ѣстъ, не пьетъ, съ людьми не говоритъ, а на пятый день взяль да и повѣсился»... «Вотъ каково съ грѣхомъ-то на душѣ жить», заключиль свой разсказъ Макаръ Ивановичъ.

Всѣмъ этимъ вовсе не вразумлялась враждебная Достоевскому критика. Да оно и понятно: ея представителямъ нужно было обработать по своему и народъ. Достоевскій же всѣмъ внушалъ: «учитесь у народа» 1).

Народный взглядь на «среду» и на «преступленія», такъ часто идущій въ разрѣзъ съ воззрѣніями нашихъ адвокатовъ, заставилъ Макара Ивановича обозвать этихъ послѣдиихъ «нанятою совѣстью». Между тѣмъ, Достоевскій хорошо понималь, что самый принципь новаго суда, заключающійся въ томъ, что это суда совъсти, приходится совершенно по душ' народу. Къ суду и явленіямъ его у насъ въ связи съ народною мудростью Достоевскій неоднократно возвращался въ своемъ «Дневшикъ писателя», который онъ сталь издавать въ 1876 г. уже въ видъ отдъльнаго, собственнаго, самостоятельнаго изданія. Туть онъ выставиль одинь оправдательный приговоръ, какъ вполив негуманный, такъ какъ адвокату, при помощи подпущенной въ глаза пыли, удалось добиться оправданія отца, варварски истязавшаго свою дочь (человѣка въ комфортѣ живущаго, т.-е. «благовоспитаннаго»). Въ другой разъ, Достоевскій, напротивъ, громко возсталь туть противъ обвинительнаго приговора-по дълу Корипловой, выбросившей въ окно ребенка (удивительнымъ образомъ при этомъ не потерпъвшаго) положительно въ состоянии бользиенной невмъняемости. До-

<sup>1)</sup> Недавно г. Лісковь въ «Новостяхь» разсказаль о томь, какъ Өедорь Михайловичь упорно посылаль разныхь знакомыхь ему образованныхь барынь «къ куфельному мужику», и какъ опіт не могли попять, зачёмь. Еслибь опіт внимательно читали его, то попяли бы, конечно, и эти его слова, не дожидаясь разсказа Л. П. Толстого объ Иваніт Ильнить съ его кухонными мужикомъ.

стоевскій своею глубокопсихологической и гуманной статьей, какъ извъстно, произвелъ такое сильное впечатлъніе, что добился пересмотра дёла и оправданія новымъ составомъ присяжныхъ обвиненной Корниловой, -- другими словами, возвращенія ся, вышедшей изъ своего временнаго психіатрическаго состоянія, какъ ея мужу, такъ и самому этому, чудеснымъ образомъ уцёлёвшему и во-

все не ненавидимому ею, ребенку 1).

Явленія самочбійства въ народной средь, одно изъ которыхъ (столь характерное) приведено Достоевскимъ въ «Подросткъ», заставили его въ «Дневникъ писателя» обратить особенное внимание на психологическую подкладку самоубійства вообще. Онъ останавливается туть на самоубійствь одной богатой русской аристократки за границею, самоубійств ради того, что жизнь надовла, надовла потому, что въ жизни ивтъ смысла, а смысла нътъ потому, что самоубійца утратила въру въ Бога.

Но туть же Достоевскій приводить и объясняеть другой совершенно случай самоубійства---самоубійства при вѣрѣ въ Бога (она, конечно, сохранялась и у солдата, повъснышагося отъ того, что его, виноватаго, оправдали). Случай этотъ далъ Өедөрү Михайловичу основаніе для небольшой, но многосодержательной повъсти: «Кроткая». Крайняя кротость не мѣшаетъ тутъ покушенію на убійство, самоубійство же происходить такимь образомъ, что «кроткая» выпрыгиваеть въ окно съ образомъ въ рукахъ.

Матерьяломъ для психологического истолкованія самоубійствъ могли послужить Достоевскому письма отъ разныхъ, совстмъ незнакомыхъ лицъ. Научившисту нихъ многому, ижкоторыхъ изъ нихъ онъ, конечно, удержаль отъ самоубійства, потому что ему удалось своимъ нравственнымъ вліяніемъ возстановить для нихъ утрачен-

<sup>1)</sup> Это, конечно, не могло понравиться той редакции, которая напечатала столько романовъ Достоевского и которан постоянно возстаетъ именно противъ оправоательных приговоровъ. Къ несчастью, эти последние бывають иногда таковы, что оказывають прямую услугу этой редакции, ополчившейся, наконецъ, противъ самаго принципа новаго суда.

ный въ жизни смыслъ. Многіе и теперь, надо думать, здравствуютъ и согласятся въ душѣ, что я говорю

правду.

По 1876 годъ, когда Достоевскій началъ издавать свой «Дневникъ», какъ особый, имъ же самимъ и однимъ наполняемый журналъ, былъ великимъ годомъ,годомъ возстанія въ Герцеговинь, когда, казалось, занялась заря новой жизни для всего, исторически «униженнаго и оскорбленнаго», славянскаго міра. Тогда, повидимому, сказалось у насъ давно небывалое общее, единодушное и, казалось, прочное въ своемъ единодушін, благородное увлечение. Даже наши журналы позабыли свои вѣчныя дрязги и пререканія. По этого хватило всего на три мёсяца, а затёмъ наша такъ-называемая интеллигенція устыдилась своего увлеченія. Насъ стали даже увърять, что вёдь, въ сущности, и увлеченія-то никакого не было, а были только глуныя шашин какихъ-то славянскихъ комитетовъ. Что касается собственно народа, то насъ стали увърять, что онъ, по своему забитому положению, не въ состоянии принимать участие въ чужой беде. Проглядевь въ свое время способность, даже очень широкую и глубокую способность къ такому сочувствио въ Дівушкиныхъ, т.-е. въ различныхъ «униженныхъ и оскорбленныхъ» у Достоевскаго, теперь «проглядёли» ту же способность въ цёломъ русскомъ народе, только что усиввшемъ во-очію се проявить. Діло въ томъ, что живущему впроголодь русскому люду не позволялось ощущать инчего другого, кромѣ голода и физическихъ потребностей вообще. Что «не о хлѣбѣ единомъ живъ будеть человикъ», это, должно быть, не про него пи-

Но Достоевскій смотрѣль иначе. Уже въ сентябрѣ 1876 г., какъ разъ передъ переходомъ нашей интеллитенціи къ обычному охлаждающему и отрезвляющему самооплевыванью, опъ написаль небольшую, но очень мѣткую статью подъ заглавіемъ: «Piccola bestia» (такъ называютъ тарантула въ Италіи). «Съ восточнымъ вопросомъ,—писаль тутъ Достоевскій,—забѣжала въ Европу

какая-то piccola bestia и мѣшаетъ успоконться всѣмъ добрымъ людямъ, всёмъ любящимъ миръ, человъчество, процватание его, всамъ жаждущимъ той сватлой минуты, въ которую кончится, наконецъ-то, хоть эта первоначальная, грубая рознь народовъ... Вск тотчасъ указывають на Россію, всякій уверень, что вредный гадь каждый разъ выбъгаетъ оттуда. А между тъмъ въ одной Россіи лишь все свътло и ясно... Въ Россіи съ восточнымъ вопросомъ каждый разъ происходить нѣчто совершенно обратное, чамъ въ Европа: вса тотчасъ же начинаютъ понимать другъ друга... последній мужикъ понимаетъ, чего надо ему желать, точно также, какъ и самый образованный человѣкъ. Всѣхъ немедленно единитъ прекрасное и великодушное чувство безкорыстной и великодушной помощи распинаемымъ на крестъ своимъ братьямъ...» Но вотъ въ этомъ-то безкорыстін и вся бъда. «Не будь безкорыстія,—тутъ-же и объясняль Достоевскій, -діло мигомъ стало бы въ десять разъ проще и понятиже для Европы, а съ безкорыстіемъ-тьма, неизвъстность, загадка, тайна. О, въ Европъ укушенные! И уже, конечно, вся эта тайна заключена, по понятие укушенныхъ, въ одной Россіи, которая никому-де, однако, ничего не хочеть открыть, а идеть къ какой-то своей цъли, твердо, неустанно всъхъ обманывая, коварно и тихомолкомъ 1)... И что такое это единение славянь? На что оно? съ какими цёлями? ..... Кончають тёмъ, что разрѣшаютъ на свой аршинъ, по-прежнему, по всегдашнему: «Захвать, дескать, означаеть завоеванье, безчестность коварство, будущее истребление цивилизацін, объединившаяся орда монгольская, татары».

А «цивилизація» между тёмь, воплощалась тогда вь лордё Биконсфильдё, какъ главномъ представителё той иден, что «кто-то хочетъ что-то захватить и заграбить—такъ вотъ бы и мий; а то всё тащуть, а мий ничего».

<sup>1,</sup> Такъ, въроятно, думаютъ въ Европъ даже теперь, когда мы на самомь дълъ «тише воды, ниже травы» и это con ашоге. (Достоевскій не дожилъ до этого, а Аксаковъ отъ этого умерь).

Достоевскому же начинаеть представляться, что настоящая-то piccola bestia и есть этотъ самый политикъ и романисть Дизраели-Биконсфильдъ. «И вёдь какъ шибко бъгаеть, - рисуеть онъ себъ этого злого тарантула. -Въдь это избіеніе болгарт — въдь это онъ допустиль; куда — самъ и сочиниль, въдь онъ романисть и это его chef d'oeuvre... Во что эти люди въруютъ? — неожиданно спращиваетъ нашъ родной романистъ, романистъ-человакъ, -- какъ они засыпаютъ ночью, какіе имъ сны снятся, что далають они наедина со своею душою?». Да у нихъ ея, можетъ быть, какъ у гоголевскаго прокурора, даже вовсе не полагается? Достоевскій, однако, другого митнія. «О, души ихъ навтрно полны изящнаго, -- утверждаеть опъ, жизнь ихъ такъ благообразна, пищевареніе ихъ удивительное, сны легки какъ у младенцевъ. Недавно я читаль, что баши-бузуки распяли на крестъ двухъ священниковъ... «Что же, — подумаетъ Биконсфильдъ, -- эти чорные трупы на этихъ крестахъ... гм... оно конечно... А впрочемъ, «государство не частное лицо; ему нельзя изъ чувствительности жертвовать своими интересами, тамъ болве, что въ политическихъ далахъ самое великодушие никогда не бываетъ безкорыстіємъ. ... А я лучне, однако, лягу. Гм... Ну и что же такое эти два священника... Вольно же было подвертываться; ну, спрятались бы тамъ куда-нибудь... подъ диванъ. Mais avec votre permission, m ssieurs les deux crucifiés, вы мит исстериимо надожли съ вашимъ глупымъ приключеніемъ et je vous souhaite la bonne nuit à tous les deux». И вотъ Биконсфильдъ засыпаетъ сладко, ивжно»... На другой день ему, однако же, не дають покоя «наши капитаны и маюры, старые севастопольцы и кавказцы», т.-е. наши тогдашие добровольцы. «Все это. рѣшаетъ опъ, соціалисты». Рѣшеніе, если угодно, совстыть не глуное, не безъ основанія разсчитанное на то, что не только въ Европъ, но, что еще важите - въ самой Россін хотя отчасти тому повърять. «Ну, а эти два юнони, — спрашиваеть Достоевскій, —которыхъ привела обонхъ за руки мать (былъ вѣдь и этотъ случай) — это

коммунары? А этотъ старый воинъ съ семью сыновьями, — ну неужели ему сжечь Тюльери хочется?... Эти Кирѣевы, эти Раевскіе, — все это разрушительные элементы наши, которыхъ должна трепетать Европа? А Черняевъ, этотъ наивиѣйшій изъ героевъ и въ Россіи бывшій издатель «Русскаго Міра» — онъ-то и есть предводитель русскаго соціализма? Тьфу, какъ неправдоподобно». «А у васъ-то какъ все это неприлично, — говорили, по

«А у васъ-то какъ все это неприлично,—говорили, по крайней мъръ про себя, Достоевскому.—Въдь это опять съ вашей стороны ип crime de lèze — civilisation!» Но Достоевскій не унимался. Въ концъ своего «Дневника» 1876 г. онъ писалъ: «Двухсотлътняя оторванность отъ почвы и отъ всякаго дъла не спускается даромъ... По моему еще есть лъкарства: они въ народъ, въ святыняхъ его и въ нашемъ единеніи съ нимъ. Я и «Дневникъ» предпринималъ отчасти для того, чтобы объ этихъ лъкар-

ствахъ говорить, насколько силъ достанетъ».

Самою благодарною темою для Достоевскаго и послужиль тогда, къ сожально, недолгій моменть единенія съ народомъ, который сказался у насъ льтомъ 1876 г. Идея, такъ сильно тогда увлекшая наше общество заодно съ народомъ, тьмъ особенно казалась цвиною Достоевскому, что не годилась, такъ сказать, ни въ какую дипломатію и ни въ какую политику. «Такой высокій организмъ, какъ Россія,—писаль онъ,—долженъ сіять и огромнымъ духовнымъ значеніемъ... Одной матеріальной выгодой, однимъ хльбомъ, такой высокій организмъ, какъ Россія, не можетъ удовлетвориться... Это не идеаль и не фразы: отвътъ на то — весь русскій народъ и все движеніе его».

Возвращаясь къ «Европейской цивилизаціи», онъ со свойственнымъ ему избыткомъ прямоты говоритъ, что «если для спасенія ея непремѣнно нужно существованіе баши-бузуковъ, то и не лучше ли проклясть ее, послать ее къ чорту, потому что освѣжительный процентъ ужъ слишкомъ великъ»... Это тотъ самый «процентъ», который приводилъ въ такое негодованіе Раскольникова; но тутъ такимъ процентомъ служилъ вѣдь цѣлый народъ,

все славянское племя... «Дневникъ писателя» — давалъ объть Достоевскій-никогда не сойдеть со своей дороги, никогда не будеть уступать духу вѣка 1), силѣ властвующихъ и господствующихъ вліяній, если сочтетъ ихъ несправедливыми, не будеть подлаживаться, льстить и хитрить». Да, онъ не могъ по чьему бы то ни было приказу вдругъ замолчать о томъ, что Европа въ восточномъ вопрост кругомъ не права. Точно такъ же, съ другой стороны, если онъ былъ убъжденъ, что весь русскій народъ сочувствоваль славянамъ, то «никакія угрозы и насмѣшки журнальныхъ корифсевъ» не могли ему помѣшать во всеуслышаніе твердить объ этомъ. «Во всю мою жизнь, -говориль Достоевскій, -я вынесь уб'яжденіе, что народъ нашъ несравненно чище сердцемъ нашихъ высшихъ сословій и что умъ его далеко не настолько раздвоенъ, чтобы рядомъ съ самою свътлою идеею лельять туть же, тотчась же и самый гадкій антитезъ ея» (какъ оно выходитъ у его героевъ «о двухъ и о трехъ идеяхъ»)... Въ народъ, — сознается Достоевскій, - раздвоенность другого рода: онъ на дѣлѣ иногда совершаеть то, что самъ же считаеть грахомъ, въ понятіяхъ же народа раздвоенія ніть. За будущее Достоевскій спокоснъ, потому что, по его чаянію, «народъ и юное покольние интеллигенции нашей сойдутся вивств и во многомъ гораздо ближе... чёмъ то было въ наше время». «Вся бъда, —замъчаеть онъ, — что руководителей нътъ у нашей молодежи, вотъ что».

Совернивъ въ 1877 г. путешествіе по Россіи, Достоевскій убѣдился въ томъ, что «народъ вездѣ говоритъ про войну», и въ немъ, стало быть, нѣтъ охлажденія къ той великой задачѣ, къ которой охладѣло общество. Подъ вліяніемъ такихъ внечатлѣній Достоевскій и остается въ своемъ «Дневникѣ» того года. «Мнѣ говорятъ, — замѣчаетъ онъ, — что я увлекаюсь сентиментализмомъ, которому нѣтъ мѣста въ политикѣ; все это вздоръ: что правда для человѣка, какъ лица, то пусть остается прав-

<sup>1)</sup> Вфрифе, можетъ быть, было бы сказать: духу минуты.

дой и для всей націи...» «Никогда союзъ Россіи, — могъ онъ тогда утверждать и дѣйствительно утверждаль, —не цѣнился выше какъ теперь въ Европѣ, никогда еще она не могла себя съ большею радостью поздравить съ тѣмъ, что она не старая Европа, а новая» — новая въ томъ смыслѣ, что вноситъ новую стихію въ европейскую жизнь... Освобождая илотовъ старой Европы, Россія оживляетъ ее новымъ началомъ братства. Все далѣе и далѣе увлекаясь въ своемъ пророческомъ павосѣ, онъ наконецъ говоритъ: «лишь Россія заключаетъ въ себѣ начала разрѣшить всеевропейскій роковой вопросъ нищей братіи безъ боя и крови, безъ ненависти и зла»: но тутъ же онъ самъ и возражаетъ себѣ устами своихъ противниковъ: «Какъ? Россія освобождаетъ народы—ка-

кая нелиберальная мысль».

Несмотря на эту и на другія «нелиберальныя» мысли Достоевского, къ нему напряженно прислушивалась молодежь. -Время изданія «Дневника писателя» было также и временемъ хожденія къ нему молодежи и писемъ къ нему отъ нея. Чего такъ напрасно добивался Гоголь — обмъна мыслей съ читателями—то само собою, безъ всякой просьбы о томъ, досталось Достоевскому и становилось для него наконецъ даже обременительнымъ. Въ 1878 г. случилась въ Москвъ печальная исторія молодежи съ «мясниками Охотнаго ряда». По поводу ея нъкоторые студенты московского университета написали Достоевскому письмо, прося его мижнія и совъта 1). Студенты печаловались ему о томъ, что отъ нихъ точно будто бы «отворачиваются». — «Это совершенно върно, отвъчаль онъ имъ, — именно отворачиваются, да и дъла имъ (большинству по крайней мѣрѣ) нѣтъ до васъ никакого. Но есть люди, и ихъ не мало, утъщительно прибавляль онь, — и въ прессъ, и въ обществъ, которые убиты мыслыю, что молодежь отшатнулась от народа... живеть мечтательно и отвлеченно; слъдуя чужимь ученіямъ, ничего не хочетъ знать въ Россіи, а стремится

<sup>1)</sup> Оно было напечатано въ «Руси» 1881 г. № 14.

учить ее сама. А наконецъ теперь, несомнично, попала въ руки какой-то совершенно вижшией политической руководящей партін, которой до молодежи ужь ровно никакого ивть двла и которая употребляеть ее, какъ матеріаль и Панургово стадо, для своихъ вижшнихъ и особенныхъ цёлей»... Отмётивъ, что еще съ 60-хъ годовъ народъ сталъ относиться къ студентамъ какъ къ барчонкама и согласившись, что народъ въ этомъ, пожалуй, и неправъ, онъ находитъ, что столько же, по крайней мфрф, неправы и они, вмфстф со всею интеллигентною прессою, обзывая московскій народъ «мясниками». «Что же это такое?—спрашиваетъ Достоевскій.—Почему мясникъ не народъ? Это народъ, настоящій народъ, мясникъ быль и Мининъ. Негодованье возбуждается лишь отъ того способа, которымъ проявилъ себя народъ. Но знаете, господа, если народъ оскорбленъ, онъ всегда проявляетъ себя такъ. Онъ неотесанъ. онъ мужикъ». Этими послъдними словами Достоевскій прямо указываеть, насколько онъ далекъ отъ фальшивой идеализаціи народа. Кончаетъ онъ заявленіемъ «грустныхъ мучительныхъ фактовъ»: «искренняя, честнъйшая молодежь, — говорить онъ, — желая правды, пошла было къ народу, чтобы облегчить его муки, и что же? Народъ ее прогоняетъ отъ себя и не признаетъ ея честныхъ усилій. Потому что эта молодежь принимаетъ народъ не за то, что онъ есть, ненавидитъ и презираетъ его основы...» «Бъда въ томъ, — заключаетъ онъ, -что молодежь несетъ на себф ложь всфхъ двухъ вѣковъ нашей исторіи. Не въ силахъ стало быть она разобрать дело въ полноте, и винить ее нельзя...» А все же, «чтобы пойти къ народу и остаться съ нимъ», нужно прежде всего «разучиться презирать его, а это почти невозможно нашему верхнему слою общества въ его отношеніяхъ съ народомъ». Говоря наконецъ, что надо къ тому же и «въ Бога увѣровать», Достоевскій просить молодежь, чтобы она не принимала его за «какого-то учителя и проповъдника свысока». А между тъмъ онъ училъ, онъ и проповидывалъ, но опять-таки — «какъ власть имфющій, а не какъ книжники и фарисеи».

Въ «Дневникъ» 1877 г. Достоевскій напечаталь и свое слово, сказанное на могилѣ Иекрасова, въ которомъ отвель покойному мёсто вслёдь за Пушкинымь и Лермонтовымъ, при чемъ раздались чын-то голоса, что онъ «выше, выше!» Въ печатномъ текстъ слова все уже съ полнайшею ясностью сводится къ тому, что «любовь Пушкина къ народу русскому была любовь всесбъемлющая» и что «вотъ это-то поклоненіе передъ правдой народа» Достоевскій «отчасти видить и у Пекрасова» («увы! — прибавляетъ онъ, — можетъ быть одинъ я изъ ветхъ его почитателей»). Сущность настоящей любви къ народу Достоевскій видить въ томь, чтобы она удовлетворяла народному требованію: «не люби ты меня, а полюби ты мое». Некрасовъ потому и является, по мивнію Достоевскаго, въ числё прямыхъ преемниковъ Пушкина, что въ его лучшихъ стихотвореніяхъ замѣтны «не только слезы надъ народомъ, но и слезы съ народомъ».

Въ словѣ о Некрасовѣ заключался какъ бы первоначальный набросокъ значительной части будущаго слова о Пушкинѣ, произнесеннаго въ Москвѣ и составиешаго, какъ извѣстно, предсмертное торжество самого Достоевскаго. Слово это напечатано, какъ всѣ, разумѣется, помнятъ, въ единственномъ № «Дневника» за 1880 г., вышедшемъ вслѣдъ за двухгодичнымъ слишкомъ перерывомъ въ его издании, понадобившимся Достоевскому для его послѣдняго и широчайшаго, по замыслу своему, ро-

мана—«Братьевъ Карамазовыхъ».

Въ своемъ предисловіи къ единственному № «Дневника» за 1880 г. Достоевскій указаль намъ, что впечатлѣніе, произведенное его рѣчью, по словамъ И. С. Аксакова, было цѣлымъ «событіемъ». Слова эти Достоевскій объясняль тѣмъ, что онъ въ своей рѣчи сказаль: Пушкинъ своему «преклоненію передъ правдой народа русскаго» обязанъ своею «способностью всемірной отзывчивости и полнѣйшаго перевоплощенія въ геніи чужихъ націй». Достоевскій готовъ былъ согласиться, что эти слова—событіе, но въ томъ только смыслѣ, что послѣ его рѣчи «славянофилами сдѣланъ былъ огромный

и окончательный, можетъ-быть, шагъ къ примирению съ западниками», и именно въ томъ, что «славянофилы заявили всю законность стремленія западниковъ въ Европу, всю законность даже самыхъ крайнихъ увлеченій и выводовъ ихъ, и объяснили эту законность чисто русскимъ народнымъ стремленіемъ нашимъ, совпадаемымъ съ самымъ духомъ народнымъ». Но Достоевскій, вовсе не увлекаясь, не видълъ тутъ полнаго и ръшительнаго событія потому, что съ противоположной стороны, западнической, едва ли могъ быть тогда сдёланъ такой же ржшительный шагь. Правда, самъ онъ тутъ говорить: «едва лишь я сошелъ съ каеедры, подошли ко мит пожать мою руку и западники, не какіе-нибудь изъ нихъ, а передовые представители западничества». Но Достоевскому, благодаря его прозорливости, чуялось, что вскорх они, однако, заговорять: «ваше-то положеніе, вашъ-то выводъ о томъ, что мы въ увлеченіяхъ нашихъ совпадали будто-бы съ народнымъ духомъ и таинственно направлялись имъ, ваше-то это положение-все-таки остается для насъ болже чжмъ сомнительнымъ, а потому и соглашение между нами опять-таки становится невозможнымъ. Знайте, что мы направлялись Европой, наукой ея и реформой Петра, но ужь отнюдь не духомъ народа нашего, ибо духа этого мы не встръчали и не обоняли на нашемъ пути, напротивъ-оставили его назади и поскорже отъ него убъжали..... Народъ нашъ нищъ и смердъ, какимъ онъ былъ всегда, и не можетъ имъть ни лица, ни иден. Вся исторія народа нашего есть абсурдъ, изъ котораго вы до сихъ поръ чортъ знаетъ что выводили, а смотрѣли только мы трезво. Надобно, чтобъ такой народъ, какъ нашъ, не имълъ исторіи... Надобно, чтобъ имѣло исторію лишь одно наше интеллигентное общество, которому народъ долженъ служить лишь своими трудами и своими силами». Достоевскій такимъ образомъ не върилъ, чтобы сразу могли у насъ исчезнуть Версиловы, которые, даже и «хороня Европу», неудержимо воображають, что все тысячельтие нашей истории имало въ виду только подготовить какихъ-нибудь «тысячу человѣкъ больющихъ всемірною болью русскихъ

европейцевъ».

Между тамъ и въ своемъ Версилова онъ не безъ доли сочувствія отмітиль то, что выразиль въ своей Пушкинской рѣчи относительно Алеко: «русскому скитальцу необходимо всемірное счастье, чтобъ успоконться: дешевле онъ не примирится». Въдь не одному Версилову принадлежать слова: «всякій французь можеть служить не только своей Франціи, но даже и человъчеству, единственно подъ тъмъ лишь условіемъ, что останется наиболье французомъ; равно-англичанинъ и нъмецъ. Одинъ лишь русскій... получилъ уже способность становиться наиболье русскимъ именно лишь тогда, когда онъ наиболье европесць; это и есть самое существенное національное различіе наше отъ всёхъ». Самъ Достоевскій въ своей Пушкинской ръчи уже прямо отъ своего лица говорить: «стать настоящимь русскимь, стать вполнѣ русскимъ, можетъ быть, и значитъ только (въ концѣ концовъ, это подчеркните) стать братомъ всёхъ людей. всечеловъкомъ, если хотите».

Трустное предчувствіе не обмануло Достоевскаго. Именно всечеловъкъ-то и не понравился нашимъ западникамъ. Это, видите-ли, намъ не къ лицу (чтобы вѣрнѣе передать сущность взгляда, слѣдовало бы, пожалуй, сказать: не къ рылу; но выраженіе-то слишкомъ простонародное, а потому отъ него отопрутся). Мы сами слышали отъ возвратившихся съ Пушкинскаго праздника, что все было очень хорошо—пока не окончилось «всечеловѣкомъ». При этомъ разсказывающіе сознавались, что заранѣе ожидая чего-нибудь неладнаго, сами они на рѣчь Достоевскаго такъ и не пошли. Съ чѣмъ ихъ и

поздравляемъ!

Грустное предчувствіе Θедора Михайловича окончательно оправдалось, когда появилась вразумляющая его статья А. Д. Градовскаго. Вразумленіе, между прочимъ, заключалось тутъ въ томъ, что Алеко сталъ скитальцемъ не только ради міровой боли или исканія вчужѣ правды, а также и потому, что не могъ ужиться съ

Держимордой. На это Достоевскій, не церемонясь, отвіналь, что подчась наши скитальцы у себя дома сами оказывались Держимордами (они, по крайней мірів, ихъ выбирали въ лиців исправниковъ, такъ какъ по дворянской грамотів это відь имъ и предоставлялось—містко замістиль тогда въ письмів къ намъ И. С. Аксаковъ). При всемъ своемъ стремленіи къ міровому счастью, въ былое время «ніскоторые изъ нихъ,—говорить Достоевскій,—конечно и посівкали своихъ крестьянъ». Ну, а другимъ «въ містечків Парижівсь,—говорить онъ,—все-таки надобны деньги, хотя бы и на баррикадахъ участвуя, такъ вотъ крівпостные-то и присылали оброкъ... Вы увіряете, что ихъ всіхъ зайдала скорбь о крівпостномъ мужиків?—спрашиваеть онъ своего противника, и отвінаеть:—не то, чтобъ о крівпостномъ мужиків, а вообще

отвлеченная скорбь о рабствѣ въ человѣчествѣ.»

Другое вразумление Достоевскому заключалось въ томъ, что какъ же это онъ, въ одну сторону говоря: «смирись!» въ другую, напротивъ, говоритъ «гордись!» На это Достоевскій отвічаеть съ жаромь: «Помилуйте... Дана была только свътлая надежда, что и мы можемъ быть чёмъ-нибудь въ человёчестве, хотя бы только братьями другимъ людямъ, и вотъ одинъ только горячій намекъ соединяетъ всёхъ въ одну мысль и одно чувство. Обнимались незнакомые и клялись другь другу впредь быть дучшими... Это быль единственный моменть на праздникѣ Пушкина, и не повторялся. Видитъ Богъ, не для восхваленія свосго говорю, но моментъ этотъ быль слишкомъ серьёзенъ и я не могу о немъ умолчать. Серьёзность его состояла именно въ томъ, что въ обществъ ярко и ясно объявились новые элементы; одна только надежда, одинъ намекъ, -- и сердца зажтлись святою жаждою всечеловъческого дъла, всебратского служения и подвига. Это отъ гордости они зажглись? Это отъ гордости пролились слезы? Это къ гордости я ихъ призываль?»

Еще одно вразумление Достоевскому заключалось въ томъ, что «мы не можемъ справиться даже съ такими

несогласіями и противоръчіями, съ которыми Европа справилась давнымъ давно.» Тутъ Достоевскій отвічаль восклиданіемъ: «Это Европа-то справилась?!» а затѣмъ указаніемъ на симптомы тёхъ близкихъ ея «похоронь», которыя бользненно предчувствуются у него Версиловымъ. Противникъ Достоевского позобылъ, должно быть, что и у такого «западника», какъ Герценъ, скороно говорится объ этихъ «похоронахъ» Европы. То, что оказалось уже послѣ смерти Достоевскаго и все болѣе и болье оказывается у насъ на глазахъ, окончательно свидътельствуетъ о наступившей воочію ликвидаціи старой Европы. Достоевскій теперь иміль бы такимь образомь еще болье основанія повторить старинныя слова Фонвизина: ils finissent. Но трагизмъ его положенія заключался бы въ томъ, что, при видѣ нашей, все болѣе и болье обнаруживающейся, застигнутости врасплохъ, при видъ того, что теперь, какъ и прежде, даны намъ только «благіе порывы,» у него не хватило бы духу сказать: «et nous commençons.» Увы! мы не знаемъ, съ чего начать! Мы не знаемъ, куда намъ идти!

Въ 1881 г., въ день рожденія Пушкина, въ литературномъ вечерт въ Петербургт долженъ быль участвовать и Достоевскій. Онъ собирался прочесть изъ «Евге-

нія Онъгина» 8-ю главу, гдъ поэтъ говорить:

Блаженъ, кто праздинкъ жизни рапо Оставилъ, не допиеъ до дна Бокала полнаго вина, Кто не дочелъ ея романа.

Въ этомъ какъ будто сказалось у Достоевскаго предчувствіе собственнаго конца. Между тѣмъ онъ изгототовилъ первый № «Дневника» за 1881 г. Тутъ говориль онъ, какъ всѣмъ извѣстно, о довъріи къ народу. Въ теченіе всего года собирался онъ проводить эту мысль—указать, стало быть, на способы проявленія этого довѣрія, на способы узнать отъ народа его настоящую мысль, а затѣмъ руководиться этою мыслію въ государственныхъ мѣрахъ и предпріятіяхъ. Извѣстно также,

что 1-й и сдинственный № «Дневника» за этотъ годъ вышель въ свѣтъ уже въ день похоронъ Достоевскаго. Роковымъ оказался для насъ 1881 г. Черезъ мѣсяцъ послѣ похоронъ Достоевскаго совершилось позорное дѣло 1-го марта. Благо Достоевскому, что онъ не дожилъ до этого дня; вовсе не благо намъ, что тутъ-то учителя и не стало....

Въ концѣ своей московской рѣчи Достоевскій сказалъ: «Жилъ бы Пушкинъ долѣе, такъ и между нами было бы, можетъ быть, менѣе недоразумѣній и споровъ, чѣмъ видимъ тенерь. Но Богъ судилъ иначе. Пушкинъ умеръ въ полномъ развитіи своихъ силъ и безспорно унесъ съ собою въ гробъ нѣкоторую великую тайну. П вотъ мы теперь безъ него эту тайну разгадываемъ.»

Достоевскій, хотя и проживъ гораздо долѣе Пушкина, тоже умеръ «въ полномъ развитіи своихъ силъ.» Онъ много, конечно, успѣлъ намъ высказать, но тоже унесъ съ собою въ гробъ многое—прежде всего то, что собпрался высказать въ «Дневникѣ» 1881 г. И вотъ «мы теперь безъ него эту тайну разгадываемъ».

## КАРАМАЗОВЩИНА и ИНОЧЕСТВО 1).

(посвящено отцу юмину румянцеву въ старой руссъ).

Іюня 9-го 1885 г. въ г. Старой Руссѣ происходило скромное, но знаменательное торжество. Въ Георгіевской церкви 2), къ приходу которой принадлежить домъ покойнаго Ө. М. Достоевскаго, за объднею поминалось его имя, а послѣ объдни изъ церкви молящиеся перешли въ новый просторный домъ возлѣ нея, который тутъ-же и быль освящень, чтобы отнынь служить помещениемь для школы въ память великаго писателя. Школа эта, основанная на пожертвованія его почитателей, пом'єщалась до сихъ поръ въ наемной квартиръ. Теперь она переведена въ свой собственный домъ, выстроенный на средства самого Достоевскаго. Это особаго рода «десятина», пожертвованная его памяти А. Г. Достоевскою, такъ успъшно приведшею къ окончанію изданіе сочиненій своего знаменитаго мужа. Въ этомъ просторномъ двухъ-этажномъ домѣ самымъ образцовымъ образомъ будуть теперь помещаться собственно целыхъ две школы: одна для мальчиковъ и другая для дёвочекъ, -съ учите-

 Она же навывается иногда, по находящ муся въ ней придълу, и Благовъщенскою.

Воспроизведено на основании публичных раскцій, читанных въ 1885 году.
 Назначалось въ «Русское богатство», но осталось ненапечатаннымъ

лемъ и учительницей, которымъ назначено вполнъ обезпечивающее ихъ содержание (каждому по 600 р. въ годъ). Посъщение этой школы—такое-же безплатное, какъ и посъщение церкви, въ тъснъйшей связи съ которою школъ этой, какъ приходской, и предстоить оставаться. Но пусть не полагають, чтобы существование этой школы, задуманной на такихъ основаніяхъ и пом'єщенной такъ просторно и такъ удобно, было разъ на всегда обезпечено. Скорже можно сказать, что сооружение для нея здания совершилось на прямомъ основании текста: «довлѣетъ дневи злоба его». Йослъ того, какъ строительный день сталь вчерашнимз, новому дню предстоить своя нелегкая злоба — пріобрѣтенія средствъ на завтра и послъзавтра, такъ какъ капиталъ, составившійся изъ общественныхъ пожертвованій, равняется всего 4200 р., и доходомъ съ него, конечно, не просуществовать школт даже и съ присовокупленіемъ къ нему тёхъ 300 р., которые обязалась каждогодно вносить А. Г. Достоевская, другихъ 300 руб., назначенных св. синодомъ какъ-бы единовременно, съ предоставлениемъ школъ права каждогодно ходатайствовать о повтореніи этой выдачи, наконецъ, той сотни рублей, которую назначило мѣстное земство — не знаю, прямо-ли въ видѣ каждогодной выдачи, или-же точно также яко-бы единовременно. Между тёмъ, каждогодный расходъ на школу, по расчету «Недели», доходить до 1700 руб. 1). Несоразмърность прихода съ расходомъ, такимъ образомъ, весьма значительна, --- но все-же мы твердо увърены, что школа Достоевского должна устоять и действительно устоить подъ его надежнымъ покровомъ. Не даромъ-же сказано было недавно въ одной изъ нашихъ газетъ, что «Достоевскій жилъ нищимъ и похороненъ на общественный счетъ». Это неточно и даже невърно, но сказано, можно сказать, отъ чистаго сердца. Достоевскій, въ самомъ діль, весь свой вікъ нуждался, трудясь въ потъ лица, постоянно забирая деньги впередъ

<sup>1)</sup> См. № 18-го іюня 1885 г. корреспонденцію изъ Старой Руссы объ освященін дома для школы.

и только подъ конецъ жизни уплативъ, наконецъ, всѣ долги своего покойнаго брата (взятые имъ на себя, вслѣдствіе смерти Михаила Михайловича, последовавшей въ началь только что возобновившейся, послы внезапнаго перерыва, его журнальной дёятельности). Только люди совершенно бездушные и крайне несообразительные илиже вовсе недобросовъстные, могутъ изъ заграничныхъ писемъ Достоевскаго выносить такое впечатлъние, будтобы онъ «любилъ деньги». Всякій другой увидить въ этихъ письмахъ только новое отражение той каторжной жизни, которая, въ видъ нескончаемой работы изъ-за куска хлъба, продолжалась для него и тамъ, куда русскіе люди привыкли отправляться для отдыха — въ странь Баденъ-Баденовъ и Женевъ. Только развѣ подъ самый конецъ, въ своей Старой Руссъ, Достоевскій, наконець, увидаль берегъ — возможность работы съ отдыхомъ, не на срокъ. Но тогда-то какъ разъ и пришла за нимъ настоящая успоконтельница — смерть. Онъ не былъ похороненъ на общественный счеть, хотя Александро-Иевская Лавра, и, конечно, вполить безъ гртха, даромъ уступила землю для его могилы. Памятникъ на ней, какъ извъстно, воздвигнуть быль на общественныя приношенія и на нихъже первоначально была открыта и его школа. Позже въ самомъ дѣлѣ на общественный счетъ былъ похороненъ Тургеневъ, а въ столь недавнее время, на глазахъ у всего міра, на общественный-же счеть совершены были похороны Виктора Гюго. Послѣ этого можно, кажется, сказать, что передъ Достоевскимъ мы остаемся все-таки въ долгу. Вотъ этотъ-то долгъ, надо думать, земля русская и выплатить его школь. Это будеть лучшее вознаграждение тому, кто хотя и не завъщалъ отвезти себя на кладбище на нищенскихъ дрогахъ 1), но всю свою жизнь, въ самомъ дълъ, прожилъ, что называется, нищимъ, оставивъ единственнымъ насладствомъ своей семьа (кром' деревяннаго домика въ Ст. Руссъ), прямо и непосредственно свои сочиненія, тѣ сочиненія, которыя до-

<sup>1)</sup> Какъ В. Гюго.

етавили ей вполит обезнечивающій капиталь уже послт его смерти.

Загляните въ этотъ скромный старорусскій домикъ по сосъдству съ этою самою, просторною и во всъхъ отношеніяхъ удобною, школою, въ тоть домикъ, гдф проводиль онь лёто въ послёдніе годы своей жизни, посмотрите на этотъ его кабинетъ, гдф все остается и должно всегда оставаться такъ, какъ было при немъ. Вотъ живое толкование къ его сочинениямъ-къ тому его последнему и самому зрѣлому труду, который обдумывалъ, а частью и писаль онь здёсь, въ Старой Руссь, къ «Братьямъ Карамазовымъ» съ ихъ служащимъ «камиемъ преткиовенья» для многихъ старцемъ Зосимой и его, столь для нихъ мудренымъ: «отсѣкаю отъ себя потребности лишнія и пенужныя». Загляните въ старорусскій домъ Достоевскаго и, помимо всякаго монастыря, вы поймете, что это значитъ. Да, невольно скажете вы, этому человъку было такъ немного нужно, онъ не забиралъ себъ львиной части, для него совершенно не существовалъ тотъ «процентъ» съ чужой жизни, о которомъ говорилъ онъ съ такимъ отвращениемъ. Да, скажете вы, этотъ человъкъ жиль, какъ писаль; да, этоть человекъ имель право писать то, что писаль.

## I.

Камиемъ преткиовенія остается, однако, для многихъ и очень многихъ не одинъ послідній романъ Достоевскаго съ писавшимся частью въ той-же Старой Руссії «Дневникомъ Писателя»,—камнемъ преткновенія и «камнемъ соблазна» служитъ для многихъ и въ обществі и въ литературной критикт и многое другое у Достоевскаго, а для ніжоторыхъ, можно сказать, и весь Достоевскій.

Наша критика, налегая вообще только на «забитость» героевъ Достоевскаго, составлявшую будто-бы ту общественную струну у него, которую самъ онъ, по увѣренію той-же критики, едва-ли и сознаваль, не оказывалась

способною понять его во всей глубинъ его настоящаго, и вполнъ сознаваемаго имъ самимъ, общественнаго значенія. Нежеланіе самого Достоевскаго ограничиваться только этою, предоставляемою на его долю, темою о забитости, все болье и болье объясиялось тою нечальною будто-бы примъсью къ его направлению, которая ставилась крытикою въ зависимость отъ перенесенной имъ катастрофы. Въ критикъ, такимъ образомъ, издавна уже подготовлялись тѣ теченія, которыя окончательно опредълились уже въ наше время. Одно изъ нихъ сказалось въ особаго рода оппортунизмѣ, который пользуется Достоевскимъ собственно ради той или другой злобы дня, выдъляя изъ его сочиненій такъ-называемыя «природныя или здоровыя стороны» его дарованія, уцёлёвшія въ немъ на зло всёмъ досаднымъ «примёсямъ». Другое теченіе мысли, останавливаясь съ полнымъ вниманіемъ на этихъ «примѣсяхъ», съ особаго рода соболѣзнованіемъ отозвалось о «многострадальномъ» авторф, пользуясь такимъ сердолюбіемъ, разумѣется, опять не безъ своего рода оппортунизма. Въ особомъ опять теченін критической мысли сказалось что-то, напоминающее г-жу Хохлакову, въ одно и то же время и увлекающуюся особаго рода популярностью старца Зосимы, и считающую нужнымъ указывать, кому следуеть, на свои сношенія съ «писателемъ Щедринымъ». Въ самомъ дълв, неожиданный для самого Достоевскаго успёхъ именно у молодого покольнія, въ которомь онь также мало запскиваль, какъ и въ комъ-либо другомъ, успъхъ, доставшійся ему именно подъ конецъ жизни, несмотря на вст «несчастныя приміси», заставляль нікоторыхь изь прогрессивных критиковъ искать возможности не лишить его извѣстной доли своего сочувствія, но такъ, чтобы сами они не подвергались опасности быть заподозренными въ измене такъ-называемому «прогрессу». Болье рышительные съ другой стороны, хотя и признавая въ свою очередь этотъ досадный фактъ возрастающей популярности Достоевскаго, «ретрограда» и «обскуранта», думали спасти молодежь отъ невольнаго увлечения имъ, понявъ совер-

шенно върно, что тайна этого увлеченія именно и заключается въ «жестокости» его таланта. Ну вотъ они и задались мыслію — всёми правдами и неправдами доказать всю безполезность этой жестокости, какъ какого-то мучительства «изъ любви къ искусству». Совершенною неподатливостью даже передъ самымъ фактомъ популярности Достоевского, т.-е. слепою верностью изначальнымъ недоразумѣніямъ между нимъ и критикою, отличилось тотчасъ-же послѣ смерти Достоевскаго направленіе, которое объясняется прежде всего отсутствиемъ въ самой природѣ критика именно того, что было особенно развито въ самомъ Достоевскомъ. Это направление очень напоминаетъ его «семинариста-карьериста» г. Ракитина съ той теоретической его стороны, которую проявиль онь въ качествъ свидътеля на судъ, а отчасти, быть можеть, и съ извъстныхъ его сторонъ практическихъ 1).

Совершенно въ сторонѣ отъ другихъ теченій критической мысли остается то, въ которомъ сказалась уже не старая бурса съ ея полнымъ забиваніемъ способности понимать духовную жизнь, вслѣдствіе «вколачиванія вѣры розгою» 2). Тутъ, напротивъ, сказалось какое-то сладострастное увлеченіе именно карающимъ жезломъ —увлеченіе въ духѣ гораздо болѣе Византійскомъ, чѣмъ духъ, все же не лишеннаго русской смягчительной примѣси, «домостроя». Тутъ критикъ отплевывается и открещивается отъ малѣйшаго поползновенія помочь земному горю и умножить земныя радости, и Достоевскій за поползновенія этого рода относится (за одно съ Л. Н. Толстымъ) къ какой-то сектѣ «новыхъ христіанъ», при чемъ критикъ очевидно позабываетъ о тѣхъ очень старыхъ хритикъ очевидно позабываеть о тѣхъ очень старыхъ хрит

<sup>1)</sup> Къ чести пашей, были у пасъ примъры и совершенно другихъ отношеній критической мысли къ Достоевскому. Таковы прекрасныя статьи Л. Е. Оболенскаго въ журналовь, наприм., помѣщенная въ инварской книжкѣ «Чтеніи въ обществъ любителей духовнаго просвъщенія» 1883 г. Отмѣтимъ наконецъ вообще дѣльныя и сочувственныя отношенія къ Достоевскому В. С. Соловьева (о хорошихъ исключеніяхъ прежней поры уже было сказано).

2) По мѣткому выраженію Л. Е. Оболенскаго («Мысль» 1881 г., февраль).

стіанахъ, про которыхъ сказано въ книгѣ «Дѣяній апостольскихъ», что между ними не было неимущихъ, потому что имѣнія богатыхъ продавались, и раздавалось

всёмъ, сколько кому было нужно.

Не оправдался ли примъромъ Достоевскаго, какъ п нѣкоторыхъ другихъ изъ нашихъ писателей, текстъ, что «нѣтъ пророка въ отечествъ своемъ?» Но и за границей обратили на него настоящее внимание только недавно -уже послѣ его похоронъ, доказавшихъ, конечно, что если вообще этотъ текстъ и можетъ быть отнесенъ къ Достоевскому, то съ тамъ условіемъ, чтобы «отечество» понималось туть только въ смыслѣ «отечественной критики». Въ недавно вышедшей нѣмецкой книжкѣ о современной русской литературь г. Цабеля, отмежевавшаго себъ, впрочемъ, въ особенную спеціальность Тургенева, сказалось даже такое легковъсное отношение къ Достоевскому, которое могло бы поспорить съ отношениемъ къ нему русской критики. Правда, это уже заранъе было какъ бы искуплено многими глубокомысленными страницами Брандеса о «Преступленіи и наказаніи»», а въ последнее время предисловіемъ къ немецкому переводу «Братьевъ Карамазовыхъ», изданному г. Генкелемъ. Высоко-талантливаго, а во многихъ отношеніяхъ и добросовъстнаго, иностраннаго цънителя дождался, наконецъ, Достоевскій въ лицѣ писателя, сумѣвшаго также понять и того, кто между встми остальными романистами нашей поры, одинаково съ Достоевскимъ, достоинъ считаться геніемъ, — Л. Н. Толстого. Я разумъю г. де Вогюэ, автора блестящихъ критическихъ очерковъ появившихся въ Revue des Deux Mondes 1). Стараясь объяснить то, что происходило на похоронахъ у Оедора Михайловича, французскій критикъ говорить:

«Достоевскій увлекалъ сердца, и его доля вліянія на современное движеніе была неизмѣримо сильнѣе, чѣмъ доля другихъ... Какъ про древнихъ царей говорилось, что они «собпрали русскую землю», такъ этотъ царь

<sup>1)</sup> О Достоевскомъ — въ кинжкѣ 15 февраля 1885 г.

мысли собраль вокругь себя сердце русское. ...При его похоронномъ шествін замічалось какъ будто бы появленіе на сцені исторіи новыхъ общественныхъ классовъ...»

По, сумѣвъ такъ глубоко проникнуть въ общественный смыслъ похоронъ Достоевскато, тотъ же самый цѣнитель, съ удивительнымъ легкомысліемъ,—слѣдствіемъ, можетъ быть, легковѣрія — объясияетъ извѣстныя недоразумѣнія между Достоевскимъ и Тургеневымъ — личностями.

«Достоевскаго, — утверждаеть г. де-Вогюэ, — всегда разлучали съ Тургеневымъ политическія разногласія и, увы! литературная зависть... Затаениая, непростительная обида заключалась въ томъ, что Тургеневъ первый угадаль и обработаль выдающуюся современную темунигилизмъ... Въ отместку, Достоевский написаль своихъ «Бфсовъ». Тонкій и сдержанный художникъ «Пови» быль побъжденъ драматическимъ психологомъ... Романъ Достоевскаго вышель и пророчествомь, и истолкованиемь». Собственно последнее вполне справедливо и признано, такимъ образомъ, за границею прежде, чѣмъ сами мы усишли это признать. Тотъ же иностранный цинтель, съ другой стороны, отказывается отъ сколько-нибудь точнаго определенія взглядовь, выразившихся у Достоевскаго въ «Диевникъ писателя». «Я отрицаю, — говорить онъ, — чтобы можно было формулировать его иден въ выраженіяхъ практическаго языка. Онъ занялъ мѣсто между либералами и славянофилами, но ближе къ послёднимъ; какъ имъ, такъ и ему единственною программою служили знаменитые стихи Тютчева:

> Умомъ Россіи не понять, Въ Россію можно только верить.

Особенно цёня у Достоевскаго «Записки изъ мертваго дома», французскій критикъ, однако-же, успоканвается на исключительно мёстномъ, чисто-русскомъ значеніи ихъ, и остается далекъ отъ того, чтобы понять ихъ

убійственный міровой смыслъ. «Онъ писалъ объ язвахъ, чтобы исцълять», — говоритъ г. де-Вогюэ. «Записки изъ мертваго дома» были для вопроса о ссылкъ то же, что «Записки охотника» для кръпостного права—ударомъ въ набатъ, который ускорилъ реформу». «...Уже одно то, что можно говорить о такихъ ужасахъ, какъ о совершенно обыкновенныхъ явленіяхъ общественной жизни, жизни текущей — уже одно это предупреждаетъ насъ, что мы вышли изъ нашего міра...» 1).

О томъ же, совершенно съ другой стороны, могло бы предупредить критика и то слово «несчастные», которое, сколько извъстно, нигдъ въ Европъ не употребляется,

какъ у насъ, въ смыслѣ преступниковт 2).

Въ этомъ чисто русскомъ употреблении слова «несчастные» заключается и народный источникъ воззрѣній на преступление самого Достоевского, вполнъ признававшаго, какъ многимъ обязанъ онъ духу своего народа. На русское употребление этого слова, если не ошибаюсь, обратиль внимание и г. де-Вогюз, но онъ, надо думать, склоненъ это объяснять собственно русскими обстоятельствами, не предполагая, повидимому, чтобы и западные преступники, какъ и всякіе другіе, могли называться «несчастными». Въ томъ-то и заключается убійственный смыслъ книги Достоевского, что она является набатомъ не для русскихъ только, но и для западноевропейскихъ порядковъ, и не Достоевскій, разумфется, виновать, если даже дальнозоркій и глубокомысленный г. де-Вогюэ разслыхаль въ ней набать для одной Россін. Въ этомъ отношенін, впрочемъ, онъ оказался лишь столь же несообразительнымъ, какъ и покойный В. Гюго, очевидно, не сознававшій всей полноты ужасающаго смысла своихъ же собственныхъ «Misérables», рисуя въ нихъ человъка, понадающаго въ каторгу (позволяю себъ прямо употребить это слово, такъ какъ дёло не въ кличкѣ) изъ-за какихъ-нибудь украденныхъ съ голода

<sup>1)</sup> Т.-е., хочеть онъ сказать, міра европейскаго. 2) Такъ по крайней мёрё утверждаль Достоевскій.

булокъ и снова осуждаемаго туда же, послѣ цѣлыхъ годовъ искупительной общественной деятельности въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Рисуя все это, великій французскій поэть и не думаеть остановиться надъ вопросомъ: какъ же подобныя явленія остаются возможными послѣ великой революціи? Ради чего же тогда были пролиты такіе потоки человіческой крови, если, и послі всёхъ этихъ кровавыхъ жертвъ, европейское общество по прежнему умфетъ только ссылать за соціальныя преступленія, а не устранять даже такіе поводы къ нимъ, какъ опасность умереть съ голоду? Когда у Достоевскаго въ его написанной кровью и огнемъ книгъ вырывается наконецъ кличъ: «а кто виноватъ? то-то, кто виновать?», то вольно же оставаться настолько ослушленнымъ мнимою удовлетворительностью своей культуры, что бы отвѣчать на это: «ну, конечно, не мы — это относится только къ полуварварской Россіи, къ темъ ея дореформеннымъ порядкамъ, устранению которыхъ такъ сильно содъйствовалъ свосю книгою Достоевскій!» Да простить насъ умный и даровитый г. де-Вогюэ, если и мы, какъ онъ выражается, «pour tout dire», на мнѣніе его о томъ, что заслуга Достоевскаго въ «Запискахъ изъ мертваго дома» ограничивается только диктуемыми туть улучшеніями на европейскій манерь въ нашей пенитенціарной системъ, отвътимъ въ своемъ родъ классическимъ восклицаніемъ: «sancta simplicitas!» Да, блаженны тѣ, для которыхъ ихъ европейская самоувъренность служить охраною отъ того мучительства, какому въ самомъ дёлё подвергаетъ читателя Достоевскій, вымогая у него, на своего рода нравственной дыбъ, признаніе: «да, и я виновать!» Но они блаженны, конечно, не въ томъ христіански-безумномъ смыслѣ, въ какомъ было сказано: «блаженны нищіе духомъ», «блаженны плачущіе». Въ этомъ христіански-безумномъ смыслѣ понималь блаженство и самъ Достоевскій, а потому и имѣлъ несомнѣнное право сказать: «утверждаютъ, что у меня въ сочиненіяхъ все только горе, да горе; нѣтъ, у меня есть и радости, но духовныя». Между тъмъ

г. дс-Вогюэ, какъ и слъдуетъ ожидать по всему, уже выписанному нами изъ его статьи, настойчиво читаетъ

намъ такую мораль относительно Достоевскаго:

«Міръ не состоитъ только изъ мрака и слезъ; онъ представляетъ намъ, даже въ Россіи, и лучи свѣта, и веселье, и цвѣты, и радости. Достоевскій охватилъ только половину міра, такъ какъ писалъ только двухъ родовъ книги—печальныя или ужасныя... Двойственная натура,—заключаетъ г. де-Вогюэ,—съ какой-бы стороны къ ней ни подойти: сердце сестры милосердія и умъ ве-

ликаго инквизитора...»

Блестящее, полное эффекта, сопоставление, но только върно-ли оно? Почему же и нътъ? Въдь и у сестры милосердія несомнѣнно есть свои радости. Но, какъ знать? онъ могутъ быть и у инквизитора! Когда сестръ милосердія удастся наконець смягчить страданія больного, то онъ въдь начинаетъ производить на нее, въ своемъ родъ, свътлое впечатлъніе, какъ бы ни была отвратительна и ужасна его бользнь. Когда инквизитору, - въ томъ, разумвется, смыслв, въ какомъ только и хватитъ смвлости назвать инквизиторомъ Достоевскаго-послѣ долгихъ розысковъ въ душѣ человѣка, послѣ утомительнаго преслёдованія его по всёмъ извилинамъ его увертливой совъсти, послъ тщательнаго поджиганья его на ея медленномъ огнъ, удастся, наконецъ, уличить и испепелить въ немъ ветхаго человъка, тогда, привътствуя въ немъ спасенную для лучшей, для разумнъйшей жизни, душу, онъ можеть радоваться вийстй съ этою исциленной духовнымъ жельзомъ душой, какъ радуется сестра милосердія вмысты съ больнымъ, почувствовавшимъ облегчение послѣ операціи. Что самъ Достоевскій только въ упомянутомъ смысль и могъ бы сочувствовать инквизиторству (своему собственному «великому инквизитору» въ «Братьяхъ Карамазовыхъ», онъ, разумъется, не сочувствовалъ — это ясно изъ того, какъ толкуется даже «адскій огонь» его старцемъ Зосимой). То «мучительство», которое несомивнию есть въ сочиненіяхъ Достоевскаго (ошибка извъстнаго критика заключалась только въ томъ, что онъ выдаваль это мучительство за безполезное) именно и спасаеть человвческую душу отъ принимаемаго въ духовномъ смыслв «огня адекаго», заключающагося, по пониманию Зосимы, въ слишкомъ уже позднемъ, а потому и безплодномъ сознанін, что жизнь протекла безполезно, въ печальномъ, хотя, можеть быть, и развесело-разгульномъ, отъединеніи отъ братскихъ призывовъ ближняго, или даже во взиманіи съ него, для личныхъ своихъ обманныхъ потребъ и утвхъ, человъко-убійственнаго процента. Гръховность этого «процента»—несмотря на благовидность, даже научность этого термина (по выраженію самого Достоевского) — вотъ тотъ, вовсе опять не исключительно русскій, а обще-европейскій смыслъ, котораго не разглядёль въ Достоевскомъ европейскій критикъ (а взимается этотъ проценть, между прочимь, и въ видъ тахъ преступниковъ, которыхъ всячески, такъ-сказать, вызывають на ихъ печальные подвиги, а потомъ просто беруть да ссылають, даже и въ самыхъ культурныхъ обществахъ). И тотъ романъ Достоевскаго, который представляетъ ближайшую связь съ «Мертвымъ домомъ», хотя выставленное въ немъ «преступленіе» и переходить уже на политическую почву, - даже и этотъ романъ далеко не вполнъ оцъненъ, а, стало быть, и понять г. де-Вогюэ. Вполнъ признаваемая имъ глубина исихологическаго анализа и сила художественнаго воспроизведенія въ «Преступленіи и наказаніи» вызываеть у французскаго критика мысль, не опасенъ-ли онъ? «Преступленіе и наказаніе» будеть представляться благотворнымъ или вреднымъ, -- говоритъ г. де-Вогюэ, -- смотря по тому, какъ смотръть на публичные процессы и экзекуцін — защищать ихъ или возставать противъ нихъ. Вопросъ совершенно того же разряда; для меня онъ рѣшается въ отрицательномъ смыслъ».

Вопросъ объ «экзекуціяхъ» — хотя бы и не публичныхъ, рѣшался, разумѣется, въ отрицательномъ смыслѣ и самимъ Достоевскимъ и едва-ли у какого-нибудь художника (не исключая и Виктора Гюго) можно встрѣтить болѣе сильный протестъ противъ смертной казни

самой по себѣ, какъ и противъ той религіозной ся обстановки, которая во всей ся святотатственной отвратительности выставлена у Достоевскаго въ эпизодѣ о женевцѣ Ришарѣ (въ «Братьяхъ Карамазовыхъ»). Едва-ли кто-нибудь (опять не исключая и Гюго) сильнѣе его говоритъ и противъ «каторги», испытанной имъ на самомъ себѣ и выставленной у него въ ся широкомъ всемірномъ смыслѣ, хотя проповѣдь въ пользу ся и приписывалась Достоевскому тѣми, кто не понималъ его взгляда на духовную цѣлебность страданія съ его послѣдствіями—само-углубленіемъ, самоненовѣданіемъ и самонаказаніемъ. Въ своемъ отзывѣ о «Преступленіи и наказаніи», какъ и въ своемъ обозваніи Достоевскаго «инквизиторомъ», г. де-Вогюэ смѣшалъ грубую силу внѣшней кары съ внутрен-

нею силою суда совъсти.

Между тъмъ, Достоевскій въ «Преступленіи и наказаніи», выставивъ преступника и совершенно новаго покроя все же внутренно казнящимся, подобно обыкновеннымъ преступникамъ, производитъ впечатлѣнье, вовсе не похожее на то, которое производится на присутствующихъ какою-нибудь позорно-жестокою экзекуціею. И въ послъднемъ романъ Достоевскаго указывается, какъ извъстно, на самоосуждение Мити, даже послъ несправедливаго суда надъ нимъ, а вмъстъ съ тъмъ и на возрождающее дъйствие такого самоосуждения. Это, какъ извѣстно, въ свою очередь, подавало поводъ къ придиркамъ той критикъ, которая кстати хваталась и за то, что Достоевскій любиль непрощеннымь печальникамь своихъ собственныхъ безвинныхъ страданій ставить въ упоръ увъренье, что онъ ихъ вполнъ заслужилъ. Въ связи съ подобными его выходками, и послъдній романъ его толковался въ смыслѣ какой-то проповѣди чуть-ли не «прелести кнута» (при чемъ настойчиво повторяли, будто-бы самъ онъ въ Сибири быль высъченъ, тогда какъ это только могло бы быть, но на самомъ дълъ этого не случилось; въ противномъ же случав Достоевскій не сталь бы этого скрывать). Другіе, между тъмъ, усматривали въ «Карамазовыхъ» только «новые типы

забитыхъ людей», т.-е. оставались върными старой Добролюбовской постановкъ вопроса. Между тъмъ, и тутъ, какъ вездъ у Достоевскаго, дъло далеко не ограничивается одною «забитостью». Въдь сущность всъхъ его сочиненій въ раскрытіи той стороны человъческой природы, которая сказывается въ симпатическомъ влеченіи обездоленнаго человъка къ такимъ же, какъ онъ, а подчасъ и какому-нибудь разудалому Митъ съ его: «сторонись, я ъду!» даетъ себя знать въщимъ сновидъньемъ о томъ, какъ плачетъ «дитё». Въ этомъ смыслъ послъдній романъ находится въ самой тъсной логической связи со всъмъ прежнимъ, а все, имъ написанное, служитъ многостороннимъ истолкованьемъ лирическаго аккорда, принадлежащаго тому спорному для многихъ поэту, несомнъный павосъ котораго вполнъ признавалъ Достоевскій:

Пожелаемъ тому доброй ночи, кто все терпитъ во имя Христа, Чьи не плачутъ суровыя очи, Чьи не ропщутъ нъмми уста, Чьи работаютъ грубыя руки, Предоставивъ почтительно намъ Погружаться въ искусства, въ науки, Предаваться мечтамъ и страстимъ; Кто бредетъ по житейской дорогъ Въ безразсвътной, глубокой ночи, Везъ полятья о правъ, о Богъ, Какъ въ подземной тюрьмъ безъ свъчи...

Вся разница въ томъ, что у Достоевскаго русскій обездоленный человѣкъ — даже тотъ, съ которымъ познакомился онъ въ Сибири, не выставляется окончательно проживающимъ «безъ свѣчи». Совершенио лишеннымъ ея оказывается у него только несчастный Ришаръ, которому женевскіе пасторы и сердобольныя дамы стали за то точно въ запуски проновѣдывать наканунѣ казни, какое блаженство «умереть во Христѣ» (не давъ ему во-время и малѣйшаго понятія о томъ, что значитъ «жить во Христѣ»). На этотъ разсказъ о Ришарѣ, какъ и на многое другое, поучительное и для Европы, не обратилъ вниманія г. де-Вогюэ, и вообще, впрочемъ, не

особенно оцѣнившій, т.-с. не осилившій «братьсвъ Карамазовыхъ».

Последній романа Достоевскаго, сколько-бы ни говорили о томъ, что, при множествъ превосходныхъ частностей, въ цъломъ онъ, однако-же, неудаченъ, (можетъ быть, отъ избытка творческой, не внолив владвющей собою силы)-читался и читается, однако-же, очень много и производить на тёхъ, кто прочтеть его до конца, потрясающее даже и въ цёломъ дёйствіе. Многіе, правда, прямо сознаются, что они хорошенько его не понимають. Между тёмъ романъ этотъ породилъ даже особое характеристическое определение — «карамазовщина», подобно тому, какъ когда-то Гончаровъ пустиль въ оборотъ «обломовщину», еще-же ранве Гоголь «маниловщину» и «хлестаковщину», а Грибовдовъ «фамусовщину» и «репетиловщину». Въ русской жизии оказывается, стало быть, что-то такое, чего еще не схватываль до Достоевскаго никто другой, по на что теперь часто ссылаются. какъ не перестали ссылаться на знаменитыя клички, пущенныя въ оборотъ другими, только-что упомянутыми, писателями. Какъ въ этихъ знаменитыхъ кличкахъ, такъ и въ той, которая обязана своимъ происхождениемъ Достоевскому, схвачено, стало быть, въ нашей жизни чтото, такъ сказать, стихійное. По если мы такъ часто говоримъ о карамазовщинѣ, то это, конечно, еще не значить, чтобы мы вполив давали себв отчеть вы томь, что выражается этой кличкой. Основаніемъ ей послужили черты, сказывающіяся въ цілой семьй, въ отці и его трехъ сыновьяхъ, хотя и происходящихъ отъ двухъ его браковъ и отличающихся, даже номимо того, каждый своими особенностями, тъмъ не менъе носящихъ на себъ, въ большей или меньшей степени, типический отпечатокъ карамазовскаго рода (отчасти этотъ отпечатокъ сказывается и въ незаконномъ сыпѣ старика Карамазова — Смердякова). Постараемся собрать эти черты, общія карамазовскія черты, сведемъ вмѣстѣ то, что говорится у Достоевскаго-про «отца» и «дітей», и посмотримь. такъ-ли велико у него разстояние между обоими поколъніями, какъ въ знаменитомъ романѣ Тургенева. Если намъ удаєтся привести ихъ къ одному знаменателю, то этимъ уже и опредѣлятся существенныя родовыя, а отчасти, можетъ быть, и народныя черты «карамазовщины».

Достоевскій, конечно, гораздо менфе щадить наше старое покольніе въ лиць Карамазова отца, чьмъ Тургеневъ его пощадиль въ лиць стариковъ Кирсановыхъ (не говорю уже о столь симнатичныхъ во многомъ ста-

рикахъ Базаровыхъ).

«Это быль странный типь, —говорить Достоевскій про Оедора Павловича, -- довольно часто, однако, встръчающійся, именно типъ человіка, не только дрянного и развратнаго, но, вмёстё съ тёмъ, и безтолковаго, но изъ такихъ, однако, безтолковыхъ, которые умѣютъ отлично обдёлывать свои имущественныя дёлишки». Оказывается. что онъ началъ приживальщикомъ, а оставилъ 100,000... «и все-таки всю жизнь продолжаль быть однимь изъ безтолковъйнихъ сумасбродовъ... Тутъ не глупость; большинство этихъ сумасородовъ довольно умно и хитро, -а именно безтолковость, и еще какая-то особенная, національная» (I, стр. 13). Эта безтолковость заключалась, надо думать, въ легкомъ отношени къ жизни, въ томъ, чтобы при самомъ обдёлываніи дёлишекъ обходиться безъ упорной и усидчивой дёловитости, а полагаться болье на удачу, на наши «авось и «везеть». Такое легкое отношение къ жизни зависитъ отъ правила, что, въ сущности, «жизнь -- копѣйка», но если ужь она намъ дана, то надо проводить ее такъ, чтобы выходило «по колѣна море». Только на этомъ основании и стоить жить, а если такъ, то жить ужь и такой долгій въкъ, чтобы въ конецъ завдать чужой. «Я, — говорить Оедоръ Павловичь младшему сыну Алешь, — какъ можно дольше на свъть намъренъ прожить... а потому мнъ каждая коптака пужна, и чтить дольше буду жить, ттить она будеть нуживе... Погана стану.-поясняеть старикь, - не пойдуть они ко мит доброю волею, ну воть туть-то мит денежки и понадобятся... для одного себя-съ... потому то я въ скверий моей до конца хочу прожить... А во рай

твой я не гочу... По-моему, заснуль и не проснулся, и

нать ничего... воть моя философія...» (I, 96).

«Иванъ хвастунъ, да и никакой у него такой учености нѣтъ», — говоритъ старикъ про второго сына... (197) «молчить, да усмёхается на тебя, молча, —воть на чемь только и вывзжаеть... Ивана, - хорохорится онъ, - не признаю совежмъ. Откуда такой появился! Не наша советыть душа...» (198). Не признавая Ивана «своимъ» и въ то-же время не признавая «никакой даже учености» въ этомъ отлично образованиомъ молодомъ человъкъ, старикъ, конечно, далекъ отъ указанія на то, что, въ сущпости, его философія сводится къ тому-же, къ чему сведена и его собственная, хотя Иванъ и добылъ ее совершенно инымъ путемъ. Отзывъ старика, надо думать, вызванъ только высокомърнымъ отношениемъ къ нему Ивана, которому, въ сущности, сродные ему инстинкты отца представляются отвратительными, но единственно потому, что они, такъ сказать, остаются у старика сырьемь. Въ лицъ незаконнаго своего брата, слуги Смердякова, Иванъ находитъ уже цѣнителя, вовсе не вторящаго отзыву Оедора Навловича. Дело въ томъ, что Иванъ Өедорогичь поразиль Смердякова своимъ духовнымъ безудержемь: «все, дескать, по ихнему, позволено, что ни есть въ мірт, и ничего впредь не должно быть запрещено, —вотъ они чему меня все учили». ... «Если есть, говорить Смердяковъ, — который изъ сыновей более похожій на Оедора Навловича по характеру, то это онъ. Иванъ Осдоровниъ. «Умны вы очень-съ, — опредъляеть ему его самого Смердиковъ. —Деньги любите, это я знаю-съ, почетъ тоже любите, потому что очень горды, прелесть женскую чрезмірно любите, а пуще всего въ спокойномъ довольствъ жить... Вы, какъ бедоръ Павловичъ, наиболье-съ, изо встхъ детей наиболье на него нохожи вышли, съ одною съ ними душой-съ...» (II, 408). Оказывается, что передъ старшимъ (своднымъ) братомъ Митей самъ Иванъ однажды проговорился въ такомъ смыслѣ, что вполиь подтвердиль отзывь Смердякова. «Брать Иванъ, - по мивнію Мити, - сфинксъ, и молчить, все мол-

читъ... Одинъ только разъ одно словечко сказалъ... Я ему говорю: «все нозволено, коли такъ» (въ силу той теорін, которая сообщена была Иваномъ Смердякову). Онъ нахмурилея: «Оедоръ Навловичь, говорить, папенька нашъ, былъ поросенокъ, по мыслилъ онъ правильно» (II, 294—95). Такъ-называемое «молчаніе» Ивана, ради котораго его и «не признаваль» отець, забывая старую пословицу, что «въ тихомъ омутъ черти водятся», —Митя, повидимому, имжетъ основание противопоставить и своему собственному состоянію, говоря про себя: «иден бущевали во мит неизвъстныя, я и пьянствоваль, и дрался, и бъсился...» «Меня, — продолжаетъ онъ, — Богъ мучитъ», утверждая при этомъ, что у «Ивана Бога нѣтъ...» Но если послушать меньшого, Алешу, то у Ивана «душа бурная... Въ немъ мысль великая и неразрѣшениая. Онъ изъ тѣхъ, которымъ не надобно милліоновъ, а надобно мысль разръшить». И Митя признаеть, что «у Ивана идея», но Митѣ кажется, что Иванъ вполнѣ ею овладълъ и что именно потому-то у него «Бога нътъ». Алеша-же скорфе думаетъ, что и Ивана «Богъ мучитъ». что онъ вовсе не удовлетворенъ тъмъ, въ чемъ, но мивнію Мити, заключается его «идея». Въ этомъ отношеніи. повидимому, сыновья не походять на отца, вполив свободнаго отъ балласта какой-бы то ин было иден (если онъ говоритъ о «своей философіи», то, конечно, только въ насмѣшку). Но все дѣло въ томъ, что, и «мучась идеею», при карамазовщинѣ, можно наконецъ ринуться въ безбрежное море дающей свободу ото всего — «безъидейности». Не даромъ-же, декламируя Шиллера и указывая на то, что природа въ удъль насъкомымъ отвела сладострастіе, Митя говорить: «Я, брать, это самое насъкомое и есть. И мы вет Карамазовы такіе-же, и въ тебь, ангель, это насъкомое живеть и въ крови твоей бури родить. Это-бури, потому что сладострастіе буря, больше бури! Красота-это страшная и ужасная вещь... Туть берега сходятся, туть всв противорвчия вмвств живутъ... Иной, высшій даже сердцемъ, человькъ, и съ умомъ высокимъ, начинаетъ съ идеала Мадонны, а кончаетъ идеаломъ содомскимъ. Еще страшите, кто, уже съ идеаломъ содомскимъ въ душт, не отрицаетъ и идеала Мадонны, и горитъ отъ него сердце его, и во-истину, во-истину горитъ, какъ и въ юные безпорочные годы. Итъ, широкъ человтъ, слишкомъ даже широкъ, я-бы сузилъ» (I, 123). Но втдь тотъ-же самый Митя, въ самый разгаръ своего сладострастія, чуть было, въ самомъ дълт, не доведшаго его до того, въ чемъ его потомъ и обвинили, вдругъ начинаетъ говорить про какое-то пригрезившееся ему «дитё».

«И чувствуеть онъ, — говорить Достоевскій про Митю, — что илакать ему хочется, что хочеть онъ всёмь сдёлать что-то такое, чтобы не плакало больше «дитё», не плакала бы и черная изсохшая мать «дити», чтобъ не было вовсе слезъ отъ сей минуты ни у кого, и чтобы сейчасъ же, сейчасъ же это сдёлать, не отлагая и несмотря ни на что, со всёмь безудержемъ Карама-

зовскимъ...» (II, 201).

Но вѣдь о томъ же самомъ «дитѣ», т.-е. о всѣхъ кообще такого рода дѣтяхъ, не можетъ забыть и Иванъ. Мысль о нихъ, окончательно не давая ему успоконться на той философіи, которую сообщаетъ онъ Смердякову, не позволяетъ ему, съ другой стороны, признать и ту совершенно иную, безъ которой, при всѣхъ своихъ сладострастныхъ буряхъ, не можетъ обходиться Митя. Вспомнимъ слова Ивана Алешѣ:

«Объ остальныхъ слезахъ человѣческихъ, которыми пропитана вся земля отъ коры до центра — я ужь ни слова не говорю... я взялъ однихъ дѣтокъ. (1, 273—75). «Я не Бога не принимаю... — говоритъ онъ съ чисто опять Карамазовской дерзостью, — я міра имъ созданнаго не принимаю... я только билетъ ему почтительнѣйше возвращаю...» (1, 265, 275). По, при этой неотвязчивой думѣ о дѣтскихъ страданіяхъ (не говоря уже о человѣческихъ вообще), Иванъ остается, однако, тѣмъ же, какъ выражается Митя, «насѣкомымъ», которому дано въ удѣлъ ненасытное сладострастье.

«Пе въруй я въ жизнь... — сознается онъ, — порази

меня всё ужасы человъческаго разочарованія... я все-таки захочу жить и ужь какъ приналъ къ этому кубку, то не оторвусь отъ него, нока его весь не осилю. Впрочемъ, къ 30 годамъ навѣрно брошу кубокъ, хоть и не допью всего, и отойду... не знаю куда». «Я спрашивалъ себя много разъ: есть ли въ мірѣ такое отчание, чтобы нобѣдило во мнѣ эту изступленную и неприличную, можетъ быть, жажду жизни, и рѣшилъ, что, кажется, иѣтъ такого, т.-е. онять-таки до тридцати этихъ лѣтъ, а тамъ ужь самъ не захочу... Эту жажду жизни иные чахоточные сопляки моралисты называютъ часто подлою... Черта-то она отчасти Карамазовская... Жить хочется и я живу, хотя бы и вопреки логикѣ...» (1. 258—9).

Въ томъ же самомъ смыслѣ говоритъ про себя и Митя: «Кажется, столько во миѣ этой силы теперь, что я все поборю, всѣ страданія, только чтобы сказать и говорить себѣ поминутно: я семь! Въ тысячѣ мукъ—я семь, въ пыткѣ корчусь,—по еемь! Въ столиѣ сижу, но и я существую, солице вижу; а не вижу солица, то знаю, что оно есть. А знать, что есть солице, это уже вся жизнь» (II, 294).

Въ Карамазовыхъ та-же жажда жизни, которою захлебывался, страшно въ то же время томясь отъ нея, тотъ поэтъ, о навосѣ котораго такъ горячо говорилъ Достоевскій. Вспомнимъ только стихи:

Что враги? Пусть клевенуть язвительный, Я пощады у нихь не прому; — Не придумать имъ казин мучительный Той, которую въ сердив но ву! Что друзья? Наши силы не ровния: Я ни въ чемъ середины не зналъ; Что обходять они, хладнокровные, Я на все безразсудно дерзалъ; Я не думалъ, что молодость шумная, Что надмениан сила пройдетъ, — И влекла меня жажда безумная. Жажда жизни — впередъ и внерелъ!

Одоліваємый тімь, какт выражался Достоевскій, демономь, который присталь ка нему станных літь,

поэтъ готовъ былъ искать спасенія въ томъ, чтобы, если уже не дается разумная жизнь, отдать ее разомъ всю за что-либо высшее. Утопая въ омутѣ жизни, онъ восклицалъ:

Отъ ликующихъ, праздно болтающихъ, Сбагряющихъ руки въ крови, Уведи меня въ стапъ погибающихъ За великое дёло любви!

Съ такою мольбою онъ обращался къ матери, намять о которой оставалась «свѣтлымъ лучомъ» въ его «темномъ царствѣ». И уже за одну его намять объ этомъ свѣтломъ лучѣ мы никогда не разлюбимъ его, какъ не разлюбилъ его Достоевскій, какими бы черными красками ни рисовалъ его намъ Тургеневъ въ своей перепискѣ.

Но у Мити и у Ивана именно и недостаетъ въ намяти этого свътлаго луча; только младшій брать, Алеша, вспоминаеть о томь, какъ протягивала его къ образу Богородицы, при косыхъ лучахъ заходящаго солица, его мать «кликуша», бывшая, впрочемь, и матерью Ивана. Вотъ это смутное воспоминание о ней и служитъ Алешъ оберегомъ отъ карамазовщины, заставившей его бъжать, очертя голову, въ монастырь, но все же не перестающей его пугать собою. Вспомнимъ, какъ опредъляетъ Достоевскій Алешу: «Юноша... честный по природж своей, требующій правды, ищущій ее и вірующій въ нее, а, увъровавъ, требующій немедленнаго участія въ ней всею силою души своей, требующій скораго подвига, съ непремѣннымъ желаніемъ хотя бы всѣмъ пожертвовать для этого подвига, даже жизнью... Едва только онъ, задумавшись серьёзно, поразился убѣжденіемь, что безсмертіе и Богъ существують, то сейчась-же естественно сказалъ себф: «хочу жить для безсмертія, а половиннаго компромисса не принимаю». Точно также, если-бы онъ порашиль, что безсмертія и Бога нать, то сейчась бы пошель въ атенсты и соціалисты... Алешѣ казалось даже страннымъ и невозможнымъ жить по прежнему. Сказано: «раздай все и иди за мной, сели хочешь быть совершенъ». Алеша и сказалъ себъ: «не могу я отдатъ виѣсто «всего» два рубля, а виѣсто «иди за мной», ходить лишь къ объднъ» (I, 34—35). Не трудно, конечно, и въ этихъ просвътленныхъ чертахъ узнать все тотъ же родовой типъ,—съ его нетериъливою жаждою полнаго и немедленнаго достиженія, съ его неумѣньемъ удовлетворяться лишь половиной, или останавливаться въ раздумы на распуты; съ его: «или вовсе не жить, или ужъ жить вполиъ»—(въ мѣру того или другого пониманія жизни). Но порою Алеша прямо даже чуетъ въ себъ присутствіе родовой карамазовщины и въ ея первородномъ, грубо стихійномъ смыслъ. Онъ говоритъ:

«Туть «земляная Карамазовская сила... земляная и неистовая, необдѣланная. Даже носится ли Духъ Божій вверху этой силы и того не знаю. Знаю только, что и самъ я Карамазовъ. ... Я монахъ, монахъ?.. А я въ Бога-то,

можеть быть и не вфрую» (I, 248).

Вспомнимъ въ жизии его «такую минутку», когда, глубоко оскорбленный тъмъ, что тъло старца Зосимы не избавлено было отъ тлънія, опъ готовъ, подобно Ивану, «почтительно возвратить свой билетъ», съ тъмъ, чтобы безъ оглядки пойти за Ракитинымъ, соглашаясь не только на его колбасу и вино, но даже на Грушеньку. Ракитинъ, какъ извъстно, считаетъ при этомъ виолиъ торжествующимъ и себя, и свою «философію». Съ торжествующимъ видомъ выступаетъ опъ и на судѣ, выходя изъ обыкновенной роли свидътеля и вдаваясь въ куль турно-историческую оцънку карамазовщины. «Всю трагедію судимаго преступленія Ракитинъ изобразилъ, какъ продуктъ застарълыхъ правовъ крѣпостного права и погруженной въ безпорядокъ Россіи, страдающей безъ соотвътственныхъ учрежденій» (П, 375).

Въ сущности вовее не выходя изъ своей роли обвинителя, появляясь только истолкователемъ той почвы, на которой созрѣло преступленіе, характеризуетъ карамазовіцину и прокуроръ и вполиѣ сходится съ Ракитинымъ въ томъ, что видитъ въ ней продуктъ только отрицательныхъ сторонъ русской жизни, даже и при го-

товности признать въ карамазовщине своего рода лицевую -сторону. Онъ въдь говорить: «Мы даже обуреваемы, именно обурсваемы — благороднъйшими идеалами, но только съ темъ условіемъ, чтобы они достигались сами собою, упадали бы къ намъ на столъ съ неба, и, главное, чтобы даромъ, даромъ... (), дайте, дайте намъ всевозможныя блага жизни... и особенно не препятствуйте нраву ин въ чемъ, и тогда и мы докажемъ, что можемъ быть хороши»... (П. 409). Но въренъ ли этотъ судъ надъ карамазовщиной, или же онъ, если и не такъ несправедливъ, какъ судъ надъ Митей, то всетаки слишкомъ одностороненъ? Если карамазовщинанародная наша черта, то про насъ по преимуществу придется сказать: «широкъ русскій человѣкъ, слишкомъ даже широкъ». По едва-ли у каждаго повернется языкъ, чтобъ прибавить: «я бы сузилъ». Если такъ, то не слъдуеть ли къ карамазовщинъ примънить выраженіе, употребленное по другому поводу на томъ же судъ? Не есть-ли карамазовщина своего рода «палка о двухъ концахъ»? Не се ли въ широкомъ смыслѣ имѣлъ въ виду столь чуткій къ народному духу поэть, когда воскликнулъ:

> Коль любить, такъ безъ разеудку, Коль грозить, такъ не на шутку, Коль ругнуть, такъ сгорича, Коль рубнуть, такъ ужъ силеча! Коль съорить, такъ ужъ сифло, Коль простать, такъ всей душой, Коль простать, такъ перъ горой!

Русская жизнь, подобно богатырю народному, слишкомъ долго засидъвшаяся сиднемъ, создала вдругъ историческаго богатыря, который съ самымъ неукротимымъ безудержемъ вскочилъ на ноги и, не оглядываясь назадъ, не задумываясь на распутыи, бурно увлекъ за собою Русь по пути еще небывалаго въ мірѣ ускореннаго развитія, страстно-нетериѣливо сразу рѣшившись догнать постепенно и медленно опередившее насъ ъъ свое время западно-европейское человѣчестто. И съ такимъ же точно бур-

нымъ безудержемъ, уже на нашихъ глазахъ, послѣ всякаго рода скороспѣлой жатвы на даровщину, послѣ цѣлаго ряда захватовъ съ чужого культурнаго пира, бѣшено проявился у насъ порывъ—взять да разомъ и опрокинуть этотъ свропейскій пиршественный столъ, попрежнему оказывающійся накрытымъ не для всѣхъ.

«Русскому скитальцу необходимо всемірное счастье, чтобы успоконться; дешевле онъ не примирится». Такъ сказаль Достоевскій въ своей Пушкинской рѣчи, и это повторяла передъ нимъ молодежь, во время одной изъ устроенныхъ ему овацій, какъ онъ самъ намъ о томъ разсказываль, вполнѣ вознагражденный за ту клевету, какою не гнушались иные изъ мнимыхъ радѣтелей молодежи, увѣряя се, что Достоевскій, можетъ быть и безъ умысла, но все-таки прямо на нее «доноситъ». Она же, эта молодежь, чѣмъ дальше, тѣмъ довѣрчивѣе прислушивалась къ его голосу—голосу неумытаго судьи и вѣрнѣйшаго друга, отнятаго у нея, къ несчастью, слишкомъ рано!

## II.

Карамазовщина, какъ мы видѣли, получила у насъ даже историческое значеніе. Чисто карамазовскій «безудержъ» сказался у насъ въ стараніи наверстать потерянное, сразу усвоить себѣ цѣликомъ всю европейскую цивилизацію. Если въ гоньбѣ за ся формами произошла у насъ затъмъ остановка сверху, то въ гоньов за ся принципами продолжалъ сказываться тёмъ лишь болёе усиливаемый внизу «безудержъ». Онъ находилъ себъ новыя вдохновенія въ томъ педовольстві формами европейской жизни, которое все болъе и болъе проявлялось и на запада. Инкакія реставраціи посла французской революцін съ ся міровымъ соблазномъ, не могли, разумвется, заглушить этого недовольства, потому что не могли устраинть его основаній. Совершенно справедливо въ 1848 г. писаль своему Августайшему ученику Жуковскій о тогдашиемъ ходъ вещей въ Европь: «прежде, нежели удо-

влетворить нуждамъ въка, хотъли привести въ границы его буйство, тогда какъ надлежало едилать не нервое послѣ послѣдняго, а то и другое вмѣстѣ» 1). Между тёмъ у насъ продолжали тогда примёнять именно этотъ неодобряемый нашимъ инсателемъ способъ, испугавшись пока только чужого «буйства», такъ какъ свое еще и не думало выступать наружу; но усиленное придавление у насъ мысли съ 1848 г. именно и вызывало поденудное до поры до времени накопление недовольства, а вмфстф съ нимъ и тфмъ болфе изощрениую воспрінмчивость къ самымъ «буйнымъ» принцинамъ. Съ общею системою шла у насъ тогда въ униссонъ и воспитательная система-особенно же въ тогданнихъ духовныхъ заведеніяхъ, гдё прямо уже практиковалось, по маткому выражение одного изъ лучшихъ критиковъ Достоевскаго 2), «вколачивание въры розгами». Потому-то именно этимъ заведеніямь и пришлось у насъ потомъ обратиться въ главный разсадникъ самыхъ «буйныхъ» идей.

Въ 1855 г. система была круто измѣнена: просвѣщенный умъ и гуманное сердце Августвищаго ученика Жуковскаго поставили себф задачею «удовлетворить нуждамъ вѣка». Но недовольства накопилось уже слишкомъ много, а въ Европъ на очереди оставалась революція, и вотъ наши педовольные уже не удовлетворялись мирнымъ путемъ реформъ. Путь этотъ представлялся слишкомъ долгимъ и скучнымъ для ихъ Карамазовскаго нетеривнія, и увлеченіе «буйствомъ ввка» быстро стало проявляться на почьт по преплуществу буреацкой озлобленности противъ той розги, которою у насъ до тахъ поръ «вколачивалась вфра». Значительная часть молодыхъ евъжихъ силъ, которымъ предстояло бы проводить въ жизнь реформы и отстанвать ихъ въ жизненной борьбф оть противодъйствія и явныхъ ихъ ненавистниковъ и замаскированныхъ заговорщиковъ противъ нихъ изъ барскаго и служилаго стана, - значительная часть этихъ

2) Л. Е. Сболенскаго.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Русскій архивъ, 1885 г. ч. II, стр. 209 — 270.

пылкихъ и, въ сущности, самоотверженныхъ силъ, сама ударилась въ опнозицію, увлекаясь проповѣдью недовѣрія къ реформамъ и соблазнительной ролью— не исполнителей только, а самостоятельныхъ и дальше гораздо идущихъ дѣятелей. Слѣдствіемъ всего этого было то, что поэту-сатирику пережитой нами многосодержательной поры пришлось, наконецъ, воскликнуть:

Влагодатное времи надеждъ, Такъ прошедшимъ и ты уже стало! Къ удовольствно дикихъ негъждъ, Ты обътовъ своихъ не сдержало!

Современниками-бытописателями этой поры, которая задасть въ свое время большую работу исторіи, являются болье или менье всь выдающіеся представители нашей повьйшей литературы. По самое видное мьсто между ними принадлежить Достоевскому. Онь воспроизвель ея сложныя и запутанныя явленія и въ «Преступленіи и наказаніи», и въ «Идіоть», и въ «Бьеахъ». Онь же является, наконець, ея разъяснителемь и въ «Братьяхъ Карамазовыхъ». Повидимому, мы вращаемся туть въ области частной жизни, повидимому, и преступленіе, туть совершаемое и служащее центромъ дъйствія, преступленіе чистосемейнаго свойства; но болье углубленный взглядъ не можеть не распознать туть подкладки очень широкой, чисто общественнаго, даже прямо политическаго характера.

Вдохновителемъ этого преступленія, новымъ Раскольинковымъ не de facto, a de idea является самое
крупное и всего глубже задуманное лицо романа, Иванъ
Оедоровичъ Карамазовъ. Опъ—представитель Карамазовщины въ ся идейномъ смыслъ. Ему нуженъ безусловный
просторъ—въ дъйствін, безконечная глубь—въ постиженіи. Того безусловнаго простора, какого онъ хочетъ,
не даетъ никакое государство, и вотъ онъ утверждаетъ,
что оно должно быть поглощено, какъ нъчто низшее,
косное въ своемъ заматеръломъ язычествъ, поглощено
церковью, да, иерковью, о которой, со стороны ея отно-

шеній къ государству, написаль онь свой изв'єстный трактать. Смысль этого трактата, главнымь образомь, отрицательный, т.-е. направленный противъ государства съ его деспотизмомъ подъ благовиднымъ знаменемъ высшаго начала церкви. Но въ томъ, что говорится тутъ о нослъдней, иътъ лицемърія. Ивану нужна она сама по себьради той глубины постиженія, которой онъ волей неволей отъ нея ожидаетъ. Онъ не изъ техъ ограниченныхъ умовъ, въ сущности напоминающихъ Гётевскаго Вагнера. которые простодушно думають, что можно, въ самомъ дъль, все постичь путемъ научнаго изученія. Онъ изъ тъхъ глубокихъ натуръ, которыя не въ силахъ остановиться у грани, положенной человъческому знанію. или же легкомысленно ташить себя фикціей, что, произвольно перескакивая черезъ нее своимъ идействующимъ воображениемъ, они все-таки остаются въ области чистой науки. Онъ изъ тъхъ, кому непремънно нужно переступить эту грань, хотя за нею и открывается—онъ вполнъ это сознаетъ-уже иная область-та, въ которой далеко не уйдешь съ тусклой свътильней нашего ограниченнаго ума. Тутъ уже надо довърчиво дать себя повести путеводствующей звъздъ откровенія. Воть онь за ней и направится, только не навсегда-именно потому, что тутъ надо дать себя повести, надо довършться, а довършться значить подчиниться, что уже несовивстно ст безграничною жаждой свободы. Йо онъ не останется въ лонъ церкви также потому, что туть нужно подчинение и въ другомъ смыслъ. Если онъ отказывается отъ подчиненія разума, хотя бы съ тъмъ вмъсть пришлось отказаться и отъ открывающагося тольке подъ такимъ условіемъ высшаго свъта, то какъ же онъ подчинить не только свой разумъ, но и свою волю, ради полной свободы которой и бъжаль онъ изъ государства? Хотя церковь не станеть насиловать его волю, но видь она будеть ограничительно дъйствовать на нее постояннымъ напоминаньемъ ему о ближнихъ. А онъ не даромъ же заявилъ Міусову въ спорѣ съ нимъ, что «на всей землѣ нѣтъ рѣшительно ничего такого, что бы заставляло людей любить себф

подобныхъ, что такого закона природы, чтобы человъкъ любиль человачество, не существуеть вовсе». Въ томъ же спорт онъ еще прибавиль: «упичтожьте въ человтчеству вуру въ свое безсмертіе, въ немъ тотчась же изеякнеть не только любовь, но и всякая живая сила. чтобы продолжать міровую жизнь... Тогда уже инчего не будеть безправственнаго, все будеть дозволено, даже людовдство» (ч. I, стр. 82). Онъ говорить это, такъ какъ въры въ беземертие въ немъ уже нътъ, ибо нътъ уже и въры вообще, потому что въра для него подчиненіе — и онъ, такимъ образомъ, избавляетъ себя отъ другого подчиненія — любви къ ближнему. Совершенно иная постановка этихъ вопросовъ у старца Зосимы, говорящаго г-ж в Хохлаковой, когда она ему печалуется. что не можетъ повърнть безсмертію. «По мъръ того, какъ будете преуспъвать въ любви, будете убълдаться и въ бытін Бога и въ безсмертін души вашей» (I, 67). Туть самая идея безсмертія выводится изъ любви, а не беземертіе ділаеть любовь обязательною, потому что дѣлаеть ее заинтересованною, т.-е. пропитанною расчетомъ. Любите людей, хочетъ сказать Зосима, и вы откросте въ каждомъ изъ нихъ ту искорку Божества, которая приведеть вась къ самому Божеству и увфрить васъ въ томъ, что какъ само оно безконечно и вѣчно, такъ неугасима и каждая отдъльная его искорка. По вёдь для Ивана Оедоровича съ его Карамазовскимъ размахомъ требованій этой искорки мало. Онъ и не замѣтить ея изъ-за того дыма и чада, съ какимъ такъ часто соединяется ея мерцающее, совсёмъ почти гаснущее состояніе. Онъ будеть подходить къ этимъ тусклымъ лампадкамъ и старательно ихъ оправлять лишь въ томъ случав, если можно будеть разочитывать на большой и уже не гаспущій, самосіянный світь впереди. Этоть вачный свать нужень ему, какъ окрыляющее на подвигъ возмездіе. Вёдь онъ-же прямо и говорить: «мий надо возмездіє: иначе я истреблю себя... И возмездіс, прибавляеть онъ подъ вліяніемъ своей Карамазовской нетерпѣливости, — не въ безконечности гдѣ-нибудь и когда-нибудь, а здёсь на землё» (другими словами — поскорёе и чтобъ я его самъ увидалъ) (1, 274). Но такъ какъ онъ еще не видитъ этого вознаграждающаго свёта, а видитъ вокругъ только массу людей съ ихъ тусклымъ мерцаньемъ, то онъ и не въ силахъ понять, «какъ можно любить своихъ ближнихъ». По его мижнію, именно ближнихъ-то и невозможно, а развѣ лишь дальнихъ. тёхъ, отъ которыхъ не доносится до васъ чадъ, а про которыхъ можно вообразить, что они такъ слабо свѣтять лишь оттого, что остаются вдали. «Чтобъ полюбить человька, - увъряеть онь, - надо, чтобы тоть спрятался, а чуть линь покажеть лицо свое — пронала любовь. По моему, -заключаеть онъ, - Христова любовь къ людямъ есть въ своемъ родъ невозможное на землъ чудо. Правда. онъ былъ Богъ, — невольно исповъдуетъ Карамазовъ, — но мы-то не боги» (I, 266). Да, а между тъмь въ-церкви эта Христова къ людямъ любовь для вевхъ обязательна. Церковь вёдь всёхъ призываетъ стать подобными Христу чудотворцами, потому что номнить завъть Христа: «будьте совершенны, какъ совершенъ Отецъ вашъ небесный». По если такъ, то ьъ церкви еще трудите ужиться, чёмъ въ государствь; положимъ, она не велитъ изъ-подъ палки, а только внушаетъ, указывая на то. -футо — амканеннуна ке йішогуділ ен оналетиноно отр занный отъ нея ломоть. Йо Иванъ Карамазовъ не дасть же себя отрёзать; онъ сознательно выйдеть изъ церкви, онъ самъ отъ нее отвалится.

То, что говорить Ивань о самомь себь, сходится съ разсказомъ Зосимы объ одномь докторь. «Я, говорить, люблю человъчество, но... чьмъ больше я люблю человъчество вообще, тымъ меньше я люблю людей въ частности... Я... можетъ-быть, пошель бы на крестъ за людей, если-бъ это вдругъ какъ-инбудь потребовалось, а между тымъ я двухъ дней не въ состояни прожить ни съ кымъ въ одной комнать... Чуть онъ близко отъ меня, и вотъ ужъ его личность давить мое самолюбіе и стысняеть мою свободу» (І, 68). Выдь и Ивань Федоровичь готовъ бы, пожалуй, пойти на крестъ, какъ готовъ, ко-

нечно, и другихъ расиять на крестѣ, — если бы то или другое потребовалось для полноты постиженія истины или перестроенія міра во имя ея, — того и другого сразу, потому что вѣдь въ томь только и настоящая полнота. Но для него, какъ и для доктора, какъ и для множества «докторовъ» — потому что пдейная карамазовщина у насъ въ воздухѣ — немыслимъ, потому что невыносимъ — медленный, постоянный подвигъ, тотъ териѣливый подвигъ не ради «всего человѣчества», а именно ради «ближнихъ», къ которому дѣлаетъ насъ способными только любовь.

Трудъ «каили, долбящей камень», - капли, конечно, правственной — сознающей и чувствующей, это никакъ не карамазовскій трудь. Карамазовы не знають середины между созиданиемъ en grand или разрушениемъ. А такъ какъ карамазовщина у насъ въ воздухѣ, то Достоевскій и даеть намъ ее почувствовать, въ окончательно бользиенномъ ся извращении, даже въ своей истерической дівочкі, дочери этой безтолковой г-жи Хохлаковой. «Я хочу безпорядка, — говорить у него Лиза. — Я все хочу зажечь домъ... Они-то тушать, а опъ-то горить». Алеша при этомъ не безъ свойственнаго подчасъ простодуннымь людямь глубокомыслія лянаеть ей вы отвътъ: «богато живете». — «Лучше что-ль бъдной-то быть?»—спрашиваетъ опа.—«Лучше», упоретвуетъ опъ въ своемъ отноръ той шири, тому «по колъна море» и «нодавай мий все», которое онъ чусть и въ самомъ себъ и котораго такъ бонтся. «Это вамъ вашъ нокойный монахъ наговорилъ, — возражаетъ она. — Это неправда. Пусть я богата, а всё бёдные, я буду конфекты ёсть и сливки пить, а тёмъ никому не дамъ. (Не подвергать же себя лишеніямь ради какихъ-то противныхъ ближнихъ — вышло бы это на языкъ Ивана). Не хочу дёлать доброе, я хочу дёлать злое».

«Зачёмъ дёлать злое?» — спрашиваетъ Алеша. «А что бы пигдё пичего не осталось (чтобъ перевелись веё эти противные ближийе съ тёми подлыми порядками, которые териятъ опи — опять въ переводё на языкъ

Ивана). Я читала гдъ-то, — продолжаетъ истерическая дъвочка, — что жидъ 4-лътняго мальчика распялъ... Я иногда думаю, что это я сама распяла. Онъ виситъ и стонеть, а я сяду противъ него и буду ананасный компотъ фсть (не отказываться же отъ компота, благо онъ есть и мий доступень, а истина мий недоступна, да есть ли еще она? могъ-бы, по-своему вторя Пилату, сказать Иванъ, найди только на него такой стихъ, а что «пускай ихъ хоть всв переглотають другь друга живьемъ», то въдь подобный стихъ уже находиль и на Раскольникова). Я послала письмо къ одному человѣку, продолжаетъ Лиза, — онъ пришелъ, и я ему разсказала про мальчика... Онъ вдругъ засмъялся и сказалъ, что это въ самомъ дѣлѣ хорошо... Онъ меня презиралъ?» недоумваеть она, приходя въ себя. «Нвтъ... Онъ самъ, можеть быть, върить ананасному компоту» (успоканваетъ ее (II, 282-285) Алеша, хорошо понимая, что человѣкъ, за которымъ она послала, его братъ Иванъ). Между тъмъ Алеша и тутъ не взялъ бы назадъ того, что сказаль ей когда-то прежде: «вы смфетесь, какъ маленькая дівочка, а про себя думаете, какъ мученица» (І, 246). Но онъ хорошо понимаетъ, что и братъ Иванъ, «върящій ананасному компоту», въ свою очередь способенъ стать мученикомъ (мученикомъ-въ «докторскомъ» смыслѣ).

Какъ будто бы также върно, а между тъмъ совсъмъ по-своему понимаетъ Ивана и Ракитинъ, этотъ «семинаристъ-карьеристъ» Достоевскаго. «Можетъ столкновеніе произойти уголовное,—говоритъ опъ Алешъ, по поводу ихъ карамазовскихъ несогласій.—А этого братъ твой Иванъ и ждетъ, тутъ онъ и въ малинъ: и Катерину Ивановну пріобрътетъ ...да и 60000 приданаго тяпнетъ». Ракитины понимаютъ Ивана буквально: имъ невдогадъ, что онъ — способный на все эгоистъ только въ силу блужданій своей теоріи. «Слышалъ давеча его глупую теорію,—туда же еще и осуждаетъ ее Ракитинъ,—«нътъ безсмертія, такъ нътъ и добродътели, значитъ все позволено».—«Соблазнительная теорія подлецамъ», справед-

ливо рѣшаетъ онъ, самъ-то виолиѣ ею и соблазненный, но старающійся замаскировать это отъ другихъ. «Человѣчество,—проповѣдуетъ онъ,—само въ себѣ силу найдетъ, — т.-е. безъ всякихъ подачекъ свыше; въ любви къ свободѣ, къ равенству, къ братству найдетъ» (1, 94—96). Самъ онъ дѣйствительно и нашелъ въ себѣ эту силу—нашелъ въ своемъ пониманіи этихъ идей: свободы, насколько она его самого разнуздываетъ, равенства—насколько оно его подтягиваетъ до уровня тѣхъ, что выше его; братства — насколько онъ самъ разсчитываетъ по-

пользоваться отъ братьевъ.

По-своему понимаеть Ивана и незаконный его брать Смердяковъ. Оедоръ Павловичъ, папенька ихъ, замъчаетъ не даромъ Ивану: «за объдомъ теперь каждый разъ сюда льзеть; это ты ему столь любопытень». Иванъ именно любопытент Смердякову, котораго онъ вовсе «не заласкаль», какъ оно показалось старику Карамазову. Трудно на этотъ разъ согласиться съ лучшимъ изъ критиковъ Достоевскаго, что Смердяковъ влюблено въ Ивана. Смердяковъ-это тотъ же «нодростокъ», но только гораздо болье озлобленный несравнение большею оскорбительностью своего происхожденія и положенія. Этоть сынь — лакей своего отца, даже и не жаждеть кого-либо полюбить, какъ жаждетъ «подростокъ» при всей своей озлобленности. Смердякову Иванъ любопытенъ, какъ живая книга, въ которой онъ чёмъ дальше, тёмъ больше вычитываетъ такого, что вполив на руку Смердякову. Узнавая свои инстинкты въ идеяхъ умнаго и образованнаго Ивана, Смердяковъ не только получаетъ отъ него санкцію на все, но при этомъ еще и выростаеть въ своихъ глазахъ, хотя Иванъ-онъ это хорошо понимаетъсъ презрѣніемъ къ нему относится. Не даромъ Иванъ и отпирается отъ мивнія отца, что онъ чвмъ-то «заласкалъ» Смердякова. «Это лакей и хамъ», -- говоритъ онъ про Смердякова. «Передовое мясо, впрочемъ, когда срокъ наступить, — прибавляеть онь, растолковывая: — будуть другіе и получше, но будуть и такіе. Сперва будуть такіе, а за ними получие». Стало быть, отъ того, что

въ Смердяковъ все же есть почва для пропагандируемыхъ Иваномъ идей, Иванъ нимало не отпирается. «То-то брать, --соглашается не безъ недоумёнія (чедоръ Навловичь, —воть этакая Валаамова ослица думаеть, думаетъ, да и чортъ знаетъ про себя тамъ до чего додумается». — «Мыслей накопить», поясняеть Иванъ. «Что до того, что онъ тамъ надумаетъ, продолжаетъ свое Оедоръ Навловичъ, -- то русскаго мужика, вообще говоря, надо пороть... Русская земля крѣнка березой»... Но тою же самой березой онъ бы готовъ пороть и тъхъ, кто, какъ онъ понимаетъ, приручаетъ народъ «своей мистикой», тою самою, подъ которую подканывается Смердяковъ со своими думами. Оедоръ Павловичъ противъ «этой мистики», потому что она имфетъ претензію приручать и такихъ, какъ онъ самъ. «Я бы съ твоимъ монастырькомъ покончилъ, -- говоритъ онъ Алешѣ. -- Взять бы всю эту мистику да разомъ по всей русской землѣ да и упразднить, чтобы окончательно всёхъ дураковъ обрезонить»... Иванъ же, подобно Раскольникову, огорошивающему вольнодумствующаго Лужина, точно также огорошиваетъ старика отца: «такъ васъ же перваго сначала ограбять, а потомь ...упразднять»... «Ну, такъ нусть же твой монастырекъ стонтъ, Алешка, -- тотчасъ же и даетъ себя вразумить старикъ, — а мы умные люди будемъ въ тенлѣ ендѣть да коньячкомъ пользоваться» (Í. 150—152). Старикъ коньячкомъ, а дъйствительно умный Иванъ-ананаснымъ компотомъ. При этомъ Иванъ, понимая, къ чему ведетъ «упразднение мистики», не воздержится, разумжется, отъ упраздняющей ее пропаганды. А Смердяковы будуть усердно слушать и просвъщаться. Почва же въ нихъ благодарная. «Я всю Россію ненавижу, — сознается Смердаковъ. — любезничая съ Марьей Кондратьевной (онъ невольно сходится въ этомъ съ ненавистнымъ для него отцомъ, который считаетъ Россію — «свинствомъ»). Смердяковъ торжественно объявляеть своей «душенькъ», что вовсе не намърень быть, какъ ей бы мечталось, «военнымъ гусарикомъ», потому что, напротивъ, «желалъ бы уничтоженія всёхъ солдатъ»... Защищаться отъ враговъ, какъ она указываетъ ему, незачемъ. Если-бъ мы не выдержали въ 12-мъ году, то «умная нація покорила бы весьма глупую и присоединила бы къ себъ», разсуждаетъ онъ, прибавляя: «Русскій народъ надо пороть-съ, какъ правильно говориль вчера Федоръ Павловичь, хоть и сумасшедшій онъ человѣкъ со всѣми своими дѣтьми». (Онъ, стало быть, къ нимъ относитъ и Ивана, въ которомъ ценитъ собственно то, что тотъ выколачиваетъ изъ него, Смердякова, мистику — да еще безъ розги, такъ что не больно). «Вы Ивана Оедоровича, сами говорили, такъ уважаете», основательно замѣчаеть ему Марья Кондратьевна. «А они про меня отнеслись, - оправдывается Смердяковъ, — что я вонючій лакей. Они меня считають. что бунтовать могу; это они ошибаются (т.-е. будто бы онъ годится въ «пушечное мясо» ради идеи). Была бы въ моемъ карманъ такая сумма, и меня бы здъсь давно не было» (1, 253). И вотъ, въ головъ у него созръваеть иланъ относительно «такой суммы», чтобы можно было съ нею — взять да утечь. Такая сумма можеть у него явиться, если только онъ сумфетъ воспользоваться карамазовскою семейною смутой.

Смердяковъ понимаетъ, что Митя, въ пылу страсти, можетъ всякую минуту убить отца. Онъ понимаетъ и то, что, сели въ теоріи «все позволено», то и всякое убійство можетъ быть оправдано во имя теоріи. Но онъ думаетъ также, что теоретически допускающій, разумѣется, и убійство Иванъ, и на дѣлѣ обрадуется ему, хотя самъ и не захочетъ марать рукъ, обрадуется потому, что это ему выгодно, а руки у него остаются

чисты.

Теорія Ивана и въ самомъ дѣлѣ, въ примѣненіи къ данному положенью, такова: «одинъ гадъ съѣстъ другую гадину, туда и дорога!» Илохое возраженье ему составляетъ вопросъ Алеши, напоминающій столь же простодушныя соображенія Сони, приведенной въ ужасъ Раскольниковымъ, «Неужели,—недоумѣваетъ Алеша,—имѣетъ право всякій человѣкъ рѣшать, смотря на остальныхъ

людей: кто изъ нихъ достоинъ жить, и кто болье недостоинъ?» «Этотъ вопросъ, —совершенно по-раскольниковски отвъчаетъ Иванъ, всего чаще ръшается... по другимъ причинамъ гораздо болже натуральнымъ. А на счетъ права, такъ кто же не имъетъ права желать?»-«Не смерти же другого?»—спрашиваеть Алеша. «А хотя бы даже и смерти?» не задумывается Иванъ, сейчасъ же, вирочемъ и успоканвая братишку: «знай, что я его всегда защищу». «Но въ желаніяхъ своихъ, —опять оговаривается онъ.—я оставляю за собою полный просторъ» (1. 160—162). Если же оно такъ, то Смердяковъ, пожалуй, и не совсвыть невврно угадываетъ мысли Ивана, Смердяковъ не видитъ только того, что, даже и при попутной теорін, Иванъ не пойдеть за желаньемъ такъ далеко, чтобы непремённо добиться осуществленья его хотя бы другими, или чтобы, въ случат осуществленья, протянуть съ благодарностью руку осуществителю...

«Что же Димитрій и отець? — при другой уже встрѣчѣ спрашиваетъ Ивана Алеша, —чѣмъ это у нихъ кончится?» — «А, ты все свою канитель! Да я то тутъ что? Сторожъ я что-ли моему брату Димитрію?» прямо даже сердится тутъ Иванъ, хорошо помня, что это

«Канновъ отвътъ Богу объ убитомъ брать».

...«Дѣла кончилъ, и ѣду», — говоритъ опъ, и по-своему правъ, умывая заранѣе руки въ томъ, на что очень ясно намекалъ ему Смердяковъ... «Ей (Катеринѣ Ивановнѣ) нужно, можетъ быть, лѣтъ 15 или 20, чтобы догадаться, что Димитрія она вовсе не любитъ», разсуждаетъ въ немъ уже прямо ревность... «Да, пожалуй, и не догадается она никогда... Иу и лучше, — злорадствуетъ онъ самъ себѣ, — всталъ да и ушелъ на-вѣки»... А пока тутъ чего добраго, одна гадина и съѣстъ наконецъ другую, а Катя наконецъ догадается про Димитрія, что онъ за итица, и Ивану уже незачѣмъ будетъ оставаться въ отлучкѣ на-вѣки... Ие уѣзжать, чтобы не допустить этого, вѣдь это прежде всего мѣшать злу, т.-е., другими словами, признавать добро, т.-е. поклоняться добру, ему подчиняться, такъ что вышло бы по Алешиной

«мистикъ», а не по-карамазовски... Это значило бы признать, что «не все позволено», а на ихъ карамазовскомъ знамени въдь напротивъ того написано «все позволено».

Въ теорін у Ивана, надо замѣтить, выходить такъ. что вынести это знами на улицу и скликать подъ него встхъ и каждаго нужно только на время. Потомъ придется убрать это знамя въ свои хоромы и только самимъ оставаться подъ его широкою сѣнью. Вынести же знамя на улицу необходимо для того, чтобы, давъ прогуляться съ нимъ и подъ нимъ разгуляться толив, «уничтожить весь порядокъ вещей», какъ выражается юная жертва этой уличной пропаганды, Коля Красоткинъ. Послѣ же уничтоженія всего стараго порядка долженъ водвориться новый, предоставляющій полижишій просторъ карамазовщинъ, размахъ ума и воли, размахъ, который по силамъ только ордамъ, и отъ соблазновъ котораго имъ же придется потомъ устранить всякую мелкую птицу. Что въ концъ-концовъ теорія Ивана сводится именно къ Раскольниковскому дѣленью человѣчества на избранныхъ и на послушную имъ толпу или, другими словами, къ шигалевщинъ: — это ясно изъ поэмы Ивана «Великій Инквизиторъ». Она должна, по его мижнію, послужить убійственнымъ отвѣтомъ на Алешину «мистику», выставляя въ образѣ великаго инквизитора. этого охранителя царства вфрующихъ, воилощенную улику въ непрактичности основателю христіанской въры. Онъ, потребовавний отъ человака любви къ какимъ-то противнымъ ближнимъ, самообузданія и самоограниченія во имя этой любви, онъ, какъ старается растолковать ему же самому, снова появившемуся на земль, не ожидавшій этого вовсе «ненужнаго» появленія великій инквизиторъ, онъ, въ сущности, «вовсе не сострадалъ человѣку, нотому что слишкомъ много отъ него потребовалъ». «Человъкъ слабъе и ниже созданъ, чъмъ ты о немъ думаль» (1, 287)—говорить порожденный воображеньемь Ивана, въ лицъ великаго инквизитора, дальновидный практикъ. «Ръши самъ,-говоритъ онъ Христу,-кто

быль правъ: ты, или тотъ, который вопрошалъ тебя въ пустынѣ?»

Тотъ, кто, вопрошая, и искушалъ, указывалъ на хльбъ, въ который должны быть претворены камии, и услышаль въ отвъть, что «не о хльов единомъ живъ будеть человѣкъ». Онъ утверждаль, что надобно вообще пустить въ дело чудо, чтобы на немъ одномъ, на молве о немъ, основать всю силу своего вліянія. Онъ, накокецъ, предлагалъ воснользоваться тою властью, которою можеть надълить только онь, князь міра сего, требуя за то поклоненья себф, своему мірскому началу. Онъ предлагалъ воспользоваться этою властью, чтобы ею собрать вкругь себя покорныхъ людей По Христосъ, объявивъ, что его царство не отъ міра сего, захотѣлъ оставить людямъ ихъ нравственную свободу, свести ихъне силою, не вифшиними впечатлфиями величества, а внутреннимь убъждениемь къ внутреннему единству. И воть, люди, съ этою предоставленною имъ свободою, «никогда, никогда не сумбють, -говорить инквизиторь, -разділиться между собою», т.-е. раздёлиться полюбовно, а потому непремънно скажуть: «лучше поработите насъ, но накормите насъ». Инквизиторъ берется «исправить» дело Христа. «О, мы убедимъ ихъ, -говоритъ онъ, что они тогда только и станутъ свободными, когда откажутся отъ свободы своей для насъ и намъ покорятся... Получая отъ насъ хлъбы, конечно, они будуть ясно видать, что мы ихъ же хлабы, ихъ же руками добытые, беремъ у нихъ, чтобы имъ же раздать... Во-истину, болье чыть самому хльбу, рады они будуть тому, что получають его изъ рукъ нашихъ... Слишкомъ, слишкомъ оцінять они, что значить разь навсегда подчиниться». (1, 289-290).

Очень мѣтко замѣтилъ Л. Е. Оболенскій, что взглядъ этотъ «напоминаетъ многихъ французскихъ мыслителей, довольно презрительно смотрѣвшихъ на людей и полагавшихъ необходимымъ извѣстный деспотизмъ или, по крайней мѣрѣ, внѣшній авторитетъ для счастья людей. Этого не чуждъ, по его замѣчанью, и Ог. Контъ въ своей ре-

лигін и идеалѣ общественнаго строя; не даромъ его называли католикомъ безъ христіанства». Самъ Достоевскій еще устами своего «идіота» указывалъ на то, что католицизмъ мудро протянетъ руку соціализму, какъ своему же, хотя быть можетъ, и незаконному дѣтищу.

Выслушавъ Ивана, не даромъ же и Алеша воскликнулъ: «Это Римъ—да Римъ-то не весь, это неправда—это худшіе изъ католичества, инквизиторы, іезуты!... Ихъ идеаль—самое простое желаніе—власть земныхъ грязныхъ благъ, порабощенія... въ родѣ будущаго крѣпостного права—съ тѣмъ, что они станутъ помѣщиками»

(1, 292).

Тотъ, вопрошавшій въ пустынѣ Христа, который и остался правъ, по мнѣнію инквизитора, т.-е. и сочувствующаго ему Ивана, является затѣмъ непосредственно и самому Ивану, какъ его галлюцинація, но вызываетъ въ немъ уже не что иное, какъ отвращеніе, отвращеніе никакъ не меньше того, какое вызвалъ въ свое время въ г. Голядкинѣ его докучный двойникъ. Если инквизиторъ приписываетъ злому духу побѣдоносный и въ этомъ смыслѣ «главный» умъ, то самому Ивану его галлюцинація представляется, напротивъ того, воплощеніемъ ума «не главнаго» (я употребляю терминологію Аглан въ «Идіотѣ»), воплощеніемъ «его собственныхъ мыслей и чувствъ, только самыхъ гадкихъ и глупыхъ» (П, 343).

Дѣло въ томъ, что галлюцинація эта представляется Ивану уже послѣ того, какъ несчастный Смердяковъ, слѣпо подчинівшись пдеалу Ивана,—конечно, не изълюбви къ нему (какъ это показалось г. Оболенскому), а въ расчетѣ «на хлѣбы», совершиль преступленіе и почувствоваль отвращеніе къ этимъ «хлѣбамъ» и къ посулившимъ ему эти «хлѣбы» идеаламъ Ивана. Именно вслѣдъ за Смердяковымъ является къ Ивану новый непрошенный гость—этотъ выдѣлившійся изъ него и воплотившійся передъ нимъ «чортъ». Въ сознаніи Ивана остался, должно быть, слѣдъ отъ указанія Алеши на то, что послѣдователи «инквизитора» — это своего рода «крѣпостники», своего рода «помѣщики». Гость и пред-

ставляется ему именно въ видъ джентельмена, который «принадлежаль къ разряду бывшихъ бѣлоручекъ помѣщиковъ... съ объднъніемъ послъ веселой жизни въ молодости и недавней отміны кріпостного права обратившихся въ родъ какъ бы приживальщика хорошаго тона, скитающагося по добрымъ старымъ знакомымъ». Иванъ замѣчаетъ на немъ «пиджакъ», очевидно отъ лучшато портного, но уже поношенный и... легкую бѣлую пуховую шляпу «уже слишкомъ не по сезону». Самъ же гость не безъ фразы указываеть на то, что «какимъ-то довременнымъ назначениемъ» онъ «опредёленъ отрицать». Въ переводъ на обыкновенный языкъ, это, можетъ быть, значить: силою обстоятельствь озлоблень и обратиль себѣ отрицаніе въ «долгъ службы» (это послѣднее выражение заподлинно и принадлежить гостю). Видя, что Иванъ не хочетъ его признавать, онъ говоритъ: «воистину ты злишься на меня за то, что я не явился тебъ въ какомъ-нибудь красномъ сіяніи... Какъ дескать къ такому великому человѣку могъ войти такой пошлый чортъ» (II, 354). Гость дразнитъ Ивана тамъ, что, по его мижнію, «новому человжку позволительно стать человѣкобогомъ, даже хотя бы одному въ цѣломъ мірѣ... и ужь, конечно... съ легкимъ сердцемъ перескочить всякую прежнюю правственную преграду прежняго рабачеловъка... Все позволено-и шабашъ! Все это очень мило; только, если захотёлось мошенничать, зачёмъ бы еще, кажется, санкція истины» (II, 355—56). Но вотъ бъда: санкція-то дается, прежняя нравственность этой санкціей отмѣняется, но совѣсть-то, несмотря ни на какую новую санкцію, остается прежняя. Такая ужь она косная и отсталая даже у самаго прогрессивнаго человъка! Попутала она Раскольникова послъ его преступленія, попутаєть она и Ивана—хотя онь и не совершиль, а только даль санкцію на преступленіе.

«Онъ все дразнилъ меня, что я въ него вѣрю, — жалуется Иванъ на гостя Алешѣ, — и знаешь, ловко, ловко!» А Иванъ не переставалъ его увѣрять, что онъ только его-же, т.-е. Ивана, галлюцинація. Самъ онъ себя некущаетъ, самъ онъ себя и мучаетъ. «Совѣстъ! Что совѣстъ?—спрашиваетъ Иванъ. — Я самъ ее дѣлаю. Зачѣмъ же я мучаюсь? По привычкѣ. По всемірной человѣческой привычкѣ за 7000 лѣтъ. Такъ отвыкиемъ и будемъ боги! Это онъ говорилъ, говорилъ», увѣряетъ Иванъ (II, 360).

Но онъ дразнилъ Ивана и совсёмъ ужь другимътъмъ, что Ивану становится въ тягость его «божество», что онъ, пожалуй, не прочь бы его сложить съ себя и попросить прощенья за свое самозванство — у кого слъдуеть: «Я въ тебя только крохотное съмечко въры брошу, -- говорить гость, -- а изъ него выростеть дубъ, да еще такой дубъ, что ты, сидя на дубъ-то, въ «отцы пустынники и въ жены непорочны» пожелаешь встунить, акриды кушать будешь» (II, 354). Гость еще болке дразнить его своей откровенностью, самъ ему признаваясь, что и его собственный (гостя) «идеалъвойти въ церковь и поставить свѣчку...» «Я быль при томъ, - продолжаетъ онъ, - какъ умершее на крестѣ Слово восходило на небо, неся на персяхъ своихъ душу расиятаго одесную разбойника, я слышалъ радостные взвизги херувимовъ, поющихъ и вопіющихъ: осанна!... И вотъ... я хотъль примкнуть къ хору и крикнуть со встми: осанна! По здравый смысль - о, самое несчастное свойство моей природы, удержаль меня... и я пропустиль мгновеніе».

Между тѣмъ, если Раскольникову нужна была Соня для того, чтобы опъ наконецъ рѣшился пойти и во всемъ признаться, то Иванъ на это самъ готовъ, но надъ этой готовностью злостно смѣется его гость—двойникъ. «Понимаю, понимаю,—говоритъ опъ.—с'est noble, c'est charmant, ты идешь защищать завтра брата и приносишь себя въ жертву... с'est chevaleresque» (П, 344). Опъ готовъ, чего добраго, повторить съ Базаровымъ: «Ученыя собаки такъ на задиихъ лапахъ танцуютъ». Впрочемъ, опъ скоро мѣняетъ тактику. Вмѣсто того, чтобы, продолжая налегать на смъшное, разбереживать «человѣкобога» въ Иванѣ, онъ вдругъ накидывается на новаго, на гото-

ваго смириться. Ивана, возбуждая въ немъ мысль, что это — «смиреніе паче гордости». Иванъ, по крайней мѣрѣ. жалуется Алешѣ, что гость его такъ дразнилъ: «Ты изъ гордости идешь, ты станешь, и скажешь: «это я убиль! и чего вы корчитесь оть ужаса?... Мивиье ваше презираю». «А знаешь, - дразниль его еще гость, тебѣ хочется, чтобы они тебя похвалили: «преступникъ, но какія у него великодушныя чувства, брата захотіль спасти и признался...» «Вотъ это ужь ложь... Я не хочу, чтобъ меня смерды хвалили», опять шевельнулась гордость въ Иванъ. «Пойдешь потому, что не смъешь не пойти», задразниль его опять гость. «Le mot qe l'énigme, что я трусъ», сообразиль туть Иванъ... «Не такимъ орламъ воспарять надъ землей», это онъ прибавилъ», жалуется Иванъ на гостя (П, 361-62). По гость вѣдь не первый это говориль, - то же самое говориль уже Смердяковъ, когда отвъчалъ на угрозы Ивана: «ничего не посмфете, прежній смфлый человфкъ-съ!...»

Выслушавъ исповъдь брата, Алеша безъ труда его тутъ разгадалъ. «Муки гордаго ръшенія,—опредълиль онъ своимъ понятливымъ сердцемъ болъзнь Ивана,—глубокая совъсть. Богъ, которому онъ не върилъ, и правда Его одолъвали серце, все еще не хотъвшее подчиниться... Ио онъ пойдетъ и покажетъ... Богъ побъдитъ!» (И, 362).

И Алеша не ошибся; Иванъ дѣйствительно пошелъ и на себя показалъ — такъ, что и ему оставалось только повторить съ Юліаномъ Отступникомъ: «ты побѣдилъ, Галилеянинъ!» Но если онъ въ самомъ дѣлѣ имѣлъ въ виду—не себя только облегчить, но и спасти Митю, то въ послѣднемъ онъ сильно ошибся. Борьба, которая въ немъ происходила (а борьба-бы въ немъ улеглась, еслибы водворилась любовь къ брату), выказалась передъ судьями такими припадочными выходками, что судъ невольно въ немъ усмотрѣлъ «психопата», и Катеринѣ Ивановнѣ, воспользовавшись этимъ, уже не мудрено было послѣднимъ своимъ показаніемъ погубить Митю. Иванъ своимъ такъ гордо совершаемымъ подвигомъ прямо и располагаетъ къ себѣ эту гордую Катю, которая тутъ только

наконецт догадывается, что Ивана-то она въ самомъ дѣлѣ всегда и любила, а съ Митей только великодушинчала, чтобы тѣшить свое самолюбіе. Не даромъ-же она говорила про Митю: «пусть стыдится всѣхъ, и себя самого, но пусть меня не стыдится. Вѣдь Богу онъ говоритъ все, не стыдясь (I, 167). Я буду богомъ его, которому онъ молится» (I, 214). А теперь она вдругъ становится его демономъ и, уже уходивъ его, говоритъ въ припадкъ другого совсѣмъ самолюбія: «на всю жизнь въ моей душѣ

язвой останешься, а я въ твоей».

Этотъ Митя, которому такъ неожиданно достается тяжелая, но благодарная роль жертвы, конечно, совстмъ не походя по душевному своему покрою на «идіота», напоминаетъ его, однако, своею участью. Онъ, какъ и тоть, поставлень между двухь огней и, такъ сказать, ев двухъ концовъ опаляемъ. «Злы мы, мать, съ тобою, обѣ злы» (П, 482), совершенно върно опредъляеть себя вийсти съ Катей Грушенька — эта нисколько иного покроя Настасья Филипповна (какъ Катя — особаго покроя Аглая). Митя зналь, какъ Катя горда и какъ любо будеть ей, когда-то имъ такъ униженной, узнать про его униженіе — эти украденныя у нея деньги. Митя также зналь, какъ Груша жадна; съ ней-то онъ частью прокутиль, для нея-то онь частью утаиль эти воровскія деньгине то вёдь она, чего добраго, очутилась-бы у его отца, не даромъ и отложившаго для нея роковыя три тысячито, что онъ долженъ былъ Митъ, и то, что похищено Митей у Катерины Ивановны. Вотъ изъ стеченія этихъ-то обстоятельствъ и возникаетъ въ воображении Мити тотъ замысель отцеубійства, о которомь онъ чисто по-карамазовски проговаривается въ письмъ своемъ къ этой «стремительной» Ката-разомъ вдругъ и поращающей съ нимъ посредствомъ этого писъма.

Митя, при своемъ безудержѣ, могъ-бы, конечно, убить отца, какъ убилъ нечаянно ему подвернувшагося, когда-то чуть не замѣнявшаго ему отца, старика Григорія. Но именно это нечаянное убійство Григорія и приводить его въ себя. Правда, онъ остается въ чаду, если тутъ-же,

очертя голову, скачеть къ Грушенькѣ, но и сквозь этотъ чадь можно въ немъ разглядъть тотъ душевный процессъ, толчокъ которому уже данъ: «Ты ямщикъ, ямщикъ, — пристаетъ онъ къ своему неистово понукаемому возниць, - знаешь ты, что надо дорогу давать? Что ямщикъ, такъ ужь и никому дорогу не дать, дави, дескать, я тду! Нтть, ямщикъ, не дави! Нельзя давить человіка, нельзя людямь жизнь портить!» (II, 99). По въ томъ и дъло, что эти мысли только впервые ему приходять въ голову, дёло въ томъ, что до сихъ поръ онъ именно и держался въ своей жизни одного: «я ѣду!» «Я въ себъ въ эти два послъдніе мъсяца, —исповъдуется онъ Алешъ уже послъ своего осуждения, - новаго человъка ощутилъ, воскресъ во мит новый человъкъ!.. И что мит до того, что въ рудникахъ буду 20 лётъ молоткомъ руду выколачивать... другое мий страшно теперь: чтобы не отошель отъ меня воскресшій человѣкъ!.. Можно найти и тамъ въ рудникахъ человъческое сердце и сойтись съ нимъ... И всъ-то мы за нихъ виноваты! Зачъмъ мнѣ тогда приснилось «дитё» въ такую минуту!»—вдругъ припоминаеть онъ того голоднаго младенца у изсохшей груди изголодавшейся матери, который приснился ему, когда онъ быль совершенно въ чаду. «Это пророчество мит было въ ту минуту, —заключаеть онъ. —За «дитё» и пойду... За всёхъ «дитё», потому что есть малыя дёти и большія діти». Да, но онъ ихъ только недавно замізтиль, а до тъхъ поръ онъ въдь только и думаль, что о себь да Грушенькь. «Всь-«дитё», - говорить Митя, сонъ котораго такимъ образомъ шире, болве обхватываетъ, чёмъ мысли Ивана о дётяхъ, исключительно однихъ дътяхъ. И между тъмъ, какъ эти мысли Ивана приводять его, по выраженію Алеши, къ «бунту», Митя, вспомнившій наконецъ-то и про малыхъ, и про большихъ дътей, смиренно задумывается надъ тъмъ, что ничего-то онъ для нихъ не сдълалъ. За нихъ теперь и досталось ему наказанье. «За всёхъ и пойду, — говорить онъ. — Я не убиль отца, но мнё надо пойти. Принимаю!»

Все это заранье чуеть своимъ прозорливымъ сердцемъ старецъ Зосима, когда, среди разыгравшейся у него на глазахъ бурной карамазовской сцены, не чувствуя уже силь унять разыгравшіяся въ Мить страсти, онъ молча какъ-бы упрашиваетъ ихъ улечься, кланяясь въ землю Митъ. «Я вчера, — объяснялъ онъ потомъ Алешт, -будущему великому страданью его поклонился» (І, 318), страданью, которое старець хотѣль-бы предотвратить, но, чуя, что это не удастся, сострадательно задумаль направить-этой-же мятежной душь во благо. По разсказу старца, «если пшеничное зерно, падши въ землю, не умретъ, то останется одно; а если умретъ, то принесеть много плода» — открывается въ евангелін другому лицу, готовящемуся также принять страданіе (1, 345). Это и послужило Достоевскому эпиграфомъ къ «Братьямъ Карамазовымъ». Это, какъ извъстно, начертано и на его памятникъ, потому что онъ часто возвращался къ этой темѣ въ своихъ сочиненіяхъ. Зерну, чтобы проявить всю полноту той жизни, которая въ немъ скрыта, надо схорониться въ землъ. Митъ надобно было погребеніе заживо, чтобы стало въ немъ жить все то, что въ немъ только таплось. Человѣку вообще бываетъ нужно пройти сквозь очистительное горнило испытанія, чтобы выйти изъ иего на свътъ Божій съ закаленными силами духа, окраншими задатками высшей плодотворной жизни. Государство, ссылая и заточая, имфеть въ виду только устраненіе вреднаго для него члена, а вовсе не созданіе для его души такого очистительнаго гориила. Оно, это очистительное гориило, даеть себя знать помиме целей и видовъ государства — въ силу того внутренняго само-суда, органомъ котораго является самая совъсть виновнаго.

Достоевскій даеть намъ выслѣдить пробужденіе ся въ Иванѣ, несмотря на всѣ тѣ помѣхи, какія систематически создавались его устраняющею «предразсудки» теорією. Достоевскій даеть намъ видѣть ту-же совѣсть окончательно уже торжествующею въ Митѣ, несмотря на неправильно взведенныя на него подозрѣнія, могущіл,

новидимому, его озлобить и озлобленіемъ опять заглушить въ немъ совъсть. «Судъ мой пришель, — говорить однако-же Митя, несмотря на это. - Слышу десницу Божію на себъ. Конецъ безнутному человъку! Но, какъ Богу исповѣдуюсь и вамъ говорю, — прибавляетъ онъ, — въ крови отца моего — нѣтъ, не виновенъ... И предполатать не надо было, -- грустио и просто увъряетъ несчастный... Коли пощадите, коли отпустите, — помолюсь за вась!»-объщаеть онь судьямь, содрагаясь передъ налитою для него горькою чашею. «Лучшимъ стану, слово даю-лучшимъ въ силу того, -- хочетъ онъ сказать, -- что я тенерь перечувствоваль и передумаль, углубившись въ себя, въ глубокіе рудники своей совъсти. А коль осудите, - покоряется онъ судьбѣ, - самъ сломаю надъ головей моей шпагу и, сломавъ, поцълую обломки... Но пощадите... Знаю себя—возропщу!» (II, 467). Да, онъ даже елишкомъ знаетъ себя и боится, какъ-бы, въ концѣ концовъ, все-таки озлобившись, не далъ онъ снова въ себъ проспуться прежнему человтку, какъ-бы такъ долго въ немъ спавшая совъсть опять не заглохла.

Онъ взываетъ къ милости, которая по смыслу суда должна быть соединена съ правдою; онъ взываетъ къ присяжнымъ изъ того народа, который, какъ мы знаемъ, не иначе называетъ преступника, какъ несчастнымъ. Вполнѣ безпристрастная критика увѣряетъ насъ, что судомъ употреблены были «страшнѣйшія усилія выяснить истину». Это не совстмъ такъ; не мало напущено на судѣ и туману, и ныли въ глаза, сильно разыгрались на немь страсти дъйствующихъ лицъ, прокурора и адвоката, и страсти самой публики. Достоевскій вполнъ даеть намъ понять, что если это суда совисти, т.-е. лучшій на землі судь, то онъ можеть быть исправлень только подъ тѣмъ условіемь, чтобы въ обществѣ не дремала совъеть. Между тёмъ, вёдь характеристика общества, исходящая изъ устъ Ивана, когда онъ такъ оригинально самобичуеть себя вывств съ этимъ, его породившимъ, обществомъ, далеко не такъ не върна, какъ оно показалось вефиь. «Убили отца, — ифеколько только гиперболически выражается онъ, - и притворяются, что испугались... Другъ передъ другомъ привляются... Всъ желають смерти отца. Одинь гадь съёдаеть другую гадину... Не будь отцеубійства, вст-бы разсердились и разошлись злые... Зрадищь! Хлаба и зрадищь!» (II, 396). Иванъ понимаетъ, что карамазовщина не ихъ однихъ достояніе, что стихійно она давно водилась въ этомъ самомъ обществъ, недавно-же получила въ немъ еще и идейную санкцію. II туть кто-то «миленькій» потрудился, и вст вдругъ, повтривъ ему, обзавелись столь для встхъ удобнымъ «аффектомъ». Значение его очень наивно опредѣлено г-жей Хохлаковой: «сидитъ человѣкъ совсѣмъ не сумасшедній и вдругь — аффекть. Онъ и помнить себя, и знасть, что дёласть, а между тёмь онь въ аффектъ... Это какъ новые суды открыли, такъ сейчасъ и узнали про аффектъ. Это благодъяние новыхъ судовъ» (II, 277). Г-жѣ Хохлаковой, разумѣется, не вдомекъ, что «аффектъ» туть самь по себь, что онь вытекаеть изъ теорій, «упраздняющихъ предразсудки», т.-е. съ ними вмѣстѣ и совесть, а распространение такихъ теорій, къ несчастью. совпало у насъ съ появленіемъ новаго суда, этого лучшаго изъ судовъ-суда совъсти.

По не одна Хохлакова въ данномъ случат разсчитывала на «аффектъ». По крайней мтрт, вст дамы были убтждены почти до самой последней минуты: «виновенъ, по оправдаютъ изъ гуманности, изъ новыхъ идей, изъ новыхъ чувствъ, которыя теперъ пошли...» Мужчины-же, добавляетъ авторъ, — наиболте интересовались борьбой

прокурора и славнаго Остюковича (П, 370).

Прокуроръ выступаетъ въ этой борьбѣ съ увлеченіемъ, говоритъ не только красно, но и искренно. Опъ замѣчаетъ карамазовщину въ нашихъ нравахъ и напуганъ ею. Опъ не хочетъ въ ней видѣть никакой лицевой стороны,—той нашей шири, на которую указывалъ еще Гоголь своею «тройкою». Опъ хотѣлъ-бы предохранить общество отъ увлеченія этой «тройкой» и патетически восклицаетъ: «Пусть сторонятся, почтительно или нѣтъ, но... если въ его тройку впрячь только его-же героевъ,

Собакевичей, Ноздревыхъ и Чичиковыхъ, то, кого-бы ин посадить ямщикомъ, ни до чего путнаго на такихъ коняхъ не добдешь. А это только еще прежние кони, которымъ далеко до теперешнихъ, у насъ почище» (II, 406).

Адвокать, ведущій борьбу съ прокуроромь, конечно, ни мало не въритъ Митъ, что онъ дъйствительно не виновенъ. Да это въдь и не нужно адвокату для того, чтобы добиваться судебнаго: «не виновенъ». «Пока я на этомъ мъсть, я пользуюсь моею минутой», говоритъ онъ... «Отцы, не огорчайте дѣтей своихъ, — ораторствуетъ онъ по адресу убитаго... — Въ нюже мѣру мѣрите, возмърится вамъ», (II, 460) цитуетъ онъ даже евангеліе, что, однако-же, не мъщаетъ ему сейчасъ-же опять вернуться на другую почву: «Рашимъ вопросъ, приглашаеть онъ, -- такъ, какъ предписывають разумъ и человъколюбіе, а не такъ, какъ предписываютъ мистическія понятія» (461). «Убійство такого отца,—упорствуєть онъ въ своей логикъ,— не можеть даже быть названо отцеубійствомъ. Такое убійство можетъ быть причтено къ отцеубійству только по предразсудку!» (463). Словомъ, адвокатъ дъйствительно расходится съ прокуроромъ въ томъ, что вовсе не одержимъ и малѣйшимъ даже страхомъ карамазовщины. Онъ, напротивъ, прямо пропагандируетъ въ своей ръчи идейную карамазовщину. И что-же? Иванъ, должно быть, былъ правъ, когда, при своемъ показанін, уличалъ въ соучастін всю честную компанію. Идейному «все позволено» адвоката «апплодировали и махали платками даже сзади сидъвния на особыхъ стульяхъ сановныя лица, старички со звёздами, во фракахъ» (462).

Только «одни мужички за себя постояли», —постояли, значить, за свою «мистику», ту самую, которую хотёль уничтожить на Руси самь убитый Өедорь Павловичь. Именно мужичковъ-то между присяжными и не приняль въ расчеть Өетюковичь. Своею защитой отцеубійства онъ еще болёе повредиль Мить, чёмъ прокурорь своимь обвинительнымъ павосомъ. А отнесись Өетюковичь къ дёлу-по-человёчески, выслушай съ прямою братскою лю-

бовью своего кліента, и онъ-бы повърилъ невиновности Мити въ приписываемомъ ему преступлении и сумълъбы убфдительно доказать присяжнымъ, что Митей оно и не совершено. Между тёмъ, отнесясь къ своей задачё безъ всякаго участія совъсти, онъ доводить и присяжпыхъ до того, что осуждение невиннаго остается у нихъ на совъсти, на чуткой совъсти того народа, который, безъ помощи какихъ-либо софизмовъ, постоянно отно-

сится къ преступнику, какъ къ несчастному.

Одинъ только человѣкъ до конца такъ и не повѣрилъ отцеубійству Мити, чутко понявъ своимъ любящимъ сердцемъ, что онъ въ этомъ не виновенъ. Для Алеши осуждение Мити еще тяжелье, чымь для него самого. Онъ заранъе обдумываетъ для брата побъгъ, потому что боится за твердость брата. «Ты не готовъ, -говорить онъ ему, — и не для тебя такой крестъ... Ты хотвлъ мукой возродить въ себѣ другого человѣка... Помни только всегда во всю жизнь, и куда-бы ты ни убъжаль, объ этомъ другомъ человъкъ — и вотъ съ тебя и довольно» (II, 478).

Въ ораторскихъ преніяхъ на судѣ не остался не затронутымъ и онъ, этотъ любящій брать, этотъ недоучившійся юноша съ сердцемъ и потому сердцевъдъ. «Желаю, чтобъ его юное прекрасподушіе,—не безъ участія отозвался объ немъ прокуроръ,—и стремленіе къ народнымъ началамъ не обратились впоследствін, какъ столь часто оно случается, со стороны нравственной въ мрачиый мистицизма, а со стороны гражданской-въ тупой иовинизмъ — два качества, грозящія, можеть быть, еще большимъ зломъ націи, чёмъ даже раннее растлёніе отъ ложно понятаго и даромъ добытаго европейскаго просвъщенія» (II, 408).

Далея-же имъ всѣмъ мистицизмъ, невольно хочется сказать, а туть еще и съ шовинизмомо! Но что-же онъ, наконець, такое, этотъ мистицизмъ, и въ самомъ-ли дълъ мистики не только Алеша, но даже и его «покойный старець?» Или, можетъ быть, этотъ последній даже и шовини тъ со своимъ изречениемъ, что «русский народъбогоносецъ?»

## III.

Что такое карамазовщина, мы видѣли. Постараемся теперь распознать, что-же такое эта «мистика», которая такъ непріятна всѣмъ, начиная отъ старика Өедора Павловича и кончая оспаривающими другъ друга, но въ отношеніи мистики совершенно сходящимися, прокуроромъ и адвокатомъ.

«Мистика» пригодилась однако-же первому, такъ какъ «мужички за себя постояли», т.-е. ради ея осудили Митю.

«Мистика», по миѣнію прокурора, засѣла въ Алешу, а онъ, между тѣмъ, не доволенъ рѣшеніемъ присяжныхъ, потому что не вѣритъ преступности Мити, жотя

и знаетъ его буйный характеръ.

«Мистику», по общему мижнію, напустиль въ Алешу Зосима, но онъ вждь оградиль его ею отъ карамазовщины! Или, можеть быть (какъ сдается оно, повидимому, прокурору), такое лжарство хуже даже самой болжзии?

Прежде всего, какъ-же оно могло выйти, что Алеша это яблочко все же съ карамазовской яблони, былъ при-

рученъ Зосимой?

Дѣло было-бы еще понятно, если-бы это современемъ произошло съ Митей, не нопадись онъ подъ судъ, произошло-бы отъ того утомленія среди бурнаго житейскаго моря, которое могло-бы наконецъ поманить его къ «тихому пристанищу». Но какъ же это могло такъ рано приключиться съ Алешей, не успѣвиимъ еще и перебродить, не только что выкинѣть? Тоже пребывающій въ монастырѣ, но вовсе не слюбившійся съ нимъ, молодой и здоровенный Ракитинъ не даромъ, можетъ быть, напоминаетъ Алешѣ о томъ, что мать Алеши была «юродивая» (старикъ Федоръ Павловичъ ее называлъ «кликушей»). Но вѣдь она была также матерью Ивана, а не пошелъ же Иванъ въ монастырь. Да, но Иванъ, на котораго семья, гдѣ они оба выросли, глядѣла, какъ на

мальчика «геніальныхъ способностей», попалъ на воспитаніе къ какому-то «геніальному воспитателю» и окончиль курсь въ университетъ по естественному факультету. Впрочемъ, одинъ изъ критиковъ не даромъ замѣтиль, что въ Иванъ, при всемъ его реализмъ, сильно звучатъ и другія струны и что онъ еще, пожалуй, впадетъ въ самый отчаянный мистицизмъ 1). Да, но все это «можетъ быть» и «потомъ», а Алеша на самомъ дёлё и на самой заръ жизни попалъ въ монастырь. Первоначально воспитываясь у тѣхъ же хорошихъ людей, къ которымъ попалъ и Иванъ, онъ съ раннихъ же лътъ во многомъ отличался отъ брата; но вѣдь есть же-просто природныя, такъ сказать, прирожденныя черты въ характерахъ. Иванъ росъ «какимъ-то угрюмымъ и закрывшимся самъ въ себъ отрокомъ, далеко не робкимъ, но какъ-бы еще съ десяти лътъ проникнувшимъ въ то, что ростуть они все-таки въ чужой семьй и на чужихъ милостяхъ, и что отецъ у нихъ какой-то такой, о которомъ даже и говорить стыдно». Этому сильно, можеть быть, помогали и «геніальныя способности» мальчика, или, выражаясь проще, его рано развившійся умъ, но пренмуществу умъ. За Алешей «геніальныхъ способностей» не замѣчали, но онъ за то бралъ не умомъ, а сердцемъ. Оставшись послѣ матери по четвертому году, «онъ мать запоминить потомъ на всю жизнь, какъ сквозь сонъ, разумфется». (I, 21-22). Тотъ «благородифиший и гуманнъйшій человъкъ», въ семействъ котораго росли оба брата, особенно полюбилъ Алешу, хотя и не замѣчалъ въ немъ особенныхъ умственныхъ способностей. Алеша «до того привязаль къ себъ всъхъ въ этомъ семействъ, что его рѣшительно считали тамъ какъ-бы за родное дитя»... Правда, и онъ былъ нъсколько букой, подобно Ивану: «съ самаго дътства любилъ уходить въ уголъ и книжки читать». Отчасти такимъ онъ оставался и въ школь, -- и «однакоже... можно было назвать его всеобинимъ любимцемъ». Дало въ томъ, что «между сверст-

<sup>1.</sup> Звиревъ въ «Руси».

никами онъ никогда не хотель выставляться». Нёсколько далье замычено про него, «что въ классахъ онъ всегда стояль по ученью изъ лучшихъ, но никогда не быль отмічень первымь». Успіхн, при отсутствін блестящихь способностей, объясняются добросовъстнымъ прилежаніемъ; что онъ не былъ первымъ-дёло вполнё возможное и безъ блестящихъ способностей-должно было у него зависьть отъ нежеланія мозолить собою глаза другимъ. «Обиды онъ никогда не помнилъ ...просто не считаль ее за обиду». Очень ужь мало, какъ видно, быль онъ самъ себѣ на умѣ. За то постоянно были у него на умѣ другіе, и потому-то самъ онъ не могъ никого обижать... Огорчаться, конечно, умъль, особенно когда, хотя и любившие его, но во многомъ совстмъ не походившіе на него, товарищи гадко пытались расшевелить въ немъ то, что у нихъ у самихъ слишкомъ рано было пробуждено дурными инстинктами школы. «Въ немъ была изступленная стыдливость и цёломудренность» (І, 27—28). Достоевскій не даромъ сказалъ: «изстуиленная». туть все же сказывалась, должно быть, та карамазовская чрезмфрность, которой не могло и не быть даже въ такомъ прирожденномъ чувствѣ самообороны отъ родовой страстности. «Онъ никогда не заботился, --мѣтко указываетъ Достоевскій,—на чьи средства живеть... По эту странную черту,—прибавляетъ онъ, нельзя было осудить очень строго»... Дёло въ томъ, что тутъ вовсе не было какого-нибудь рудинскаго оттънка-привычки къ тому, что всъ и все для него съ его способностями и его высшимъ призваньемъ. Алеша, по объясненію автора, быль «изъ такихъ юношей въ родѣ какъ бы юродивыхъ, которому попади вдругтъхотя бы даже цёлый капиталь, то онь не затруднится отдать его по первому даже спросу... Онъ какъ бы вовсе не зналь цень деньгамъ... Решивь усхать изъ гимназіи, онъ отдалъ половину денегъ назадъ, объявивъ, что онъ хочеть сидъть въ 3-мъ классъ, т.-е. и тутъ. должно быть, не хочетъ выдъляться. Всъ были озадачены, что онъ вдругъ, Богъ въсть почему, оставиль гимназію.

Только немногіе люди съ особо-развитымъ и болѣзненно требовательнымъ сердцемъ могли его понять, когда «обнаружилось, что онъ разыскиваетъ могилу своей матери» (1, 28-30).

По, отыскивая могилу матери, онъ поналъ къ живому отцу, т.-е. «положительно въ вертепъ грязнаго разврата»... «Цъломудренный и чистый, Алеша лишь молча удалялся, когда глядёть было нестеринмо» (II, 27). Отецъ, повидимому, цънилъ въ немь то, что онъ только удаляется, а не протестуетъ. Отецъ, по-своему какъ-бы синсходительно любуясь въ немъ тъмъ, что «еще молодозелено», по-своему даже его и полюбилъ. Но, молча линь сторонясь и относясь къ отцу съ мягкимъ сердцемъ. Алеша, опять-таки по «изступленному» чувству стыдливости, т.-е. по инстинкту самообороны, должент быль все-таки проситься куда-нибудь прочь изъ такой обстановки. Между тъмъ «изъ восноминаній его младенчества, можеть быть, сохранилось ижчто о подгородномъ монастырь, куда могла возить его мать къ объднъ. Можеть быть подъйствовали и косые луш заходящаю солнца передг образома, къ которому протягивала его мать. Задумчивый, онъ прівхалъ, можеть быть, только лишь посмотрыть: «все»-ли туть, или и туть только «два рубля» (1, 35), т.-е. дъйствительно-ли тутъ следують завету Христа: «все роздай», или же и туть, какъ въ мірт, ограничиваются тёмъ, что ножертвуютъ кос-чёмъ и ходять къ объдив (съ тою разницею, что въ монастырв ходять къ ней каждый день).

«Алеша (утверждаетъ авторъ) былъ вовсе и не мистикъ, ...былъ онъ просто ранній человѣколюбецъ и если ударился на монастырскую дорогу, то потому только, что въ то время она одна поразила его и представила ему идеалъ нехода рвавшейся изъ мрака мірской злобы къ свѣту любви души его» (1, 25).

Достоевскій готовъ сознаться, что «онъ человѣкъ странный, даже чудакъ», только прибавляя къ этому, что «чудакъ, пожалуй, и носитъ въ себѣ иной разъ сердцевину цѣлаго» (1, 9). Чудакъ, очевидно, значитъ

тутъ то же, что идіоть, или Иванушка дурачокт—по народному. Какъ, впрочемъ, ни называй, а мистики въ самомъ дѣлѣ тутъ, пожалуй, и нѣтъ. Достоевскій хотѣлъбы это подтвердить даже самымъ наружнымъ видомъ

своего юнаго чудака.

«Алеша,—говорить онъ,—быль статный, краснощекій. со свётлымь взоромь, пышащій здровьемь 19-лётній подростокь... Скажуть, что красныя щеки не мёшають... мистицизму; а мнё такь кажется, что Алеша быль даже больше чёмь кто-нибудь реалистомъ... Конечно, въ монастырё онъ вёроваль въ чудеса». ...«Но если реалисть разъ повёрить, то онъ именно по реализму своему дол-

женъ непремѣнно допустить и чудо» (I, 34).

Потому-то Алеша такъ и огорченъ темъ, что после смерти старца Зосимы съ его тѣломъ не совершается чудо. Въ эгомъ смыслѣ и къ нему могутъ быть отнесены слова: «родъ лукавъ и прелюбодъй знаменія проситъ». Не дождавшись «знаменія», Алеша даже разсердился и почти готовъ сбросить съ себя броню своей изступленной стыдливости и остаться у Грушеньки. Онъ, впрочемъ, и прежде, на слова Ракитина, что одно «презрѣніе не помогаетъ», замѣтилъ: «я это понимаю», а Ракитинъ тогда уже и обрадовался: «быдто?... Ахъ ты, тихоня... Чорть знаеть о чемь ты ужь не думаль... я тебя давно наблюдаю... Ты самъ Карамазовъ... по отцу сладострастникъ, по матери юродивый» (I, 93). И на этотъ разъ онъ върно понялъ: Алешу спасаетъ у Грушеньки только то, что она, хотя и поручившая «Ракиткъ» непремънно его заманить къ ней, вдругъ, узнавъ о смерти Зосимы, пожальла Алешу и стыдно ей стало своего, въ такую какъ разъ минуту грозящаго ему искушенія... Шевельнувшаяся въ ней хорошая сторона, это своего рода чудо, но чудо чисто-душевное, даетъ опять всилыть наверхъ и въ немъ всему тому, что готовъ онъ былъ утопить въ себъ, разсердясь, что нътъ чуда вещественнаго. А Алеша ужасно бонтся бури на своемъ душевномъ морѣ и ему именно нужна рука, прямо протянутая къ нему чудотворящая рука, чтобы не дать сму потонуть, а съ одною върой, безъ такого знаменія, онъ чувствуетъ, что не далеко уйдетъ по волнамъ. Когда Митя, разсказавъ ему про свою душевную бурю, какъ-бы вдругъ спохватившись, спрашиваеть: «ты краснфешь?... Довольно съ тебя этой грязи», Алеша прямо ему отвъчаетъ: «я не отъ твоихъ ръчей покраситлъ и не за твои дъла, а за то, что я то же самое, что и ты... Все одит и тт же ступеньки. Я на самой низшей, а ты наверху, гдъ-нибудь на тринадцатой» (I, 125). Конечно, тутъ можно бы было сказать, что «у страха глаза велики». Потому-то и говорить онь Лизь, въ которой такъ преждевременно, отъ дурного вліянія взбалмошной матери, сказалась истерика, что она будто бы «невиниве его, который ужь до многаго, до многаго прикоснулся»... Тутъ онъ даже прямо на себя клевещеть. Но все это отъ того, что его «другъ уходитъ», что «первый въ мірѣ человѣкъ землю покидаетъ»... «Если-бъ вы знали... какь я спаянъ душевно съ этимъ челов комъ! - волнуется онъ, — и вотъ я останусь одинъ» (1, 248-49). По старецъ не оставилъ его на землѣ одинокимъ. Хотя Алеша и поколебался, не дождавшись вещественнаго чуда надъ тёломъ Зосимы-онъ вскорт возвращается подъ обаяніе того душевнаго чуда, которое постоянно творилось въ старив, отовсюду къ нему привлекая людей, жаждавшихъ только того, чтобы онъ прочиталъ имъ вслухъ у нихъ же самихъ въ душѣ. Придя въ нехорошемъ настроенін къ Грушенькѣ, Алеша неожиданно убѣждается въ томъ, что читать въ душѣ ближняго подчасъ оказываются способными даже такія, какъ эта, по собственному ел опредѣленію, злая, но, выходить, не совсѣмъ же и не всегда же злая. Это, повидимому, должно бы только доказать Алешь, что, «стало быть, старець даже вовсе не чудотворецъ, что въ немъ только въ сильнъйшей степени возбуждено то, что порою пробуждается въ каждомъ». По это не только не умаляеть, а снова усиливаетъ вліяніе на него старца. «Сердце сердцу въсть подаеть»--вотъ съ чемъ, совстмъ не за этимъ придя, онъ уходить отъ Грушеньки, тутъ-то опять и понявъ, какъ былъ правъ снисходительный къ людямъ старецъ, — уходитъ, чтобы, снова въ себѣ ощутивъ и отдавъ въ ростъ это сѣмя любви, поддержать общеніе со старцемъ, стремиться и въ разлукѣ съ нимъ—къ общей возвышенной цѣли. Вотъ онъ и спѣшитъ вернуться опятъ туда, куда постоянно высылалъ его изъ монастыря и старецъ — къ своимъ обуреваемымъ въ мірѣ братьямъ. «Въ этой путаницѣ (т.-е. въ ихъ карамазовской смутѣ и безтолковщинѣ) можно было совсѣмъ потеряться». Но Алеша не потерялся, потому что «характеръ любви его

всегда былъ деятельный».

Критика, несмотря на это увърение Достоевского, утверждала, будто Алеша совстмъ не дъятеленъ, будто онъ только бъгаетъ изъ угла въ уголъ (въдь это не дъятельность), слушаеть болтовию и самъ болтаеть, оставляя даже на смертномъ одрѣ, а потомъ во время панихидъ своего же дорогого старца 1). По критика не хотёла понять, что, постоянно болсь за братьевъ, онъ старается поддержать ихъ тѣмъ, что ихъ «сторожитъ». Онъ никогда бы не повторилъ съ Иваномъ: «Кто меня приставиль сторожемъ къ братьямъ». Онъ няньчится съ ними, любя, терижливо выслушиваеть и грязныя самопризнанія Мити, и полу-философскую, полу-поэтическую пеповедь Ивана, онъ на все это тратить время, надъясь еще болье угадать и, угадавь, рышительные предотвратить. Онъ именно ихъ сторожилъ и не его, конечно, вина, что все же не устерегь. Съ ужасомъ видя, что зло совершилось, онъ, несмотря на все «позорное» въ Митъ, нимало не върить его преступлению, а чутко открываетъ настоящаго виновника, говоря Ивану: «не ты!» Въ этомъ: «не ты» заключается: «убиль, конечно, не ты, но кто вдохновиль на убійство?» Чуя такой смыслъ своихъ словъ, Алеша и выражается: «это Богъ мий тебй велиль сказать» 2).

Взглядь этоть проведень у г. Оникса въ стать в, папечатанной въ «Дитературномъ журналь», ежемъсячномъ приложени къ «Новому Времени». 1881 г. іюль.

2) Л. Е Оболенскій понимаеть иначе. «Не ты» Алеши должно, по его мижню, приниматься въ буквальномъ смысль.

Лиза, значить, имѣла полное основаніе удивиться: «такой молодой и ужь знаеть, что въ душѣ» (I, 243). Если-бъ на судѣ обращено было вниманіе именно на Алешу, на его показанія, то все бы сдѣлалось ясно.

Раннимъ своимъ сердцевѣдѣніемъ Алеша обязанъ Зосимѣ. Оно, значитъ, досталось ему монастырскимъ путемъ. Только монастырь далъ ему силу выбраться и самому изъ карамазовщины, и братьевъ стараться изъ нея вытащить. Въ этомъ-то и былъ для критики «камень преткновенія и камень соблазна». Къ тому же Зосима у Достоевскаго говоритъ: «отъ монастыря избавленіе Руси». По Зосима, какъ убѣжденный инокъ, и не можетъ глядѣть иначе. А Достоевскій? Да развѣ въ самомъ дѣлѣ устами симпатичныхъ ему дѣйствующихъ лицъ постоянно и буквально говоритъ онъ самъ? А если это только одна изъ такъ-называемыхъ «аксіомъ», т.-е. одно изъ преду-

бѣжденій критики?

Въ своей записной книжкъ Достоевскій очень многіе изъяны въ нашей жизни объясняеть темъ, что «у насъ итть культуры». Онъ понималь это такъ, что къ намъ быстро переходять изчужа и смфияются одно другимъ всевозможнайшія культурныя явленія, но что у насъ въ нихъ нѣтъ ничего устойчиваго, не остается ничего такого въ образованной нашей средъ, что бы стоило ей немало труда, составило бы для нея нъчто «твердое въ жизни». У Макаровъ Ивановичей есть это «твердое», а у насъ нътъ. То «твердое», что есть у народа, выработано еще древисю Русью и тоже, пожалуй, не чуждо наносныхъ вліяній, но такихъ, которыя глубоко, а потому и надолго пустили корни. Это «твердое» до сихъ норъ еще связано съ монастыремъ. Онъ, онъ одинъ до сихъ поръ и ведетъ въ народъ борьбу съ безудержемъ. По у насъ что же есть равносильнаго -- въ понятіяхъ уже нашего въка-для борьбы съ нимъ? Такъ-называемое «послѣднее слово науки»? По Достоевскій намъ показалъ, что оно, какъ мы его понимаемъ, только возводята ту же карамазовщину въ перлъ созданія.

Достоевскій далекъ отъ того, чтобы не видѣть изъя-

новъ въ иночествъ. Онъ угадалъ, что въ немъ у насъ исторически сказались два различныхъ теченія: мрачно изувърное, въ самомъ смиренін гордое, и свътлое — въ смыслѣ поэтической любви къ природѣ и брату-человъку. Первое теченіе воплотилось у Достоевскаго въ лиць отца Оерапонта, недаромъ такъ не любящаго старца Зосиму, а также и вълицѣ недовѣрчиво къ нему относящагося обдорскаго инока. Эти тупые и ревнивые изувары вполна торжествують, когда посла смерти старца не происходить ожидаемаго вейми чуда. По и самъ Зосима, выражая собою симиатичную сторону монашества, вовсе не является, какъ у насъ говорили, исевдонимомъ Достоевскаго. У него даже положительно свой особый языкъ, столь же типичный, какъ и онъ самъ, и это вполив оцвинлъ такой далеко не безусловный поклонникъ Достоевскаго, какъ г. Евг. Марковъ. Самое «старчество», на которое иноки-изувары смотрять, какъ на опасное новшество, вовсе не идеализируется Достоевскимъ. Говоря о томъ, что «даже письма отъ родныхъ, получаемыя скитниками, приносились сначала къ старцу - въ силу пріемовъ, усвоенныхъ старчествомъ» — Достоевскій замічаеть: «предполагалось, разумвется, что все это должно совершаться свободно и искренно, но на дълъ... происходило иногда и весьма неискренно, а напротивъ, выдѣланно и фальшиво». Достоевскій не скрываеть и нікоторых других пріемовъ, свойственныхъ не собственно уже старчеству, но монастырскому обиходу вообще, и столь же мало сочувственныхъ. Я разумью, напримъръ, то, что «Ракитинъ, какъ лицо мелкое, приглашенъ быть къ объду не могъ» (I, 99), т.-е. это къ самому игумну. Но и у Зосимы, несмотря на всю его доброту-простоту, тотъ же Ракитинъ, а равно и Алеша, и послушникъ (опять какъ мелкія лица) оставались стоя (І, 49). Еще замізчательнье, что между тьмъ, какъ, чая выхода старца, люди изъ простонародія... «лежать у галлерейки, ждуть... для высшихъ дамскихъ лицъ пристроены здъсь же на галлерев, но внв ограды, двв комнатки» (1, 46). Намъ

разсказывали, что такъ оно и на самомъ дълъ было въ той пустыни, которая во многомъ послужила для Достоевскаго оригиналомъ; это, стало быть, прямо спи-

сано имъ съ натуры.

Но пріемы и обычаи старчества и монастырскіе вообще-одно, а широкое сердце и свътлый умъ Зосимы и подобных вему-другое. «Старець, -говорить Достоевскій, быль вовсе не строгь, напротивь, быль всегда почти весель въ обхождении»... (I, 38). «Для счастья созданы люди, -говаривалъ онъ самъ, и кто вполнъ счастливъ, тотъ прямо удостоенъ сказать себь: «я выполниль завъть Божій на сей землъ» (І, 66). Конечно, Зосима понималь счастье въ смыслѣ тѣхъ духовныхъ «радостей», на которыя указываль у самого себя и Достоевскій-въ отвъть тъмъ, кто жаловался на мрачное настроеніе, оставляемое имъ въ читатель. Въ этомъ смыслѣ Зосима и говоритъ Алешѣ: «въ страданьи счастья ищи», т.-с. въ томъ, что оно намъ напоминаетъ о чужихъ страданьяхъ и возбуждаетъ въ насъ стремленіе ихъ облегчить, —а въ этомъ и есть настоящее духовное счастье. «Други, просите у Бога веселья», -- завъщаеть своимъ ученикамъ уже умирающій старець, -- веселья, конечно, опять духовнаго, въ смыслъ противномъ унынію, которое заставляеть опускать руки. «Не говорите: силенъ грѣхъ... бѣгите, дѣти, сего унынія» (1, 356). Старецъ у Достоевскаго до такой степени не суровъ. чуждъ горечи, что И. С. Аксаковъ въ разговоръ съ нами находилъ у него напротивъ, и не безъ основанія, даже и которую слащавость. Но и это едва-ли не списано было Достоевскимъ съ живого оригинала.

Передъ нами—цѣлое житіе Зосимы, разсказанное имъ самимъ и записанное съ его словъ Алешей. Тутъ отъ начала и до конца выдержанъ особый типическій языкъ, усвоенный себѣ Зосимою у житійной литературы, въ которую онъ, съ другой стороны, внесъ тутъ и свой собственный типическій отпечатокъ. Мы узнаемъ тутъ и о братѣ его Маркелѣ, юношѣ, умершемъ такъ преждевременно, но оставившемъ первый глубокій слѣдъ въ душѣ

Зосимы (Алеша напоминаль ему чертами лица этого брата, что и способствовало особой привязанности старца къ Алешѣ). «Былъ онъ характера вспыльчиваго и раздражительнаго, но добрый»... Доброта окончательно выступила у него наружу уже во время предсмертной его бользни. Началось съ того, что онъ вдругъ потъшилъ няню позволеніемъ зажечь лампадку передъ иконой у себя въ комнатъ, чего прежде никакъ бы не допустилъ, находясь подъ вліяніемъ какого-то тогдашняго вольнодумца. «Зачъмъ вы меня такого любите?—сталъ онъ вдругь спрашивать, - да и стою ли я того, чтобъ служить-то мнѣ»... У преждевременно раскрывшихся передъ нимъ могильныхъ дверей онъ вдругъ поняль тотъ жизненный смыслъ, который заключается не въ томъ, чтобы только миж служили, но чтобъ и я съ любовью служилъ другимъ... «Й какъ это мы жили, -- говоритъ онъ матери, - сердились и ничего не знали тогда... Всякій предъ всёми за всёхъ и за все виновать». Эта предсмертная логика сердца, принятая докторомъ за «впаденіе въ пом'єшательство» — глубоко куда-то ушла въ душу младшаго брата. Вскоръ потомъ, засыпанная и заваленная всякаго рода житейскимъ мусоромъ, она вдругъ опять шевельнулась въ немъ, свалила съ себя все наносное и всецьло уже завладьла душой Зосимы.

Отвезли его послѣ смерти Маркела въ корпусъ; онъ пробылъ въ немъ долго и «преобразился въ существо почти дикое, жестокое и нелѣпое». При этомъ Зосима очень мѣтко припоминаетъ, что «служившихъ имъ въ корпусѣ солдатъ считали они какъ за скотовъ»—черта, не выводящаяся, конечно, и до сихъ поръ, несмотря ни на какой «либерализмъ» молодежи, не выводящаяся отъ сердечной невнимательности ея къ своей живой обстановкѣ. «Когда вышли мы офицерами, то готовы были пролнвать свою кровь за оскорбленную полковую честь нашу, о настоящей же чести никто изъ насъ и не зналъ... Всѣ эти молодые люди,—соглашается онъ,—были хорошіе, да вели-то себя скверно...» О себѣ самомъ вспоминаетъ онъ, что «пустился жить безъ удержу, поплылъ на

вевхъ нарусахъ»... Тутъ и покажись ему вдругъ, что одна дъвица къ нему сердечно расположена. Между тымь, случилась командировка въ другой уфадь. Возвращаясь, онъ узнаетъ, что дѣвица замужемъ, -за человѣкомъ, какъ самъ онъ теперь сознается, весьма образованнымъ, не ему чета. Тогда онъ «запылалъ отомщеніемъ», - точно будто-бы ему не казалось такъ только, а въ самомъ дёлё онъ ей прежде нравился, точно будто она обязана была догадаться, что и она ему нравится и ждать его, непремѣнно его, и не была уже властна въ своемъ выборъ. Впрочемъ онъ слъдоваль туть только той особой ревнивой логикъ, которой критика наша добивалась во что бы то ин стало отъ одного изъ раннихъ героевъ Достоевскаго 1) (правда, тому предпочли человѣка неизмѣримо илоше его-но вѣдь и тутъ только въ енду ревнивой логики можно «пылать отомщеньемъ»). Искусственно разжигая себя, т.-е. свое оскорбленное самолюбіе, Зосима оскорбляеть своего «соперника», и діло доходитъ у нихъ до дуэли. Внутренно онъ, конечно, чувствуеть, что все это глупо, подло-и злится на самого себя. По, злясь на себя, онъ срываеть свою злость на другомъ, безотвътномъ существъ, разумъстся. Не даромъ они еще въ корпусѣ «солдатъ считали какъ за скотовъ». Теперь ему подвернулся денщикъ, и онъ удариль его изо всей силы по лицу два раза, удариль до крови. «Сорокъ лѣтъ минуло, — гогоритъ онъ, — а при-поминаю и теперь о томъ со стыдомъ и мукой»... Миогіе, конечно, преспокойно бы послѣ того заснули; но ему илохо спится. Илохо спится не потому, что завтра дуэль, а по другой причинъ. Поутру отворяетъ опъ окно въ садъ. Видитъ, восходитъ солнце, тепло, прекрасно... что же это, думаетъ опъ... въ душт у него... «Не оттого ли, что кровь иду проливать?.. Пътъ, думаю, какъ будто и не оттого... Не оттого-ли, что... боюсь быть убитымь? Ивть совсёмь не то... И вдругь сейчась же и догадался, въ чемъ было дёло: въ томъ, что в съ

<sup>1)</sup> Ивана Истровича въ «Упиженныхъ и оскорбленныхъ.»

вечера избиль Аванасія! Все мнѣ вдругъ снова представилось, точно вдругъ повторилось: стоитъ онъ передо мною, а я быо его съ размаху прямо въ лицо, а онъ держитъ руки по швамъ, голову прямо, глаза выпучилъ, какъ во фронтѣ, вздрагиваетъ съ каждымъ ударомъ, и даже руки подиять, чтобы заслониться, не смѣстъ,—и это человъкъ до того доведенъ, и это человъкъ бъстъ человъка».

Неужели у тѣхъ критиковъ, которые затянули разъ навсегда свою пѣсню о «постномъ маслѣ» у Достоевскаго, и въ этомъ мѣстѣ ничто не шевельнулось въ душѣ? Или, можетъ быть, они и поютъ эту пѣсню о «маслѣ» именно потому, что «жестокій его талантъ» вызвалъ и у нихъ въ памяти какое-нибудь такое воспоминаніе—не о побитомъ, конечно, братѣ (на то, чтобъ не бить, они достаточно либеральны), а о братѣ, котораго они оттолкнули, о братѣ, которому не помогли. Да, есть за каждымъ изъ насъ, непремѣнно есть, не одно такое воспоминаніе, и если его разбереживать въ насъ—значитъ вливать въ насъ постное масло, то оно непремѣнно должно входить въ нашъ рецептъ какъ та кость, которая въ свое время прописана была Н. И. Новиковымъ г. Безразсуду 1).

Возобновивъ въ своемъ воображении вчеращнюю позорную сцену, будущій Зосима вдругъ вспомниль своего брата Маркела съ его словами: «За что вы мнѣ служите?.. Да стою-ли я, чтобы служить-то мнѣ...» «воистину всякій предъ всѣми за всѣхъ виноватъ, не знаютъ только этого люди, а еслибъ узнали — сейчасъ былъ-бы рай...» «И представилась мнѣ, — говоритъ онъ, — вся правда... Что я иду дѣлать? Иду убивать человѣка добраго, умнаго, благороднаго, ни въ чемъ предо мной неповиннаго, а супругу его тѣмъ на вѣки счастья лишу и убыю». Но вотъ за ньмъ пріѣзжаютъ, а онъ и не спитъ. Вышли уже садиться въ коляску, но онъ проситъ себя

<sup>1.</sup> Для того, чтобы онъ могъ по ней убфдиться, есть ли различіе между барипомъ и крестьяниномъ. (См. «Трутень»).

подождать -- сбъгаеть за кошелькомъ. А самъ-прямо къ денщику и, «какъ быль въ эполетахъ, бухъ ему въ ноги лбомъ до земли: прости меня, -говоритъ». Вернулся къ секунданту, съли, ъдутъ. «Востория во миъ такой. смѣюсь всю дорогу... «Пу, брать, вижу, что поддержинь миндира...» Разставили ихъ, еми первый выстрыла... «Оцарапало миж щеку, да за ухо задъло... «Слава Богу! кричу, - не убили человъка», да свой пистолеть... швыркомъ... въ лъсъ и пустилъ. «Простите меня, глупаго молодого человика, что по винь моей васт разобидиль, а теперь стрплять въ себя заставиль. — Помилуйте, если вы не хотъли драться, къ чему же безпокоили? — Вчера, говорю, —еще глупа была, а сегодня поумныла ..» (I, 333). Прежняя логика окончательно въ немъ сменилась другою. Новый человъкъ пробудился въ немъ. Онъ «нашелъ себя въ себъ», къ чему всъхъ насъ приглашалъ Достоевскій въ своей пушкинской рачи. «Неужели такъ теперь удивительно встратить человака, который-бы самъ покаялся, въ своей глупости повинился?..» «Да не на барьерѣ-же» — глубокомысленно отвѣчаютъ ему. Недоумѣвать и скандализоваться перестали только тогда, когда онъ имъ объявилъ, что идетъ въ монастырь: «ну, теперь все и объясняется: монаха судить нельзя» (335). Тогда идти въ монастырь еще не было вовсе такимъ немыслимымъ дёломъ. Мы вёдь разомъ перемёнились въ очень короткій срокъ.

Монастырь, какъ върно замътилъ г. Оболенскій, представился спятившему съ обычной колеи чести офицеру—единственнымъ въ то время пристанищемъ отъ той непосильной борьбы съ общественнымъ мнѣніемъ, которая предстояла ему въ міру. Въ этомъ смыслѣ, пожалуй, тутъ и въ самомъ дѣлѣ сказался даже недостатокъ воли. Впрочемъ, вскорѣ тутъ послѣдовалъ и еще одинъ толчокъ отъ «таинственнаго посѣтителя». Приходитъ къ нему человѣкъ, пользующійся общимъ уваженіемъ, и проситъ его: «опишите мнѣ, что именно ощущали вы въ ту минуту, когда на поединкѣ рѣшились просить прощенія» (1, 337). Оказывается, что самому ему нужно просить

прощенія, только въ другомъ смыслѣ, еще потруднѣе... Ему нужно, какъ Раскольникову, поцеловать землю, которую онъ обагрилъ кровью. А убилъ онъ въ свое время любимую женщину, нбо «мысль о томъ, что жертва его могла стать супругой другому, казалась ему невозможною» (341). Что должно было тутъ шевельнуться въ душѣ у недавняго дуэлиста? Что если-бы и онъ, также не выносившій подобной мысли, вм'єсто этого вызова на дуэль, пошель далье. «Богь чудеснымь образомь спась», долженъ быль онъ подумать въ тогдашнемъ своемъ настроеніи. Богъ спасъ отъ той крови, которую чувствуетъ на себъ этотъ «посътитель», несмотря на то, что заподозрѣли тогда другого, что заподозрѣнный умеръ — п не съ горя, а отъ простудной бользни --- все осталось шито и крыто, да еще заглажено годами общеполезной и благотворительной деятельности. Онъ, между темъ, и женился, сталъ отцомъ. Но тѣмъ пуще его беретъ раздумье: «жена любитъ меня, что, еслибъ узнала?.. Даю жизнь, а самъ отняль жизнь». Вотъ онъ теперь и пришелъ къ Зосимѣ узнать, каково-то передъ всѣми виниться? Тутъ-то и раскрылось евангеліе на притчѣ о зернѣ, которое, чтобъ ожить, должно умереть. «Да въ этихъ книгахъ ужасъ, что такое встрѣтишь, -- говоритъ посѣтитель...-И кто это ихъ писаль, неужели люди?»

И хочется-то ему чрезъ страданье и добровольное поношенье уподобиться умирающему для жизни зерну,—и не можется: стыдно, страшно! Приходитъ опять и уходитъ. Приходитъ еще, чтобъ сказать: «я вёдь убить тебя тогда приходилъ». Но, побывъ такимъ образомъ на рубежѣ еще новаго преступленія, онъ, наконецъ, рѣшается выдаетъ себя головой; ему не вѣрятъ, объясняютъ все сумасшествіемъ, и онъ затѣмъ умираетъ отъ душевнаго

потрясенія.

Но въ городъ знали, къ кому онъ такъ часто ходилъ. «Весь городъ возсталъ на меня, — говоритъ Зосима, — когда похоронили его, и даже принимать перестали. Но я, — прибавляетъ онъ, — въ скорости изъ города совсъмъ выбылъ, а черезъ иять мъсяцевъ удостоился Господомъ Бо-

гомъ стать на путь твердый и благолѣпный» (I, 337—348).

Это, конечно, очень старый — для насъ совсѣмъ даже устарѣлый путь. Но нѣтъ-ли на немъ и чего-нибудь такого, что дѣлаетъ его въ извѣстномъ смыслѣ въчнымъ путемъ?

Къ чему сводится взглядъ Зосимы? Вотъ онъ: «Міръ говорить: имфешь потребности, а потому и насыщай ихъ... Въ этомъ и видятъ свободу». Да, но въдь она принадлежить только тамь, кто имфеть средства насыщать свои потребности, возрастающія прогрессивно. «Права-то дали, - замвчаетъ старецъ, - а средствъ насыщать потребности еще не указали...» «Имъть объды, выъзды, экипажи, - продолжаетъ онъ, - чины и рабовъ-прислужниковъ (а рабы, прибавимъ мы, фактически существуютъ у людей и по упразднении легальнаго рабства) считается ужь такою потребностью, что даже убиваютъ себя, если не могутъ утолить ее (не забудьте-при ея прогрессивномъ ростъ). А у бъдныхъ неутоление потребностей (самыхъ даже скромныхъ, еще и не думающихъ прогресспровать) и зависть (совершенно, конечно, понятная при соблазнъ со стороны богатыхъ) пока заглушаются пьянствомъ. По вскоръ вмъсто вина уньются и кровью, къ тому ихъ ведутъ» (1, 349). А доведя ихъ до этого, ихъ-же потомъ оберутъ, не хуже прежнихъ ихъ обирателей, во имя своихъ потребностей, неизбъжно прогрессирующихъ именно у культурнаго человѣка, во имя того, что обуздывание природы есть non sens съ точки зрѣнія тахъ теорій, которыя «упраздняють мистику...» «Другое дёло путь иноческій, - утверждаеть успоконвшійся на немъ Зосима, - отсъкаю отъ себя потребности лишнія и ненужныя... Кто-же способиве, — спрашиваеть онь, вознести великую мысль и пойти ей служить, уединенный-ли богачь, или сей освобожденный отъ тиранства вещей и привычекъ?» Объ уединенности богача Зосима слышаль еще до поступленія въ монастырь, слышаль отъ своего «тапиственнаго посътителя». «Всякій-то теперь стремится, - говориль онъ, - отдёлить свое лицо

панболве, хочетъ непытать въ себв самомъ полноту жизни, а между тёмъ выходить изъ всёхъ его усилій вмёсто полноты жизни лишь полное самоубійство (т.-е. нравственное) ибо... впадаютъ въ совершенное (правственное-же) уединеніе». Но, чтобы выйти изъ него и сдѣлаться способнымъ «вознести великую мысль», именно и надо «освободиться отъ тиранства вещей и привычекъ» и такимъ образомъ сдълаться неприступнымъ ни для какихъ угрозъ, ни для какихъ соблазновъ. Извъстнаго рода критики, между тёмъ, утверждали, что «отсёченіе лишпихъ потребностей», проповъдуемое Зосимою — Достоевскимъ, значитъ: «братіе труженики! если обсчитываютъ васъ въ полъ или на фабрикъ, не прекословьте, можно въдь обойтись безъ мяса и безъ чая, это все-потребности лишнія и для васъ совершенно ненужныя». На самомъ-же дёлё, устами монаха Зосимы Достоевскій подъ конецъ жизни говоритъ то-же самое, что въ самомъ началь ся выражаль устами совстмъ не монаха -- Макара Дъвушкина: «совъстно курить табакъ, когда у другого и хакба-то ивтъ». «Отсвкаю отъ себя потребности лишнія и ненужныя» значить: не хочу взимать для себя того «освёжительнаго процента», который приводиль вы такой ужасъ Раскольникова. «Отежкаю отъ себя потребности лишнія и ненужныя» значить: не хочу, не могу, по совъсти не могу забирать себъ львиную часть; не могу, проповъдуя соціализмъ, жить откормленнымъ буржуа. жупровать не хуже банкира!

«Уединеніе не у насъ, а у нихъ, продолжаетъ Зосима, уже прямо отстанвая свое «тихое пристанище...» «А отъ насъ и издревле дѣятели народные выходили», ссылается онъ, и по праву. Вѣдь онъ имѣетъ въ виду тѣ времена, когда богатыя обители не посылали еще за сборомъ на себя къ каждому поѣзду желѣзной дороги, онъ имѣетъ въ виду времена Өеодосіевъ Печерскихъ, Кирилловъ Бѣлозерскихъ, Сергіевъ Радонежскихъ, времена прямыхъ представителей монашеской общины, тѣхъ, чънмъ правиломъ было: «праздный да не ястъ», тѣхъ, что сами кормили голодный пародъ, сильнымъ міра вѣ-

щали правду, благословляли на свержение ига. По не были ли они, коли такъ, не только «мистиками», но и «шовинистами?» Если да, то и Зосима не только мистикъ. но и шовинистъ.

Зосима однако-же не стоитъ исключительно за монастырь, за монастырскія стіны. «Иноки, — говорить онъ, -- не иные суть человѣки, а лишь только такіе, какими и всёмъ на землё людямъ быть надлежало-бы. Тогда лишь и умилилось-бы сердце наше въ любовь безконечную, вселенскую». Зосима даже прибавляеть: «Ие ненавидьте атеистовъ, злоучителей, матерыялистовъ, даже злыхъ изъ нихъ, не токмо добрыхъ, ибо изъ нихъ много добрыхъ, наипаче въ наше время». Все это только ищущіе пути, но, съ его точки зрінія, ошибающіеся въ немъ или, лучше сказать, не видящіе, что путь этотъ давно уже есть. «И отрекающиеся отъ христіанства, поясняеть во всемь согласный съ Зосимой отецъ Пансій, сами того-же Христова облика суть...» Только «до сихъ поръ ин мудрость ихъ, ни жаръ сердца ихъ, не въ силахъ были создать иного высшаго образа человѣка... какъ образъ, указанный древле Христомъ». Этотъ отецъ Пансій, какъ и Зосима, въ сущности, христіане-соціалисты въ духѣ временъ апостольскихъ, о которыхъ говорится въ книгѣ «Дѣяній»: «у вѣрующихъ было одно сердце и одна душа, и никто ничего изъ имѣнія своего не называлъ своимъ, но все было у нихъ общее... Не было между ними никого бѣднаго, ибо всѣ владѣльцы помѣстьевъ или домовъ, продавая оные, приносили цѣну проданнаго и полагали къ ногамъ апостоловъ, и каждому давалось, въ чемъ кто имѣлъ нужду» 1). Въ этомъ смыслѣ соціалистомъ всегда оставался и самъ Достоевскій, а «соціалисть-христіаниць, — говорить вы романь одно административное лицо,—страшнѣе соціалиста-без-божника» (I, 79). Первый со своимъ медленнымъ, вовсе не насильственно пролагаемымъ путемъ, и добирается до самыхъ корней. Опъ не допускаетъ никакой «поправки»

<sup>1)</sup> Дфянія апостольскія гл. IV. ст. 32, 34.

въ христіанствѣ, но онъ-то и стоитъ за поправку многаго въ государствѣ Христовою церковью. «По русскому пониманію, — утверждаетъ отецъ Пансій, — государство должно кончить тѣмъ, чтобы сподобиться стать единственно лишь церковью, и ничѣмъ болѣе» (I, 74). Это дѣйствительно выражаетъ взглядъ самого Достоевскаго. Мы помиимъ, съ какимъ грустнымъ раздумьемъ говаривалъ онъ послѣ достававшихся ему овацій: «главнаго-то они у меня все-таки не понимаютъ. Они носятъ меня на рукахъ за то, что я не удовлетворенъ нынѣшнимъ государствомъ, а не видятъ, что я имъ указываю на церковь».

Чего не достаетъ государству въ его области «внѣшней правды», т.-е. принудительнаго дѣйствія во имя закона и власти, объ этомъ говоритъ Зосима, говоритъ такъ, что слова его служатъ окончательнымъ выясненіемъ прежнихъ соображеній на ту же тему самого Достоевскаго.

«Всъ эти ссылки въ работы, а прежде съ битьемъ, никого не исправляють, а главное, почти никакого преступника и не устрашають, и число преступленій не только пе уменьшается, а чёмъ далёе, тёмъ болёе наростаетъ... Отсыкается вредный члену, а на его мѣсто тотчасъ же появляется другой преступникъ... Если что и охраняетъ общество даже въ наше время... то это единственно лишь законг Христовг, сказывающійся вг сознаніи собственной совъсти... Церковь не отлучаеть отъ себя преступника, а... старается сохранить съ нимъ все христіанское общеніе... Она, какъ мать нѣжная и любящая, оть дѣятельной кары сама устраняется, такъ какъ и безъ ея кары слишкомъ больно наказанъ виновный государственнымъ судомъ, и надо же его хоть кому-нибудь пожалать... Если-бъ дайствительно наступиль судъ церкви... если-бы все общество обратилось лишь въ церковь, то... церковь... понимала-бы будущаго преступника и будущее преступление во многихъ случаяхъ совсёмъ иначе, чёмъ ныив, и сумвла-бы возвратить отлученнаго, предупредить замышляющаго и возродить падшаго» (1, 76-78).

«Прекрасная утопическая мечта,—замжчаеть по поводу всего этого Міусовь, очень хорошо понимая все то, что должно со временемь вытекать изътакой мечты:— исчезновеніе войнь, дипломатовь, банковь, и проч. А то я думаль,—признается опъ,—что церковь теперь, напримёрь, будеть судить уголовщину и приговаривать розги и каторгу, а пожалуй, даже и смертную казнь».

«Да еслибъ, — вмѣшался тутъ Иванъ Карамазовъ, истолковывая свою тогдашнюю статью, — и теперь былъ одинъ лишь церковно-общественный судъ, то и теперь бы церковъ не посылала на каторгу или на смертную казнь».

Кажется, ясно; между тыть, извыстные критики продолжали держаться прежнихь недоразумый Міусова, воображая (притворно, конечно), что Достоевскій хочеть упразднить новый усовершенствованный судь, замынивь его судомь оффиціально-церковной администраціи, приилетали сюда даже консисторіи съ ихъ извыстными порядками и мало-ли что еще. Не догадывались, видите-ли (такіе наивные!), что подъ церковью Достоевскій понималь великую общину вырующихь, а подъ церковнымь судомь—вполны соотвытственный ей, вы самомы діль гуманный судь, не только ограждающій общество отъ преступника, но и братски заботящійся о самомь преступникь.

При этомъ Достоевскій не доходиль, однако же, до того, до чего недавно дошель другой великій современный писатель, захотѣвшій рѣшительно упразднить всякій судъ, какъ грѣхъ превышенія человѣкомъ своей власти. Точно будто предвидя это, Зосима у Достоев-

скаго говорить:

«Не можеть быть на земль судья преступника, прежде чьмъ самъ сей судья не познаеть, что и онь такой же точно преступникъ, какъ и стоящій предъпимъ... Когда же познаеть сіе, то возможеть стать и судьето... Ибо быль бы я самъ праведень, можеть и преступника, стоящаго передо-мною, не было бы. И даже, еслибъ и самый законъ поставилъ тебя его судією, то сколь лишь возможно будеть тебѣ, сотвори

тогда въ духѣ семъ, ибо уйдеть и осудить себя самъ еще горше суда твоего». Вся задача въ томъ, чтобы пробудить въ преступникѣ совѣсть, а для этого она должна проявляться у него на глазахъ и въ самомъ его

судьв.

Крупную поправку въ человъческомъ строъ жизни во имя церкви имъетъ Зосима въ виду и тогда, когда вспоминаетъ съ такимъ прискорбіемъ: «Видалъ я на фабрикахъ десятилътнихъ даже дътей: хилыхъ, чахлыхъ, согбенныхъ и уже развратныхъ. Душная палата, стучащая машина... развратныя слова и вино, вино... Ему надо солнце, дътскія игры и всюду свътлый примъръ и хоть каплю любви къ нему. Да не будетъ же сего...

да не будеть истязанія дътей...» (І, 351).

Если и это то же «постное масло», то побольше бы такого постнаго масла въ общественные наши нравы, въ законодательство, въ правительственныя распоряженія! Не забудьте, что Зосима не удовлетворится какимънибудь тамъ сокращениемъ срока дътской работы на фабрикахъ, сокращениемъ, могущимъ, если станстъ значительнымъ, привести къ тому, что дѣтей только перестануть принимать на фабрики, а ихъ родителямъ всетаки нечьмъ ихъ будетъ кормить. Чтобы удовлетворить Зосиму, надо съ любовью вникнуть во все, терпѣливо и до конца распутать весь безобразно перепутавшийся клубокъ. Тутъ нельзя успоконться ни на «laissez faire et laissez aller», ни на хотя бы и самой широкой благотворительности. Тутъ, т.-е. для распутанія цёлаго узла, разумфется, нужно также и вмфшательство государства, церковью вдохновляемаго и направляемаго. Иначе придешь къ тому, что, къ несчастью, сталъ проповёдывать намъ великій, но во многомъ заблуждающійся писатель, своею теоріей «непротивленія злу», т.-е. непротивленія ему силою, хотя бы и гуманнайшимъ и законнайшимъ образомъ противъ зла направленною.

Достоевскій никогда не держался подобной теоріп, если еще въ молодости, до осылки своей, могъ воскли-

цать съ Пушкинымъ:

Увижу ли народъ не угнетенный И рабство, падшее по манію царя!

(Вёдь по этой теоріи и принудительная отмёна рабства должна представляться грахомъ). Онъ не держался ея и до конца своей жизии, если въ самомъ послъднемъ своемъ «Диевинкѣ», раздававшемся уже въ день его похоронъ, говорилъ: «облегчить народъ?... Гдъ взять деисть? Для этого пепременно и неотложно обложить налогомъ высшіе, богатые классы, и тёмъ снять тягость съ бъднаго класса». Да и едълать это, разумъется, такъ, чтобы снятое съ народа въ одномъ видъ, косвенно не налагалось опять на него же только въ другомъ. А чтобъ сдёлать это хорошо, не брезгать сёрымъ мужикомъ, - не брезгаетъ же имъ церковь! - не думать, чтобъ Богъ обидълъ его умомъ до круглаго непониманія своихъ нуждъ, допросить этого самаго мужика, добиться отъ него правды, всей непріятной, но нужной правды... Воть это-но божьему, воть этого-то и желасть оть государства церковь. Какимъ путемъ тутъ идти, о томъ должна была вестись бесёда въ «Диевникё» 1881 г., къ несчастью прерванномъ смертью. Достоевскій всю жизнь оставался тёмъ же. Онъ вполнё цёленъ. Слишкомъ преждевременно и не во-время его не стало.

А Зосима-то все-таки остается монахомъ, т.-е. нигдѣ болѣе, какъ въ монастырскихъ стѣнахъ, Достоевскій идеала намъ не сыскалъ. Пу, значитъ, онъ всѣхъ насъ и хочетъ загнатъ за монастырскія стѣны—не перестаютъ городить свое извѣстнаго рода критики. Но не самъ ли Зосима говоритъ Алешѣ, котораго онъ и всегда такъ часто высылалъ въ міръ, высылалъ къ братьямъ: «знай, сынокъ, что и впредъ тебѣ не здѣсъ мѣсто... Какъ только сподобитъ Богъ преставиться мнѣ, и уходи изъ монастыря. Совсѣмъ иди» (І, 90). «Изыдешь изъ стѣнъ сихъ, а въ міру пребудешь, какъ инокъ», сказалъ онъ ему другой разъ. Между тѣмъ Зосима уже говорилъ ему, что онъ долженъ будетъ даже жениться. Значитъ, по понятію старца, это нимало не противорѣчило тому,

что Алеша будетъ «жить въ міръ, какъ инокъ». Старецъ, стало быть, разумълъ подъ этимъ мірскимъ «иночествомъ» только отежкание действительно «лишнихъ и иснужных потребностей», другими словами — отреченіе отъ взиманія съ другихъ людей «освѣжительнаго процента». Такъ широко понимаемое «пночество» именно п должно развестись за предълами монастыря; оно должно обратиться во всеобщую и въчную жизненную стихію, ту, безъ которой невозможно настоящее служение обществу. «Много несчастій принесеть тебѣ жизнь, —предсказываль Алешт Зосима, -- но ими-то ты и счастливъ будешь и жизнь благословишь, и другихъ благословить заставишь, что важнёе всего» (I, 318). Старецъ, конечно, разумьль ть несчастія, которыя заставляють насъ понимать и чужія и, облегчая ихъ, искать себъ утъщенія въ чужихъ радостяхъ.

«Не горе, а радость людскую посътиль Христось», проносится въ мысляхъ Алеши, когда онъ, утомленный, стоить на кольняхъ передъ гробомъ старца и слышится ему въ полусиъ чтеніе свангелія о бракъ въ Галилейской канъ. «Въ нервый разъ сотворяя чудо, радости людской помогъ», т.-е. радости людей маленькихъ, радости людей бъдныхъ. «Кто любить людей, тотъ и радость ихъ любить». Это повторяль покойникь поминутно... И туть же въ полусит представляется Алешт маленькій, сухенькій старичокъ и раздается его тихій голосъ: «веселимся, пъемъ вино новое, вино радости новой, великой; видишь, сколько гостей?... А видишь ли солнце наше, видишь ли ты его? ... Не бойся... Страшенъ величіемъ передъ нами, но... намъ изъ любви уподобился и веселится съ нами, воду въ вино превращаетъ, чтобы не пресъклась радость гостей, новыхъ гостей ждетъ, новыхъ безпрерывно зоветъ и уже на вѣки вѣковъ. Вонъ

и вино несутъ новое, видишь — сосуды несутъ».
Очнулся Алеша, подошелъ къ гробу, и, точно будто бы вспомнивъ завътъ Зосимы—выйти въ міръ—тутъ же и вышелъ изъ кельи... «Полная восторгомъ душа его жаждала своболы, мъста, широты. Надъ нимъ широко,

необозримо опрокинулся небесный куполь, полный тихихъ сіяющихъ звъздъ... Алеша стоялъ, смотрълъ, и вдругъ, какъ подкошенный, повергся на землю... Ему такъ неудержимо хотелось целовать ее, целовать ее всю, но онъ цъловалъ ее плача, рыдая и изступленно клялся любить ее, любить во вѣки вѣковъ... О чемъ онъ плакаль? О, онъ плакалъ въ востортъ своемъ даже и объ этихъ звёздахъ, которыя сіяли ему изъ бездны... Какъ будто бы нити отъ всёхъ этихъ безчисленныхъ міровъ божнихъ сошлись разомъ въ душт его и она вся тренетала, соприкасаясь мірамъ инымъ. Простить хотелось ему встхъ и за все, и просить прощенія... не себт, а за всёхъ, за все и за вся, а «за меня и другіе просять»... прозвеньло въ душь его. Но съ каждымъ мгновеніемъ онъ чувствоваль явно и какъ бы осязательно, какъ что-то твердое и незыблемое, какъ этотъ сводъ небесный, сходило въ душу его... Палъ онъ на землю слабымъ юнощей, а всталъ твердымъ на всю жизнь бойцомъ» (II, 43—46).

Если это и мистицизмъ, то ужь, конечно, не мрачный. Достоевскому не пришлось показать намъ Алешу на его дальнъйшемъ жизненномъ поприщъ. Смерть помъшала ему написать особый, объщанный имъ романъ объ Алексъъ Оедоровичъ Карамазовъ. Но ясно уже, что онъ долженъ былъ у него и жить и бороться — не въ

монастырскихъ стѣнахъ...

Но откуда же взялъ Достоевскій этого русскаго юношу не изъ народа — съ такою върующей душой, съ такимъ религіознымъ экстазомъ?... Откуда? Критики, спрашивающіе объ этомъ, должно быть, многое проглядъли у насъ въ послъднюю пору... Имъ все еще мерещится прежнее, хотя и недавнее прежнее... Ихъ вниманіе даже не остановилъ на себъ столь неожиданный усиъхъ среди молодежи В. С. Соловьева. Достоевскій имълъ основаніе назвать своего Алешу «юношею послъдняго времени». Если онъ еще не видълъ его во плоти, то опцутилъ его замыселъ въ самой жизни —такъ быстро, такъ круто у насъ измѣняющейся.

Достоевскій не даромъ же говорилъ, что онъ «на молодежь надѣется», потому что она у насъ страдаетъ исканіемъ правды и тоской по ней... Онъ понялъ, что она сильно затосковала по той *щълостиости*, которой не стало, съ тѣхъ поръ какъ задумали у нея отсѣчь потребности—не лишнія и ненужныя, а вѣчныя и необходимыя... Онъ подслушалъ въ душѣ у нарождающагося поколѣнія то, что такъ прекрасно выразилъ намъ современный поэтъ въ одномъ изъ своихъ новѣйшихъ стихотвореній:

Такъ жить нельзя! Въ разумности притворной, Съ тоской въ душе и холодомъ въ прови. Безъ юпости, безъ въры животворной. Безъ жгучихъ мукъ и счастія любви: Безъ тихихъ слезъ и громкаго весельи, Въ томлении нёмого забытья, Въ унынін разврата и безділья... Нать, други, нать — такъ дольше жить нельзя! Сомивній цочь отрады не приносить, Клеветъ и лжи наскучили слова; Померкшій взоръ лучей и солица проситт, Усталый духъ алкаетъ Божества. Но не прозрать намъ къ солицу скво в тучана, Но не найти намъ Бога въ дальней тьмъ: Насъ держитъ власть побъднаго обмана, Какъ узниковъ, въ оковахъ и тюрьмъ. Не въсть въ міръ мечты живой дыханьс-Творящихъ силь изсякнула струя, И лишь одно не умерло сознанье-Не то призывъ, не то восноминанье, -Опо твердить: такъ дольше жить нельзл!

## ДЪТИ ВЪ СОЧИНЕНІЯХЪ Ө. М. ДОСТОЕВСКАГО. ¹).

I.

На похоронахъ Достоевского среди множество всевозможныхъ вѣнковъ можно было замѣтить и небольшой вънокъ «отъ русскихъ дътей». И если-бы этого вънка туть не было, то его-бы положительно не доставало. Достоевскій такъ любиль дітей, онь такъ часто изображаль ихъ, такъ горячо и такъ задушевно къ нимъ относился! При нашемъ послъднемъ свидании съ нимъ за три дня до его смерти опъ собирался играть въ пользу дѣтской больницы на домашнемъ спектаклѣ роль схимника въ трагедін гр. А. К. Толстого: «Смерть Іоанна Грознаго». Спектакль предназначался на поддержку, какъ онъ тогда выразился, ужасной дътской больницы, больницы для тъхъ дътей, которыя наследовали отъ своихъ грѣшныхъ родителей зачатокъ, а иногда и гораздо болѣе чемъ зачатокъ, разъедающаго весь организмъ, недуга. По не менъе ужасала Достоевского въ продолжение всей его жизни и другая зараза-нравственная, точно также поражающая детей подъ тлетворными вліяніеми родителей или воспитателей, наконець, вообще больших, такъ

Двѣ пуоличныя лекціи, читанным въ 1882 г. Напечатаны были въ журналѣ «Женское образованіе» того же годе.

мало останавливаемыхъ, при своихъ спошеніяхъ съ дѣтьми, мыслью о своихъ наслѣдственныхъ или благопріобрѣтенныхъ духовныхъ недугахъ! Какъ часто предостерегалъ Достоевскій въ своихъ сочиненіяхъ отъ тёхъ легкомысленныхъ, а иногда и злоумышленныхъ, упражненій большихъ надъ дътьми, которыя могутъ быть прямо названы своего рода избісніемъ младенцевъ! Между тімъ, духовная эпидемія еще далека отъ того, чтобы замътно идти на убыль. Давно-ли мы читали объ 11-лътнемъ мальчикъ, который лишилъ себя жизни отъ безнадежной любви? О. какъ недостаетъ теперь «Дневника писателя!» Достоевскій раскрыль-бы намь въ немь эту страшную тайну. хотя-бы передъ нами даже и не раскрылись непосредственные факты; онъ-бы угадаль эту тайну тъмъ глубокимъ своимъ ясновидениемъ психолога, которое доступно только такой высокой и чистой душь! Вспомните. какъ онъ въ 1876 г. сперва только сообщилъ въ своемъ «Дневникъ» о томъ, какъ дъвушка выбросилась въ окно съ образомъ въ рукахъ-значитъ, не освободившись отъ вліянія религіозныхъ преданій, - а немного спустя далъ намъ также и целую повесть на эту тему, такую хватающую за душу повъсть: «Кроткая». Также болье или менте отозвался-бы онъ и на это недавнее самоубійство влюбленнаго ребенка, если-бы только дожиль до нашихъ дней. По обратимся къ образамъ хотя и не въ такой мъръ, но все-же преждевременно и болъзненно-развитыхь дётей, которыхъ успёль намь выставить Достоевскій.

Вотъ прежде всего его «Маленькій герой», которому было безъ малаго также 11 лѣтъ. Повѣсть эта, написанная въ 1848 г., когда Достоевскій находился въ крѣпости, вовсе не похожа — какъ и всѣ, впрочемъ, произведенія Достоевскаго — на повѣсть, написанную «заговорщикомъ», а затѣмъ и политическимъ «каторжникомъ!» Въ первомъ лицѣ разсказываются тутъ невиннѣйшія воспоминанія дѣтства, т.-е., если угодно, въ нихъ далеко не невинными — хотя и не въ томъ совершенно смыслѣ — оказываются большіе. Неподходящая для ребенка среда не-

сомижнио ему тутъ вредитъ, хотя тутъ нимало не замъшана нужда или какія-нибудь жизненныя невзюды. Напротивъ, мальчикъ попадаетъ въ богатую и самую веселую, безъ расклона веселую обстановку-въ наполненный гостями помѣщичій домъ, попадаетъ и самъ на гощеньеодинъ, безъ родителей. «Только одна блестящая сторона картины, - разсказываеть онъ, - могла броситься въ мон дътскіе глаза, и это всеобщее одушевленіе, блескъ, шумъвсе это, досель невиданное и неслыханное мною, такъ поразило меня, что я въ первые дни совстмъ растерялся и маленькая голова моя закружилась». Правда, туть были не один большіе, но эти посладніе слишкомъ давали ему себя знать. «Туть были, -- говорить онь, -- и другія діти. но вев - или гораздо моложе, или гораздо старше; да, впрочемъ, не до нихъ было мнѣ. Конечно, ничего-бъ и не случилось со мною, еслибъ я не былъ въ исключительному положении. На глаза всёхъ этихъ прекрасныхъ дамъ я все еще быль то-же маленькое, неопределенное существо... съ которымъ имъ можно было играть, какъ съ маленькой куклой» ...И какъ часто большіе играють съ дътьми, какъ съ куклами; подчасъ играютъ съ ними такимъ образомъ и родители, не дающие себъ какъ-бы отчета въ томъ, что въ ребенкъ есть уже живая душа! По туть игра съ мальчикомъ, какъ съ куклою «прекрасныхъ дамъ», принимала для него совершенно особенный оборотъ. «Странное дъло! — припоминаетъ онъ, -- какос-то непонятное мнѣ самому ощущение уже овладъвало мною; что-то шелестило уже по моему сердцу до сихъ поръ незнакомое и невъдомое ему, но отчего оно подчасъ горжло и билось, какъ испуганное, и часто неожиданнымо румянцемо обливалось лицо мое». Еще счастье, можеть быть, что игра съ нимъ, какъ съ куклой, не только подобнымъ образомъ шевелила, но и оскорбляла мальчика. Когда безпощадная блондинка вздумала его усадить къ себѣ на колѣни, онъ просто на нее разсердился. «Мон привиллегін,—говорить онь,—серьезно начали меня обижать и совъстить». По ему приходится туть сознаться, что «этому была еще причина тонкая, странная.

глупая». У неспосной блондинки была туть-же, между гостями, подруга—характера совершенно противоположнаго: «возлѣ нея,—вспоминаетъ онъ,—всякому становилось какъ-то лучше, какъ-то свободнѣе, какъ-то теплѣе. и, однако-жъ, ел грустные большіе глаза, полные огня. и силы, смотрѣли робко и безпокойно... и эта странная робость такимъ уныніемъ покрывала подчасъ ея тихія, кроткія черты... что, смотря на нее, самому становилось скоро такъ-же грустно, какъ за собственную, какъ за родную нечаль». Въ мальчикъ, въ сущности, пробуждалось только святое и чистое чувство жалости, растворяемос столь свойственнымъ дътскому возрасту любопытствомъжеланіемъ разгадать мудреную тайну этой глубокой грусти. Но обращение съ нимъ «прекрасныхъ дамъ» и особенно легковасной блондинки заставляетъ мальчика перевести это вотъ уже на какой языкъ: «я чуть не задыхался отъ смущенія, стыда и боязни, — словомъ, я быль влюблена; т.-е. положимъ, что я сказалъ вздоръ... но отчего-же изъ всёхъ лиць, меня окружавшихъ, только одно лицо уловлялось моимъ вниманіемъ». Исключительное внимание къ ней дѣлало для мальчика особенно мучительными насмёшки надъ нимъ въ присутствии т-те М\*. Между тёмъ безсовёстная блондинка воспользовалась имъ, какъ средствомъ отвести глаза такому близкому къ ея подруга лицу, какъ ся мужъ. «Я былъ выдвинутъ,-вспоминаетъ мальчикъ, — на первый планъ, какъ заклятый врагъ и естественный сопериикъ m-г  $M^*$ ., въ чемт тиранка моя тутъ-же поклялась, дала слово... что, напримъръ, сегодня въ лъсу она видъла...» Какъ какойнибудь юноша, действительно въ первый разъ полюбившій, этоть ребенокь съ ужасомь говорить: «все открыто, все обнаружено, все, что я такъ ревниво сберегалъ и таиль». Но онъ чувствуеть вмаста съ тамъ, что онъ, съ этой своею любовью, смишоча, и въ отместку, чисто по-дътски, выставляетъ смѣшною и эту потѣшающуюся надъ нимъ даму съ ея запоздалыми шалостями: «и не стыдно вамъ... вслухъ, при всѣхъ дамахъ, говорить такую худую... неправду? вамъ, точно маленькой.. при всѣхъ мужчинахъ?

что они скажуть? Вы, такая большая, замужняя!» По бъдному мальчику мало, что и она оказывается смъщною, ему надобно заставить позабыть то глупое положеніе, въ какое она его поставила, — и вотъ онъ хватается за неожиданно представившійся случай показать себя совершенно съ другой стороны: опять и столько-же дегкомысленно раздразненный своею мучительницей, онъ безстрашно вскакиваетъ на бъщенаго коня, отъ котораго только-что отказался взрослый. Игра съ ребенкомъ, какъ съ куклой, обратилась въ опаснейшую игру, и взрослой шалунь в дань такой урокъ, котораго она, надо надвяться, не забудетъ. Мальчика, къ счастью, сняли съ лошади цѣлымъ и невредимымъ. Онъ выходитъ изъ всей этой передряги вполнъ невредимымъ и правственно. При всемъ преждевременномъ потрясении въ его нервной системъ. его, такъ имъ названная, влюбленность остается на степени чувства состраданія къ добрѣйшему, какъ онъ чусть, по несчастному существу. Дёлаясь невольным участникомъ тайны, отъ которой отводились блондинкой глаза мужа т-те М\*., мальчикъ, несмотря на дътское свое любопытство, не пытается въ нее проникнуть самъ и заботливо сберегаетъ ее отъ другихъ. Не столько понимая, сколько чуя сердцемъ, какъ важно для нея, чтобы никто ничего не узналъ, онъ старается самымъ незамътнымъ образомъ подать ей оброненное ею письмо... Мальчика спасаетъ то, что съ нимъ все-таки только шрали, и что ьъ немъ уцёлёли лучшія стороны его чистой дётской природы... Но представьте себъ уже не игру, а умышленное и упорное систематическое воздъйствие на ребенка-представьте себь его жертвою пропаганды. Пусть только позаботятся хорошенько ему внушить, что жалость, сочувствіе — прививной вздоръ, что въ природъ вещей только любовь для себя, любовь, ожидающая оть фта, неизбъжно ревнивая, т.-е. никому не уступающая своего міста, что всякое пробудившееся стремленіе должно быть непремънно удовлетворено, что при неудовлетворенности нашихъ стремленій не стоитъ и жить, что оборвать свою жизнь всегда можно, что вопросъ:

«какіе таму будуть сны»— чистый вздорь, потому что таму ничего не будеть... Представьте себь, что все это искусно напущено на ребенка—и воть, вмысто геропческаго прыжка на какую-нибудь бышеную лошадь, уже становится возможнымь дытской ручонкой пустить себы пулю вы лобь... Но когда Достоевскій, сидя вы крыпости, писаль свою повысть, подобной пропаганды еще не существовало... То были не ты «заговорщики», которымь-бы надобно было, ради расчистки для себя почвы, все подорвать, все разрушить. То были еще энтузіасты, идеалисты, и Достоевскому, конечно, тогда и не снилось, чему свидытелемь придется ему быть потомь, по возвращеній его изъ Сибири, противь чего придется ему созставать всёми силами своей глубоко-человычной души,

неспособной никому поддакивать.

Но возвратимся къ дътскимъ типамъ его первой поры. Незадолго до его катастрофы нарисована имъ, съ самою тшательною отдёлкой въ подробностяхъ, «Петочка Пезванова», опять сама же и разсказывающая, какъ и «маленькій герой», свои разнообразныя дітскія похожденія и быдствія, къ сожальнію оставшіяся недосказанными велѣдствіе катастрофы, постигшей автора. Датство, впрочемъ, разсказано все; перерывъ относится уже къ началу юности Петочки. У нея быль отчимъ-музыкантъ, котораго можно назвать самолюбивымъ неудачникомъ. Онъ съ горя запиваетъ и все, что добывается несчастной его женой, не идеть въ прокъ семьв. Понятно, что жена преследуеть своего безпутнаго мужа нопрекамя. Неточка, ея дочь отъ перваго брака, не умбя разсудить, какъ ребенокъ, въ чемъ тутъ дъло, сердцемъ принимаетъ сторону отчима, повидимому, такого тихаго, редко чтонибудь отвѣчающаго на попреки. Передъ нею разыгрываются такія сцены, которыя происходять подчась и въ очень достаточныхъ благоустроенныхъ съ виду семействахъ, гдф однако-же родители не стфеняются ссориться на глазахъ у дътей, хотя бы у этихъ родителей и не было оправданія съ крайней нужді и томъ, до чего она доводитъ.

Источка разсказываеть объ этомъ: «я ужасно боялась матушки и предполагала, что и вей также боятся ее». Атло въ томъ, что ея несчастная, ожесточенная мать постоянно относилась къ ней съ суровою строгостью, забывая, подъ гнетомъ своихъ житейскихъ заботъ, какъ необходима ребенку ласка. Вотъ эта-то ласка и составила ту лазейку, какою прокрался въ ея, любящее и ищущее любви, сердечко безпутный Ефимовъ. «Батюшка позвалъ меня, - говорить она, - поцеловаль, погладиль по головь, посадилъ на колѣни, и я крѣпко-крѣпко прижалась къ груди его; это была, можеть быть, первая ласка родительская»... По вёдь дёти такъ наблюдательны, вдумчивы, хотя и думають болье, такъ сказать, сердцемъ, нежели разсудкомъ. «Я замътила, —вспоминаетъ Неточка, —что заслужила милость отца тёмъ, что за него заступилась...» Это, конечно, польстило въ ней самолюбивой замашкъ дътей походить на старшихъ. «Съ этой минуты, —говорить она, — началась во миж какая-то безграничная любовь къ отцу, но чудная любовь, какъ будто вовсе не дътская. Я бы сказала, что это было скорве какое-то сострадательное материнское чувство, если-бы такое определение любви моей не было немного смѣшно для дитяти»... Подчасъ ей однако-же становилось жаль и эту общую ихъ гонительницу -- мать. Точно начинало чуять ея вдумчивое сердечко, что суровость и холодъ ея обхожденія въ свою очередь заслуживають не чего иного, какъ состраданія... І оно бы сразу появилось въ дѣвочкѣ, если-бы только вполив разъяснилась для нея судьба матери. Но отца ей было легче понять. «Мит было до боли мучительно вспоминать, --- сознается она, -- что я такъ упорно холодна съ бъдной матушкой... Онъ какъ-то былъ, --поясняетъ Неточка, — мит болте ровия». Но вотъ сквозь ту лазейку, которую проложилъ онъ себт въ ея сердце, едва не прокралась туда порча нравственная. Отчимъ, видя, что мать посылаеть ее за скудными принадлежностями ихъ хозяйства, сталъ вымогать у нея частичку довфряемыхъ ей денегъ. Дфвочка, изъ любви къ нему, стала пріобратать привычку обманывать бадную мать.

Изъ благодарности онъ покупаль ей, на остатокъ отъ ею же данныхъ денегъ, кое-какіе грошовые гостинцы, и она принимала отъ него это выражение его любви. Но онъ зашелъ, наконецъ, слишкомъ далеко-обнаружилъ предъ нею свое нутро, далеко не столь чистое, какъ ей представлялось, и это-то и вызвало отпорт въ здоровой сторонъ ел дътской природы, это-то и спасло ее отъ правственной порчи. Онъ потребоваль, чтобы она утащила у матери цёлыхъ 15 р. (на билеть въ концерть къ знаменитому виртуозу), и Неточка, мучась душевно, уже было подавалась, какъ вдругъ онъ вздумаль посулить ей впередъ гостинцевъ. «Не нужно, папа, не нужно, — оскорбилась она, — я не хочу гостинцевъ... я тебъ ихъ назадъ отдамъ». «Я почувствовала въ эту минуту, — поясняеть она,—что ему не жалко меня, что онъ не любить меня, потому что не видить, какъ я его люблю, и думаетъ, что я за гостинцы готова служить ему... Меня навсегда уязвило сознаніе... что я потеряла моего прежняго папочку». Она потеряла его, какъ часто съ своей стороны теряють датей и питомцевь, теряють сразу и навсегда, хотя и вовсе не замъчая того, очень и очень многіе родители и воспитатели, теряютъ потому, что никогда и не догадываются, какая подчасъ глубина душевная заключается въ этихъ малюткахъ. Но, теряя того, кто такъ тепло, такъ сострадательно былъ любимъ ею, она, можетъ быть, только сильнее жалеетъ ero. «Мамочка, мама!-всхлипываеть она,-за что ты не любишь нану?» И крикъ этотъ, такъ отчаянно вырвавшійся изъ этой дътской грудки, является ужасающимъ откровеніемъ для бѣдной матери: «Бѣдная, бѣдная моя! а я и не замѣтила, какъ она выросла»... Но ей, можетъ быть, при несчастномъ заполоненіи ея всей заботами о насущномъ хльов, было даже простительно не замътить этого. Да одна-ли она или ей подобные не замѣчаютъ, какъ дѣти ростуть у нихъ на виду-или даже въ ифкоторомъ смыслѣ ихъ переростаютъ?..

Семья князя, куда, послѣ внезапной гибели своихъ родителей, попадаетъ Неточка, находится, конечно, со-

вершенно въ другихъ условіяхъ. Но и тутъ пользующаяся, казалось бы, самымъ полнымъ досугомъ, мать замвиаеть-ли, что такое творится съ ея Катей, до какой степени уже сложенъ исихическій составъ этого ребенка, у котораго завелись уже, по замъчанию Источки, свои пороки? Между тъмъ Неточка привязалась къ этой Катъ со всею беззавътною привязанностью ребенка, въ первый разъ, наконецъ, сошедшагося съ такимъ же ребенкомъ. «Я была влюблена въ мою Катю, — говоритъ она, — все въ ней было прекрасно; ни одинъ изъ пороковъ ея не родился вивств съ нею; всю были приняты и находились въ состоянін борьбы...» Безъ мальйшей зависти или ревности замфчаетъ Петочка, что, когда ихъ бывало выводили гулять, вей прохожіе останавливались, какъ пораженные, т.-е. они останавливались передъ Катей, дивясь неописанной красотъ этого ребенка, который, по замѣчанію Петочки, точно будто родился на счастье. И Петочка вийстй съ другими восторгается своей Катей и радуется всею душой, что она «родилась на счастье». За то Катя далеко не способна ни восторгаться Петочкой. ни радоваться за нее. Катя, при всемь, окружающемь се такъ любовно и такъ привольно уже съ колыбели, вполнѣ способна и ревновать и завидовать. Но «главнымъ порокомъ Кати, — по замѣчанію Неточки, — была гордость... Противорфије, каково-бы оно ни было, не обижало, не сердило ее, а только удивляло. Она не могла постигнуть, какъ можетъ быть что-нибудь иначе, нежели какъ бы она захотила. Но чувство справедливости, -замичаеть, однако, ея маленькая подруга,—всегда брало верхъ въ ея сердцъ». Кто знаетъ? это, можетъ быть, именно оттого, что, хотя отъ колыбели на нее, какъ на Державинскаго «Вельможу», расходовался каждодневно «всемірный трудъ», и она привыкла видъть во всемъ и во всъхъ только средства для достиженія одной цъли-ея удовольствія, и ей однако-же случалось подчасъ испытать въ своемъ маленькомъ, но сильно требовательномъ сердцъ горькое чувство очевидной несправедливости. Вотъ тутъ и могло выходить по пословиць: нать худа безъ добра.

Большое «худо» была, конечно, въ воспитательномъ отношеніи неровность въ обращеніи съ нею матери, — нероной, какъ множестьо матерей, дѣвическіе годы которыхъ протекли въ большомъ свѣтѣ съ его безпутнымъ образомъ жизни и въ гостяхъ, и дома. Мать то безумно ее баловала, то вдругъ причудливо преслѣдовала ее, Богъвъсть за что, чтобы потомъ опять зацѣловать и залить всю слезами.

Но это «худо» оборачивалось отчасти «добромъ»: Катя узнала, что значитъ несправедливость, и стала способна подмѣчать поползповенья на несправедливость въ самой себъ. Съ другой же стороны обиды, не разъ достававшіяся на ея долю отъ блажной матери, ожесточали ее, т.-е. усиливали въ ней эгонзмъ, который и сказывался въ ней по отношению къ Источкъ ревностью и завистью. Источку хвалили передъ Катей за прилежание и кроткій правъ, и всъ эти похвалы западали въ сердце Кати, какъ обида, наносимая ей, и тѣмъ болѣе тяжелая, что такую «обиду» быль способень ей напосить даже всегда ровный и спокойный отець. Эгонзмъ, поддерживаемый произволомъ матери, окончательно сдёлаль изъ Кати маленькаго деснота. «Ей хотълось надъ всъми новелъвать и властвовать», веноминаеть Петочка. По увы! ей рфшительно не поддавалось такое важное лицо въ домъ, какъ бульдогь Фальстафъ, когда-то выгащившій изъ воды маленькаго брата Кати и пользовавшійся за то безграничнымь фагоромъ княгини. Фальстафъ въ свою очередь только одной княгиих и позволяль себя погладить. Катя ржшила во что бы то ни стало добиться хоть разъ того же, конечно, на глазахъ у этой несносной Источки, которую ставили ей такъ часто въ примъръ: пусть она видитъ, какая Катя храбрая, пусть её натеринтся за Катю страха, когда Фальстафъ будетъ огрызаться и рычать, а Катя все-таки добьется своего. И Катя, въ самомъ дълъ, добилась, хотя, какъ сама потомъ сознавалась, ужасно трусила «этакаго чудовища». Бѣдная же Неточка, свидътельница безразсуднаго подвига Кати, просто изстрадалась за стою гордую шалунью. «Погладивъ Фальстафа,—

вепоминаетъ она, -- княжна бросила на меня неизъяснимый взглядь — взглядь, пресыщенный, упоснный победой». По векорѣ другая побѣда должна была достаться уже на долю Петочкъ, побъда совсъмъ въ иномъ родъ, ставшая глубоко внушительною для Кати. Властолюбивая шалунья вздумала поощрить Фальстафа за то, что онъ передъ нею сдался, да притомъ же и проучить старушку княжну, тетку князя, которую Катя недавно еще слишкомъ храбро подразнила, да и поплатилась за то у киячини. Катя отворила Фальстафу заповъдную дверь наверхъ къ старой княжит. Вышелъ страшный переполохъ на весь домъ; когда же дъло дошло до допроса, то маленькая озорища вдругь струсила. Вотъ туть-то и настанетъ чередъ Неточкъ показать свою совершение другого рода храбрость-храбрость изъ самоотверженной любви къ Катъ. Она беретъ вину на себя. Въ сладостномъ упосній отъ своего подвига, Неточка идеть въ «темницу», какъ называли онт на своемъ дтскомъ фантастическомъ языкѣ ту темную комнату, которая служила имъ для наказанія. Катя допускаеть это, Катя преспокойно молчить. Впоследствій она сознается Неточке: «а ведь какъ я рада была, что ты за меня въ темницу пошла». Она видьла въ этомъ выражение безграничной любви къ себъ Источки; она приняда эту жертву, какъ какую-то подобающую ей дань. По когда Петочка, по случайной забывчивости т-те Леотаръ, слишкомъ долго просидъла въ «темиць», Кать вдругь ее стало жаль, Катя вдругь за нее непугалась и пустилась освобождать ее. Дело въ томъ, что въ сердив Кати, наконецъ, неудержимо сказалось чувство отвътной любви къ Петочкъ, чувство, въ сущности, давно въ ней танвшееся, но котораго Катя, по своей гордости, до сихъ поръ стыдилась. Источка, по неудачному выраженію извъстнаго критика 60-хъ годовъ, «уничтожавшаяся» передъ Катей (вспомнимъ, что критикъ все у Достоевскаго подводилъ подъ одно понятие о «забитости»), -оказываетъ на Катю такое воснитательное вліяніе, какого не им'вли не только нервная мать, но и спокойный и ровный отецъ, и добрая, хотя и безтолково

набравшаяся взглядовъ Руссо, т-те Леотаръ. Неточка открываеть въ Катъ цълую неночатую руду любви, которой она съ этихъ поръ не будетъ уже стыдиться, и которая окончательно побѣдить въ ней ея прививную гордость. Начинаются долгія откровенныя объясненія между двумя дѣвочками. Катя сознается, что долго она чувствовала какую-то антипатію къ Неточкѣ (ту атипатію, въ которую подчасъ маскируется непризнающаяся, по тъмъ или другимъ причинамъ, любовь). «Я въдь глупа была, Неточка, -- объясняется сдавшаяся наконецъ княжна. — я все зла была на тебя». Да «за что же?» недоумъваетъ Неточка. «Прежде за то, что ты лучше меня, потомъ за то, что тебя папа больше любитъ...» «Миъ очень хотълось любить тебя, -- продолжаеть она свою исповёдь, — а потомъ вдругъ ненавидёть захочется и такъ ненавижу, такъ ненавижу... А потомъ я и увидѣла, что ты безъ меня жить не можешь, и думаю: воть ужь замучу я ее, скверную... Иу, что въ тебъ есть, что я тебя такъ полюбила? Ишь, блъдненькая, волосы бёлокуренькіе, сама глупенькая, плакса такая, глаза голубенькіе, си...ро... точка ты моя!!!»

Но не кто иной, какъ ея мать, та-же блажная мать, вскорѣ позаботилась устранить это новое воспитательное начало изъ жизни маленькой Кати. «Княгиня, — говоритъ Неточка, — уже ревновала ко миѣ свою дочь. Она увѣрила себя и стала увѣрять другихъ, что «какъ бы ни была мала эта сиротка, нельзя ни за что ручаться. Вы меня понимаете? Она уже съ молокомъ матери всосала свое воспитаніе, свои привычки и, можеть быть, правила». Между тѣмъ, если и было что-нибудь нездоровое въ отношеніяхъ Неточки въ Катѣ, то развѣ крайняя нервозность Неточки, сообщавшаяся и ея подругѣ— но вѣдь едва ли менѣе раздражительно дѣйствовала на Катю сама мать, не выкупавшая этого раздражительнаго на нее дѣйствія тѣмъ, чѣмъ выкупала его Иеточка 1).

Когда вышла въ свѣтъ книжка для дѣтей, составленная наъ сочиненій Достоевскаго, и въ ней оказался и эпизодъ Неточки и Кати, одинъ журпалъ

Какъ бы то ни было, Катя съ матерыю увзжаетъ въ Москву и результатомъ разлуки двухъ сдружившихся дѣвочекъ является то, что нѣсколько мѣсяцевъ спустя Катя уже не знасть, о чемь писать «своей спроточкь». Между тъмъ Неточка попадаетъ въ новую среду-къ замужней дочери князя. У нея нътъ дътей и Петочкъ не съ къмъ завязать новой дружбы. Къ счастью, такая дружба малопо-малу завязывается у нея съ самой, приотившей ее, Александрой Михайловной, завязывается, несмотря на всю разницу возраста. Дъло въ томъ, что Источка, по ея собственнымь словамь, «прежде чёмь начала жить, уже угадала многое въ жизни», а Александра Михайловна, при всей блестящей своей обстановкъ, очень несчастлива. Потому то и смотрить она на прошлое Источки совежмь не теми глазами, какъ княгиня, «Я съ моимъ несчастнымъ дѣтетвомъ, — говоритъ Источка, — виушала Александрѣ Михайловиѣ вмѣстѣ съ состраданіемъ какъ будто какое-то уважение». По тутъ начинается уже для Петочки переходъ къ отрочеству, а затъмъ и къ юности, и намъ остается оставить ее съ дальнъйшимъ развитиемъ ея отношеній къ несчастной Александрѣ Михайловиѣ. Приведемъ въ заключение воспоминания Петочки о влиянии на нее того чтенія безъ разбора, которому она все болѣе и болье предавалась. «Судьба, — говоритъ Петочка, — хранила меня: то, что я узнала и выжила до сихъ поръ, было такъ благородно, такъ строго, что тенерь меня уже не могла соблазнить какая-инбудь дукавая, нечистая страница. Меня храниль мой детскій инстинкть, мой ранній возрасть и все мое прошедшее».

Источка имѣла возможность сказать, что ее хрошило ея прошедшее. Оно, при всѣхъ тягостныхъ висчатлѣніяхъ, все же оберегало ее отъ висчатлѣній грязныхъ, развращающихъ. Далеко не таково было прошлос другой дѣвочки Достоевскаго, Иедли, съ которою онъ насъ знаково

замътилъ, что ихъ дружескія отношенія подробностими ихъ проявленія могутъ подъйствовать с облазнительно на дътское воображеніе. Должно быть у самого редактора оно очень загрязнено.

мить въ 12—13 лать (въ романа «Униженные и Оскорбленные»). Чего только не испытала, чего не видала она въ свою короткую, но полную уже всяческимъ опытомъ, жизнь! По и ее спасаетъ ся дътскій инстинкть - тотъ инстинкть добра, упорную живучесть котораго, несмотря ни на что, такъ любилъ выставлять Достоевскій. Нелли брошена отцомъ на рукахъ у матери, которую онъ въ свое время склониль на побъгь оть ея отца, оскоролениго ею и разореннаго, не соглашающагося простить ее и послѣ того, какъ она оказывается брошенною мужемъ. Нелли приходится быть посредницею между больною и нищею матерью и почти столь-же нищимъ, озлобленнымъ дъдомъ. Сострадательное сердце ребенка не выноситъ этого озлобленія. Безгранично любя свою несчастную мать, Иелли говорить деду, что не уйдеть отъ него, пока онъ не дасть ей денегь на лъкарство для матери. Когда дъдъ. наконець, выбрасываеть ей на льстницу свои, въ самомъ дълъ, послъднія семь гривенъ — въ разсыпающихся по тетниць мьдныхь пятакахь, она подбираеть ихь, покупаетъ лѣкарство, а потомъ идетъ собирать милостыню, чтобы добыть эти семь гривенъ и швырнуть ихъ дъду въ дверь точно такъ же, какъ онъ ихъ ей вышвырнуль. Она не хочеть, чтобы мать одолжалась ему; —пусть ужь лучше чужимъ, незнакомымъ людямъ. Занимая съ матерью уголь, она научилась ходить за милостыней отъ нанимателей другихъ угловъ. Тёмъ, что удавалось собрать, она хоть на время зажимала роть злющей квартирной хозяйкь, не перестававшей попрекать ся мать даже послъ ся смерти. Считая эту девочку какъ-бы живою уплатою за долги покойной, Бубнова, съ гнуснымъ умысломъ, вдругъ начинаетъ ее рядить въ кисейное платье. Такая необычайпость вызываеть въ Нелли какой-то инстинктъ опасности, заставляющій ее съ отвращеніемъ рвать на себѣ это нарядное платье. Какъ разъ во-время судьба посылаетъ ей человѣка, который ее вырываеть изъ рукъ Бубновой. Но она слишкомъ не избалована людьми, слишкомъ не привыкла имъ довърять. Она относится недовърчиво и къ своему неудачному благодътелю, — она сейчасъ-же и хо-

четъ ему заплатить своими трудами на него. Когда онъ на-отразъ отказывается отъ этого, Нелли, не привыкшая никому лично одолжаться, готова оставить его и вернуться къ Бубновой-тъмъ болье, что считаетъ себя еще не совсёмъ расквитавшейся съ нею за мать. Тотъ-же критикъ 60-хъ годовъ, о которомъ говорено выше, подводя и Нелли поль общее начало «забитости», находиль, что она даже «злобно рада побоямъ, достававшимся ей отъ Бубновой». Да, она готова на нихъ променять даровой пріють и ласку Ивана Петровича, чтобы только не жить у него даромъ, не одолжаться; а это едва-ли можно назвать «забитостью». Когда Иванъ Петровичь ей говорить, что Бубнова се погубитъ, Нелли, все же хорошенько не понимая (несмотря на свое кисейное платье у Бубновой) настоящаго смысла этихъ словъ, съ какимъ-то сладострастіемъ мученичества восклицаетъ: «пусть погубитъ, пусть мучаетъ-не я первая; другія и лучше меня, да мучаются. Это мив нищая на улицв говорила. Я бъдная и хочу быть бедною. Всю жизнь буду бедная; такъ мне мать велёла, когда умирала. Я работать буду». И туть опять забитость едва ли достаточное опредъление. Но критикъ уже вполнѣ проглядѣлъ ту, такъ сказать, философію инщенства, съ которою познакомилась Нелли на улиць, и которая подъйствовала на нее въ своемъ родъ воспитательно, потому что въ этой философіи сказывается начало братской любей. Не вёря въ отдёльности ни въ кого, Ислли, въ силу этой философіи, спасаеть въ себь выру во модей вообще, какъ спасаеть въ себь и любовь къ нимъ, когда говоритъ: «другія и лучше меня. да мучаются». Недли настойчиво исповідуеть передь Иваномъ Петровичемъ эту философію нищенства, говоря: «милостыню не стыдно просить; я не у одного человъка прошу, я у всёхъ прошу, а всё не одинъ человёкъ; и одного стыдно, а у встав не стыдно; такъ мив одна нищенка говорила». Но Иванъ Петровичъ заставляетъ ее, наконецъ, увъровать и въ доброту отдъльнаю человъка-и вотъ она отдается ему беззавътно, всъмъ сердцемъ, всею полнотою своей, не по-дътски развитой, любви. Но въдь

развитіе Пелли было, подъ вліяніемъ всёхъ этихъ обстоятельствъ ускорено преждевременно. Ея любовь къ Ивану Петровичу прямо переходить въ то чувство, которое только вообразиль въ себѣ «маленькій герой» Достоевскаго, но которое дъйствительно сказывается въ ней — влюбленность. Она хочетъ всецёло владёть сердцемъ своего благодътеля и начинаеть его ревновать къ той взрослой дівушкі, въ которой онъ также принимаеть участіе. Иванъ Петровичь долго даже не можеть понять. что всв капризы Нелли именно и объясняются ревностью. Нарочно разбивъ поданную ей чашку съ лъкарствомъ, она, больная, убъгаетъ отъ него просить по старой привычкѣ милостыню, чтобы купить ему другую чашку, потому что не хочетъ оставаться должною человѣку, который ее обижает: она відь считаеть заботы его о Паташт обидой себт. Но этотъ болтаненный, выработанный ненормальнымъ развитіемъ, эгоизмъ вскорф встрачаетъ отпоръ въ томъ сострадательном началь, которое также развито въ ней тою же горькой участью. Ивану Петровичу стоить только сказать ей, что ея «сопериица» Наташа несчастна, такъ же точно несчастна, какъ ея покойная мать, но что она, Иелли, могла бы помочь ей, могла бы ее помирить съ отцомъ, разсказавъ сму исторію стоей бёдной матери.—и Нелли немедленно на то соглашается. Она влагаеть въ этотъ разсказъ всю свою душу. Отецъ Наташи растроганъ и тутъ же принимаетъ въ свои объятія свою опальную дочь. Она спасена задушевнымъ заступничествомъ этого ребенка, вторично переживающаго во время своего разсказа свою многострадальную жизнь, съ которой при всей ея краткосрочности не можетъ сравниться по глубинъ содержанія и самая долгая жизнь, протекшая при обыкновенныхъ условіяхъ. По то душевное напряженіе, съ какимъ соединяется для Пелли этотъ разсказъ, оказывается не по ея физическимъ силамъ: совершивъ свой великій подвигъ любви, Иелли вскоръ затъмъ умираетъ. Но таже энергія, которую проявляеть этоть, столь преждевременно созрѣвшій, ребенокъ въ любои, проявляется

у него и въ прямо противоположномъ чувствѣ — неиависти. И на смертномъ одръ она не прощаетъ обидчика своей матери, хотя этоть обидчикь — ея отець. «Поди къ нему, - говоритъ она Ивану Петровичу, - и скажи, что я умерла, а сто не простила. Скажи ему тоже, что я евангеліе недавно читала, а его все-таки не простила нотому что, когда мамаша умирала и еще могла говорить, то последнее, что она сказала, было: проклинаю его: ну, такъ и я его проклинаю, не за себя, а за маманцу проклинаю...» При этомъ Иелли завъщаетъ послѣ своей смерти сиять съ ся груди ладонку. Въ этой ладонкъ находится письмо къ нему ел матери, которая, какъ оказывается, готова была простить его тамъ, если онъ не ствергнетъ свою дочь, свою настоящую дочь. Выходить, что Пелли должна была съ этимъ инсьмомъ пойти къ нему, къ настоящему своему отцу. По Нелли не исполнила завъщанія: она знала все, но не пошла къ князю и умерла непримиренная. Тотъ же знамеинтый критикъ 60-хъ годовъ утверждаль, будто вся сила въ томъ, что ей «нужны документы, а у нея ихъ нать; пужно быть юристомъ, чтобъ затаять дало, да и у князя есть деньги и связи подбйствительное всфхъ юристовъ». Между тамъ Достоевскій хоталь сказать несравненно болже. Если-бы самые неподкупнъйшие юристы стали за Педли и заставили князя ее обезпечить — она точно такъ-же швырнула-бы ему назадъ его тысячи, какъ прежде швырнула дъду его пятаки. Никакое правосудіе въ мірѣ не поправило бы въ глазахъ этого ребенка той обиды, сознаніе которой она упосить съ собою *туда...* «Я лучше хотёла быть у Бубновой, а къ нему не пошла», -- говоритъ она.

У Бубновой? Конечно, она все-таки хорошенько не понимаеть, что бы сдёлали съ ней у Бубновой, еслибъ не вырваль ее оттуда еще во-время Иванъ Петровичь. А сколько дётей ногибаеть у подобныхъ Бубновыхъ — по такому же небреженью своихъ случайныхъ и даже не случайныхъ отцовъ! Вотъ передъ нами Полечка (въ «Преступленіи и наказаніи» , охватившая своими худень-

кими ручонками Раскольникова и промолвившая сквозь слезы: «напочку жалко» послѣ того, какъ этотъ напочка быль раздавлень на улиць «пьяненькій» (какъ онъ, бывало, самъ выражался) набхавшею на него каретою! Что же ждеть впереди этого нѣжнаго, любящаго ребенка? Самъ этотъ ихъ «благодътель»—Раскольниковъ, отдавшій имъ послідніе двадцать рублей и правственно было воскресний отъ своего добраго дала посла уже совершеннаго имъ тогда преступленія, — самъ онъ, когда этотъ мгновенный просвётъ въ его душё померкъ, въ отчаянін задаеть ея старшей сестрь, этой уже «погибшей» Сонт, такіе понятные я убійственные для нея вопросы: «Развъ Полечка не погибнетъ? Неужели не видала ты здёсь дётей по угламъ, которыхъ матери милостыню высылаютъ просить? Я узнавалъ, гдъ живутъ эти матери и въ какой обстановкъ. Тамъ дътямъ нельзя оставаться дётьми. Тамъ семилётній развратникъ и воръ. А вѣдь дѣти — образъ Христовъ: «сихъ есть царствіе Божіе». Онъ велёль ихъ чтить и любить, они будущее человъчество...»

Но Полечка, можеть быть, и не погибнеть. Нашелся человѣкъ, позаботившійся найти ей пріють и дать ей образованіе, чтобы хоть подъ конець своей многогрѣшной, соо́ственною-же рукою прерываемой, жизни, сдѣлать доброе дѣло... Да. Полечка обязана своимъ, не совсѣмъ еще, однако, вѣрнымъ спасеньемъ тому, что когда-то

погибла другая дѣвочка...

Вотъ какой сонъ снился г. Свидригайлову наканунъ его самоубійства. Ему снился гробъ; гирлянды, цвъты обвивали его со всъхъ сторонъ. «Вся въ цвътахъ лежала въ немъ дѣвочка... строгій и уже окостенълый профиль ея лица былъ какъ-бы выточенъ изъ мрамора, но улыбка на блѣдныхъ губахъ ея была полна какой-то не дѣтской, безпредѣльной скорби и великой жалобы. Свидригайловъ зналъ эту дѣвочку; ни образа, ми зажженныхъ свѣчей не было у этого гроба и не слышно было молитвъ. Эта дѣвочка была самоубійца-утопленница; ей было только 14 лѣтъ...»

По есть у Достоевского дътскій образъ, писанный уже прямо съ натуры. Опъ написалъ его за границейвъ Лондонъ, который изображается у него въ его «Зимнихъ замѣткахъ о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ» велѣдъ за Парижемъ въ главъ подъ заглавіемъ: «Ваалъ». Вотъ въ какомъ видѣ представляется у него одна изъ безчисленныхъ неповинныхъ жертвъ, приносимыхъ этому старому божеству, культъ котораго вовсе не упраздненъ новъйшею цивилизацією «христіанскихъ» (какими онъ все-же числятся) націй: «Помню разъ, въ толив народа, на улицв, я увидаль одну дівочку, літь шести, не боліє, всю въ лохмотьяхъ, грязную, босую, испитую и избитую: просвѣчивающее сквозь лохмотья тѣло ея было въ синякахъ. Она шла, какъ-бы не помня себя, не торопясь никуда, Богъ-знаетъ зачёмъ шатаясь въ толий; можетъ быть, она была голодна. На нее никто не обращалъ вниманія. По что болье всего меня поразило, —она шла съ видомъ такого горя, такого безвыходнаго отчаннія на лиць, что видъть это маленькое создание, уже несущее на себъ столько отчаянія и проклятія, было даже какъ-то неестественно и ужасно больно. Она все качала своей всклокоченной головой изъ стороны въ сторону, точно разсуждая о чемъ-то, раздвигала врозь свои маленькія руки, жестикулируя ими, и потомъ вдругъ всплескивала ихъ вивств и прижимала къ своей голенькой груди. Я воротился и далъ ей полшиллинга. Она взяла серебряную монетку, потомъ дико, съ боязливымъ изумленіемъ посмотрила мий въ глаза и вдругъ бросилась бижать со всихъ погъ назадъ, точно боясь, что я отниму у ней деньги».

Мы еще далеко не исчерпали всего, что отпосится у Достоевскаго до дѣтей, но и этого уже достаточно, чтобы признать его самымъ сильнымъ проповѣдникомъ на убійственный для нашей совѣсти текстъ: «блюдите, да не

презрите единаго отъ малыхъ сихъ».

## Π.

Что нужно большимъ для того, чтобы стать въ настоящія, въ здоровыя отношенія къ дѣтямъ? Отвѣтъ на это Достоевскій всего яснье даеть своимь «Идіотомь», у котораго, по его болъзненности, такъ дологъ быль, если можно такъ выразиться, дътскій возрасть. — Каковы-же отношенія его, взрослаго ребенка, къ тъмъ настоящимъ дѣтямъ, съ которыми онъ имѣлъ дѣло въ Швейцарін? Пасторъ въ той швейцарской деревнь, гдъ проживалъ въ лѣчебномъ заведеній «идіотъ», быль еще молодой человъкъ и «вся его амбиція была сдѣлаться большимъ проповъдникомъ». Слъдствіемъ подобной его амбиціи могла-бы быть окончательная порча тёхъ дётей, которыя ходили въ церковь съ большими, и безъ того уже усиввшими достаточно извратить сердце у этихъ «хорошенькихъ птичекъ, глядящихъ на васъ такъ довърчиво и счастливо» (по выражению «идіота»). Своими двусмысленными намеками въ присутствии дътей (яко-бы вытекавшими изъ правственнаго чувства), намеками, относившимися къ несчастной Мари, соблазненной и потомъ брошенной какимъ-то негодяемъ, большіе довели дътей до того, что и они стали въ своемъ родъ двусмысленно подсмънваться надъ сострадательными отношеніями къ Мари кн. Мышкина, предполагая въ этихъ отношеніяхъ что-то другое 1). Ему пришлось испытать со стороны этихъ маленькихъ деревенскихъ озорниковъ и озорницъ, такъ прекрасно развиваемыхъ большими, даже всё тё преслёдованія, какія доставались отъ нихъ самой Мари въ ея жалкихъ лохмотьяхъ и съ ся чахоточнымъ кашлемъ. Безсердечіе большихъ, внушаемое имъ «строгою нравственностью», такъ энидемически сообщилось дътямъ (не даромъ они любять во всемь подражать большимъ), что они «всей ватагой—ихъ было человѣкъ сорокъ слишкомъ школьниковъ — стали дразнить Мари и даже грязью въ нее кидали». И вотъ этому безсердечию вскоръ представился случай найти себф опору даже въ церкви — дождаться благословенія съ высоты пропов'єднической каөедры. Померла старушка мать Мари и на ея похоро-

Вотъ такіе-то намеки слѣланы были и въ томъ журналѣ, который пашелъ элизодъ Неточки и Кати вреднымъ для дѣтскаго воображенія.

нахъ пасторъ «не постыдился всенародно опозорить» несчастную дѣвушку... Сошлось много народу смотрѣть, какъ она будетъ илакать и за гробомъ идти... «Вотъ кто былъ причиной смерти этой почтенной женщины, —воскликнулъ насторъ—(и неправда, —поясняетъ «идіотъ», — потому что она уже два года была больна). Вотъ она стоитъ передъ вами и не смѣетъ взглянуть, потому что она отмѣчена перстомъ Божіимъ; вотъ она — босая и въ лохмотьяхъ — примѣръ тѣмъ, которыя теряютъ добродѣтель! Кто-же она? это дочь ся!» И все въ этомъ родѣ. «Ії представьте, —прибавляетъ кн. Мышкинъ, — эта ни-

зость почти всёмъ имъ понравилась».

Но амбиціонный «профессоръ религіи» не воображаль, что въ этомъ-же храмѣ присутствовало лицо, уже успѣвшее противопоставить ему свою тихую проповъдь виж храма, но проповъдь, въ которой именно и сохранился духъ настоящей Христовой церкви. Это и быль тотъ заброшенный въ швейцарскую деревню последний болёзненный отпрыскъ захудалаго рода кн. Мышкиныхъ, который въ качествъ «идіота» и передаеть свой простодушный разсказъ великосвътскимъ барышнямъ въ Петербургъ. Именно его такъ-называемое «идіотство» и составляло живой противовъсъ «религіозной профессурь». потому что прямо было сродии «божественному безумію» Новаго Завъта. Кн. Мышкинъ мало-по-малу успъль опять пробудить въ дътяхъ, несмотря на ихъ скопированныя съ большихъ преследования и его за одно съ Мари, здоровыя стороны ихъ дътской природы. Онъ сумълъ имъ растолковать то, что пересталь понимать просвещенный пасторъ, — что Мари «несчастная» (хотя ки. Мышкинъ и воспитывался вдали отъ нашего простого народа съ его глубокимъ христіанскимъ пониманіемъ этого слова). Растолковавъ это имъ, онъ сейчасъ же отбилъ у дътей охоту кидать въ Мари грязью, которая замфиилась стараньемъ чемъ-нибудь потешить ее и утешить. Въ то время, когда пасторъ въ церкви давалъ просторъ своему обличительному краснорфчію, дфти уже были на сторонф «идіота». Вся тайна его вліянія на дітей—въ его безграничной любви къ дѣтямъ. «Я останавливался и смѣялся отъ счастья,—разсказываетъ онъ,—глядя на ихъ маленькія, мелькающія и вѣчно бѣгущія ножки, на мальчиковъ и дѣвочекъ, бѣгущихъ вмѣстѣ, на смѣхъ и слезы... и я забывалъ тогда всю мою тоску (а она подчасъ одолѣвала его въ Швейцаріи). Потомъ-же... я и понять не могъ, какъ тоскуютъ и зачѣмъ тоскуютъ люди? Вся судъба моя пошла на нихъ»—т.-е. на дѣтей. И вотъ въ этомъ-то, по мнѣнію Достоевскаго, и заключается весь секретъ воспитанія. Издо отдаться этому дѣлу всею душою, — тогда

оно пойдетъ хорошо. Вотъ и вся педагогика.

Школьный учитель Тибо да и самъ профессоръ Шнейдеръ (содержатель заведенія, гдѣ лѣчился ки. Мышкинъ) не были, конечно, согласны съ темъ, чтобы дело заключалось собственно въ этомъ. Они находили даже, что вліяніе ки. Мышкина на дѣтей просто вредно, и сконечно, они не слушались) 1). Дъло въ томъ, что «идіотъ» даже думаль, будто дътямъ надо всегда говорить правду, будто «стыдно обмануть ребенка». Дъти, но его мижнію, гораздо умиже, чжмъ обыкновенно воображають большіе; они непремённо все узнають и могуть «скверно узнать», а «отъ меня они не скверно узнаютъ», -утверждаль онв. Дело въ томъ, что онъ самъ быль иистъ сердиемъ—и вотъ въ этомъ опять заключается для воспитателя «единое на потребу». Но это «единое» не легко; къ нему, конечно, можетъ быть отнесенъ текст... «жестоко слово сіе». Да, туть опять сказалось то «божественное безуміе», которое окончательно выразилось въ словахъ: «будьте совершенны, какъ совершенъ отецъ вашъ небесный».

«Шнейдеръ много спорилъ со мной.—разсказываетъ «идіотъ»,—о моей вредной системъ съ дътьми. Какая у меня система! Наконецъ, Шнейдеръ мнъ высказаль одну очень странную свою мысль... что и самъ совершенный

Такъ же точно кое-кому у насъ показалось вредною и самая мысль о дѣтской книжкъ изъ Достоевскаго.

ребенокъ, т.-е. вполит ребенокъ»... На самомъ же дълъ эта-то мысль и не была странная: «идіотъ» именно и быль самь дитя, т.-е. одинь изъ тёхъ «чистыхъ сердцемъ», которые «Бога узрятъ». Потому-то онъ такъ и насмѣшилъ Тибо, сказавъ ему разъ, что «мы ничему не научимъ дѣтей, а они еще насъ научатъ». Только ему бы надо было при этомъ исключить самого себя. «Черезъ дътей душа льчится», -- туть же прибавиль онъ; только его собственной душт нечего было лтчиться (хотя теломъ онъ и быль боленъ съ детства). Именно какъ «чистый сердцемъ» онъ и успъль вылъчить дътей отъ того, чёмь успёли они заразиться оть взрослыхь, уже не «чистыхъ сердцемъ». И вотъ дъти въ свою очередь стали эпидемически дъйствовать на большихъ — только въ хорошемъ смыслъ. Сперва они одни ухаживали за окончательно разболѣвшеюся Мари, а потомъ къ ней стали ходить и при ней дежурить и деревенскія старухи. Но дѣти и послѣ этого не оставляли Мари. Они по-прежнему приносили ей гостинцевь, хотя она почти ничего не вла. «Черезъ нихъ, — заключаетъ свой разсказъ «идіотъ», -- она умерла почти счастливая. Черезъ нихъ она забыла свою черную бъду, какт бы прощение от нихт принала» -- то прощеніе, въ которомъ почти отказываль ей пасторъ въ своей обличительной проповъди. Но когда она умерла, «пасторъ въ церкви уже не срамилъ мертвую». Не носмѣлъ, стало быть. Дѣти украсили ся гробъ цзвтами и отнесли его сами на кладбище. «Съ твхъ поръ могила Мари постоянно почиталась дѣтьми».

Не случись туть этого «идіота», — и даже храмъ, можно емѣло сказать, обратился бы въ мѣсто нравственнаго «избіснія младенцевъ». А все отъ того, что настору хотѣлось сдѣлаться «большимъ проповѣдникомъ». Но своего рода храмомъ является и судъ. На вратахъ этого храма у насъ написано: «правда и милость да царствують въ судахъ». Достоевскій своими сочиненіями (по мѣткому выраженію г. Кони въ его прекрасной рѣчи о психолого-криминалистическомъ значеніи Достоевскаго) какъ бы постоянно взываль «милость! милость!» И что

же, въ самомъ храмѣ этой «милости» было нанессно жестокое оскороление ребенку. А все отъ того, что амбиція адвоката была остаться большимъ адвокатомъ-показать неотразимость своего краснорфиія даже въ защитф отца-истязателя, хотя бы для этого пришлось клеветать на ребенка и даже ловкимъ образомъ «конфисковать», по выражению Достоевского, его возрастъ (всего семь льтъ). Любящая душа Достоевскаго не могла не отозваться на это въ «Дневникъ писателя», который имъ тогда уже издавался (февраль, 1876 г.). Онъ тутъ выступиль иламеннымъ защитникомъ дѣвочки и обвинителемъ ея адвоката. Объ судебныхъ роли слились туть въ томъ «святьйшемъ изъ званій—человькъ», котораго лучшимъ представителемъ являлся всегда Достоевскій. Въ отвътъ на замъчание знаменитаго адвоката въ дълъ Кронеберга, что на шестой день послѣ родительской экзекуцін на спинъ у ребенка, при освидътельствованіи, оказались только красныя полосы, Достоевскій прицель, что и спины наказанныхъ шпицрутенами, не разъ имъ видънныя въ сибирскомъ острогъ, подживали догольно скоро! По адвокату нужно было позаботиться о томъ, какъ бы картина страданій ребенка не вызвала въ присяжныхъ — не ровенъ часъ — человъческихъ чувствъ. Именно они-то въдь тутъ и опасны — тогда, пожалуй. дъло не выгоритъ и его кліента не оправдають!

«Отецъ судится; за что же? (спрашиваетъ адвокатъ). За злоупотребленіе властью; гдѣ же предѣль этой власти? Кто опредѣлитъ, сколько можетъ ударовъ и въ какихъ случаяхъ нанести отецъ, не повреждая при этомъ наказаніи организма дитяти?»—«То-есть,—замѣчаетъ Достоевскій,—не ломая ему ногу, что ли? А если не ломаетъ ноги, то ужъ можно все? Серьезно вы говорите это, г. защитникъ? Серьезно вы не знаете, гдѣ предѣлъ этой власти и «сколькс можетъ ударовъ и ъъ какихъ случаяхъ нанести отецъ?» Если вы не знаете, то я вамъ скажу, гдѣ этотъ предѣлъ! Предѣлъ этой власти въ томъ, что нельзя семилѣтнюю крошку, безотвѣтную виолиѣ во всѣхъ своихъ «порокахъ» (которые должны

быть исправляемы совсёмъ другимъ способомъ), нельзя, говорю я, это созданіе, имёющее ангельскій ликъ, несравненно чистёйшее и безгрёшнёйшее, чёмъ мы ствами, и чёмъ всё, бывшіе въ залё суда, судившіе в осуждавшіе эту дёвочку, — нельзя, говорю я, драть се девятью рябиновыми «шинцрутенами», и драть четвертичаса, не слушая ея криковъ: «папа, напа!», отъ которыхъ почти обезумёла и пришла въ изступленіе простая деревенская баба, дворничиха, — нельзя, наконець, по собственному сознанію говорить, «что сёкъ долго, внё себя, безсознательно, какъ попало!» — нельзя быть вик себя, потому что есть предёлъ всякому гиёву и даже на семилётняго безотвётнаго младенца за ягодку чернослива и за сломанную вязальную иголку!» (Къ тому же

въдь небрежение отца его и испортило).

«Когда обнаружилась въ девочке привычка лгать, говориль адвокать, —присоединившаяся ко вежмъ другимъ ея недостаткамъ, когда отецъ узналъ, что она и воруетъ, то дійствительно пришель въ большой гийвь. Я думаю, что каждый изг васт пришель бы вы такой же гнивы, и я думаю, что преслёдовать отца за то, что онъ наказаль больно, но по дъломъ, свое дитя—это плохая услуга семьж, плохая услуга государству, потому что государство только тогда и крѣнко, когда оно держится на крѣнкой семьѣ...» «Постойте, г. защитникъ,—восклицаетъ Достоевскій, -я пока не останавливаю васъ на словѣ «воруетъ», употребленномъ вами; но поговоримте немного про эту «справедливость гивва отца». А воспитание съ трехлѣтняго возраста въ Швейцарін у де-Комба (куда забросиль девочку этоть случайный отець) 1), у которыхъ, сами же вы свидътельствуете, дъвочка испортилась и пріобрела дурныя наклонности? Вы сказали о Кронебергѣ въ вашей рѣчи, что онъ «плохой педагогъ»; это все то же, по моему, что и неопытный отецъ, или, лучше сказать, непривычный отець. Я поясию это: эти

<sup>1)</sup> Въ родъ Версилова и другихъ (хоти бы у нихъ была и законная семьи, по такая, которой они обзавелись какъ-то такъ — случайно).

созданія тогда только вторгаются въ душу нашу и приростають къ нашему сердцу, когда мы, родивъ ихъ, слѣдимъ за инми съ дѣтства, не разлучаясь, съ первой улыбки ихъ, и затѣмъ продолжаемъ родинться взаимно душою каждый день, каждый часъ въ продолженіе всей жизни нашей. Вотъ это семья, вотъ это святыня»!

Но адвокатъ утверждалъ, что «государство только тогда и крѣико, когда оно держится на крѣикой семъѣ».

«Иа это и я нозволю себт, -говориль Достоевскій, -включить одно лишь маленькое словечко. Оно многосодержательно. Мы, русскіе — народъ молодой; мы только что начинаемъ жить, хотя и прожили уже тысячу льть; но большому кораблю большое и плаваніе. Мы народъ свѣжій и у насъ нѣтъ святынь quand même. Мы любимь наши святыми, но потому лишь, что онь въ самомъ дѣлѣ святы. Мы не потому только стоимъ за нихъ, чтобъ отстоить ими l'ordre. Съятыни наши не изт-за полезности ихъ стоятъ, а по въръ нашей. Мы не станемъ и отстанвать такихъ святынь, въ которыя перестанемъ върить сами, какъ древніе жрецы, отстанвавшие въ концѣ язычества своихъ идоловъ, которыхъ давно уже сами перестали считать за боговъ. Ин одна святыня наша не побонтся свободнаго изслъдованія, но это именно потому, что она кртика въ самомъ деле. Мы любимъ святыню семьи, когда она въ самомъ дёлё свята. а не потому только, что на ней крипко стоить государство».

По Достоевскій предвидѣль, что его упрекнуть въ оскорбленіи такой святыни, какъ новые судебные порядки.

«Что-жъ, неукто я посягаю на адвокатуру, на новый судъ? говоритъ онъ.—Сохрани меня, Боже, я всего только хотьль бы, чтобъ всть мы стали немного получие. Желаніе самое скромное, но увы, и самое идеальное. Я неисправимый идеалистъ; я ищу святынь, я люблю ихъ, мое сердце ихъ жаждетъ, потому что я такъ созданъ, что не могу жить безъ святынь, но все же я хотъль бы святынь хоть капельку посвятье; не то стоитъ ли имъ поклоняться!»

Прісмы, употребленные при защить Кронеберга, были таковы, что невольно спраниваемы: что если-бы пришлось искать себф адвоката тому купцу, который, но разеказу Макара Ивановича (въ «Подросткъ»), засъкъ мальчика у бъдной вдовы, за то, что тотъ нечаянно стукнулся головкой купцу въ животь, а другого ея ребенка, въ видъ вознагражденія взятаго имъ къ себъ на хлёбы, довель до того своимъ нравомъ, что мальчикъ стремглавъ отъ него бъжалъ и попалъ въ воду, гдъ и утонуль? Конечно, мы бы дождались такой же софистики, какъ по дёлу Кронеберга. А все отъ того, что не худо бы всёмъ намъ «стать немного получше».

Не мало глубокихъ и теплыхъ замётокъ о дётяхъ заключаетъ въ себъ «Дневникъ писателя», начиная съ тёхъ дётей, которыхъ великосвётски искажаютъ достаточные родители («Елка въ клубѣ художниковъ» — январь 76 года) и кончая тёми, на которыхъ пужда отражается не закаляющимъ, а развращающимъ образомъ («Колонія малолётнихъ преступниковъ»—въ томъ же нумерф). Тутъ мы встрвчаемъ и «мальчика съ ручкой», тщательно обученнаго нищенскому искусству ее протягивать, - одного изъ тъхъ, которымъ обыкновенно говорятъ: «стыдно, стыдно, зачъмъ въ школу не ходишь», а не думають о томъ, возможно ли для него это и какъ бы вырвать его изъ той, другого рода школы, которая вырабатываетъ изъ него «дикое существо, не понимающее иногда ничего, ни гдф онъ живеть, ни какой онъ націн, есть ли Богъ, есть ли государь». Тутъ мы встрісчаемъ и «мальчика у Христа на елкъ», т.-е. замерзающаго на улицѣ въ почь на Рождество и видящаго чудный сонъ.

«О, какой свътъ! О, какая елка! Да и не елка это, онъ и не видалъ еще такихъ деревьевъ (не тъмъ чета, которыя онъ только что видёль на улицё въ окна)! Гдё это онъ теперь: все блестить, все сіясть и кругомъ все куколки, -- но нѣтъ, это все мальчики и дѣвочки, только такіе світлые, всі они кружатся около него, летають, вей они цалують его, беруть его, несуть съ собою, да

и самъ онъ летитъ, и видитъ онъ: смотритъ его мама и смъется на него радостно. «Кто вы, мальчики? Кто вы.

дъвочки?» - спрашиваетъ онъ, смъясь и любя ихъ.

— Это «Христова елка», — отвъчаютъ они ему.—У Христа всегда въ этотъ день елка для маленькихъ дъточекъ, у которыхъ тамъ иттъ своей елки...» И узналъ онъ, что мальчики эти и дувочки всу были все такія же. какъ онъ, дъти, но одни замерзли еще въ своихъ корзинахъ, въ которыхъ ихъ подкинули на лѣстницы къ дверямъ петербургскихъ чиновниковъ, другія задохлись у чухонокъ отъ воспитательнаго дома на прокормлении. третын үмерли ү изсохшей груди своихъ матерей (во время самарского голода), четвертые задохлись въ вагонахъ третьяго класса отъ смраду, и всё-то они теперь здёсь, всё они теперь какъ ангелы, всё у Христа, и Онъ самъ посреди ихъ, и простираетъ къ нимъ руки, и благословляетъ ихъ и ихъ грѣшныхъ матерей... А матери этихъ дътей всъ стоятъ тутъ же, въ сторонкъ, и плачутъ; каждая узнаетъ своего мальчика или дівочку, а они подлетають къ нимъ и цілують ихъ, утираютъ имъ слезы своими ручками и упрашиваютъ ихъ не плакать, потому что имъ здѣсь такъ хорошо...»

Туть, въ легендарной формъ, печальная картина озаряется религіознымъ свѣтомъ — тою высшею идеею, о которой говорить Достоевскій въ томъ же «Дневникъ писателя» (декабрь, 1876 г.). «Высшая идея на землё -видоков ишук интермособ о кори онноми и сико ашик ской, ибо вев остальныя «высшія» иден жизни, которыми можетъ быть живъ человъть, лишь изъ нея одной вытекають». Діло въ томъ, что идея безсмертія есть идея достижимости человьческих стремленій всьми и каждыма, достижимости хотя и не здёсь, но навёрное гдъ-то тамъ. Это идея того высшаго равенства, безъ котораго многое-множество людей будеть оставаться какими-то кирпичами въ фундаментъ подъ жилье для избранныхъ-для прямыхъ людей. Безъ этой иден безсмертія сильная любовь къ человічеству обращается въ неистощимый источникъ страданія. Такъ понималь это Достоевскій, выставивъ намъ въ лицѣ своего Ивана Карамазова атенста съ глубоколюбящею душой. Уже г. Оболенскій въ прекрасной статьѣ своей («Мысль», 1881 г.) о «Братьяхъ Карамазовыхъ» указалъ на то, въ какомъ выгодномъ свѣтѣ выставленъ тутъ у Достоевскаго человѣкъ совершенно не его направленія. Иванъ Карамазовъ (какъ и его братья) испыталъ на самомъ ссбѣ, что значитъ не имѣть отца—хотя отецъ его живъ. Вотъ онъ и особенно сострадаетъ всему, уже съ дѣтства брошенному на произволъ судьбы, человѣчеству. Какою глубокою болью проникнутъ его разсказъ Алешѣ—единственному счастливцу изъ Карамазовыхъ, нашедшему себѣ отца въ старцѣ Зосимѣ и не теряющему этого отца даже

послѣ его смерти.

«Есть у меня одна прелестная брошюрка, — говоритъ Иванъ, -- переводъ съ французскаго, о томъ, какъ въ Женевъ, очень недавно, всего лътъ иять тому, казнили одпого злодья и убійцу, Ришара, двадцатитрехльтняго, кажется, малаго, раскаявшагося и обратившагося къ христіанской въръ передъ самымъ эшафотомъ. Этотъ Ришаръ быль чей-то незаконнорожденный, котораго еще младенцемъ лѣтъ шести подарили родители какимъ-то горнымъ швейцарскимъ пастухамъ, и тѣ его взростили, чтобъ употреблять въ работу. Росъ онъ у нихъ какъ дикій звъренокъ, не научили его пастухи ничему, напротивъ, семи лѣтъ уже посылали насти стадо въ мокреть и въ холодъ, почти безъ одежды и почти не кормя его. Кончилось твмъ, что дикарь сталъ добывать деньги поденною работой въ Женевъ, добытое прошивалъ, жилъ какъ извергъ, убилъ какого-то старика и ограбилъ. Его схватили, судили и присудили къ смерти. И вотъ, въ тюрьмѣ его немедленно окружаютъ пасторы и члены разныхъ Христовыхъ братствъ, благотворительныя дамы, и проч. Научили они его въ тюрьмъ читать и писать, стали толковать ему евангеліе, усовъщевали, убъждали, нанирали, пилили, давили, и воть онъ самъ торжественно сознается наконець въ своемъ преступленін. Все, что было высшаго и благовссинтаннаго, ринулось къ нему въ чюрьму; Ришара цёлуютъ, обнимаютъ: «ты братъ нашъ, на тебя сошла благодать!» — «Да, да, Ришаръ, умри въ Господъ, ты пролилъ кровь и долженъ умереть въ Господъ. Пусть ты невиновенъ, что не зналъ совсѣмъ Господа, когда завидовалъ корму свиней и когда тебя били за то, что ты краль у нихъ кормъ — но ты пролиль кровь и должень умереть». И воть наступаеть последній день. Разслабленный Ришаръ плачеть и только и дѣлаеть, что повторяеть ежеминутно: «Это лучшій изъ дней монхъ, я иду къ Господу!» И вотъ, покрытаго поцълуями братьевъ, брата Ришара втащили на эшафотъ, положили на гильотину и оттяпали-таки ему по-братски голову за то, что и на него сошла благодать. Иътъ, это характерно. Брошюрка эта переведена по-русски какими-то русскими лютеранствующими благотворителями высшаго общества и разослана для просвъщения народа русскаго при газетахъ и другихъ изданіяхъ даромъ. Штука съ Ришаромъ хороша тёмъ, что національна». Такова судьба человіка, котораго въ дітствъ родители подарили — даже не продали — хотя это происходило въ Европъ и даже въ европейской республикъ. По не лучше выходить подчасъ и тогда, когда дътей не дарятъ, а оставляють въ родной семьъ. «О дъткахъ есть у меня, - продолжаетъ Иванъ, - и еще получше; у меня очень, очень много собрано о русскихъ дъткахъ, Алеша. Дѣвчоночку маленькую, пятплѣтнюю, возненавидъли отецъ и мать, «почтеннъйшіе и чиновные люди, образованные и воспитанные». Видишь, я еще разъ положительно утверждаю, что есть особенное свойство у многихъ въ человъчествъ - это любовь къ истязанію дътей, однихъ дътей. Во всякомъ человъкъ, конечно, тантся звърь, — звърь гитвливости, звърь сладострастной распаляемости отъ криковъ истязуемой жертвы, звърь безудержа, спущенный съ цѣпи, звѣрь нажитыхъ въ развратѣ болѣзней, подагръ, больныхъ печенокъ и проч. Эту бъдную пятилътнюю дъвочку эти образованные родители подвергали всевозможнымъ истязаніямъ. Они били. сѣкли, пинали ее ногами, не зная сами за что, обратили

все тъло ся въ синяки...» А все оттого, что, вступивъ въ бракъ, родители будто и не предвидели, что имъ предстоить стать родителями: они озлобились на своихъ дътей просто потому, что дъти не входили въ нхъ расчеты! «Понимаешь-ли ты, — говорить Иванъ (точно самь Достоевскій въ своей прокурорской річи противъ адвоката Кронеберга),--понимаешь-ли ты это, когда маленькое существо, еще не умѣющее даже осмыслить, что съ нимъ дълается, бъетъ себя крошечнымъ своимъ кулачкомъ въ надорванную грудку и плачетъ своими кровавыми незлобивыми, кроткими слезками къ «Божены тоть защитиль его, понимаешь-ли ты эту ахинею, послушникъ ты мой Божій. Безъ нея, говорять, и пробыть бы не могь человъкъ на земль, ибо не позналь бы добра и зла. Да въдь весь міръ познанія не стоить тогда этихъ слезокъ ребеночка къ «Боженькь». Я не говорю про страданія большихь, тѣ яблоко съѣли... но эти, эти!»

А вотъ и еще картина у того же неистощимаго на такіе разсказы Ивана. «Это было, -- говорить онъ, -- въ самое мрачное время крѣпостного права, еще въ пачалѣ стольтія, и да здравствуеть освободитель народи» (теперь уже приходится сказать: «вѣчная ему память!») Быль тогда въ началѣ столѣтія одинъ генералъ, генералъ со связями большими и богатёйшій помёщикъ, но изъ такихъ, которые, удаляясь на покой со службы, чуть-чуть не бывали увърены, что выслужили себъ право на жизнь и смерть своихъ подданныхъ. И вотъ дворовый мальчикъ, маленькій мальчикъ, всего восьми літь, пустиль какъ-то, играя камнемъ, и зашибъ ногу любимой генеральской гончей. Взяли его, взяли у матери, всю ночь просидёль въ кутузкі; на утро чёмь свёть выйзжаеть генераль во всемь парадь на охоту, свль на коня, кругомъ него приживальщики, собаки, исари, ловчіс, вей на коняхъ. Вокругъ собрана дворня для назиданія, а впереди всёхъ мать виновнаго мальчика. «Гони его!» командуетъ генералъ, «бъги, бъги!» кричатъ ему исари, мальчикъ бъжитъ... «Ату его!» вонить генераль

и бросаетъ на него всю стаю борзыхъ собакъ. Затравиль въ глазахъ матери, и исы растерзали ребенка въ клочки!.. Я взялъ однихъ дѣтокъ, — поясилетъ Иванъ Карамазовъ, —потому что тутъ неотразимо ясно то, что миѣ надо сказать. Слушай: если всѣ должны страдатъ, чтобы страданіемъ купить вѣчную гармонію, то при чемъ тутъ дѣти, скажи миѣ, пожалуйста? Совсѣмъ не понятно, для чего должны были страдать и они и зачѣмъ имъ покупать страданіями гармонію? Для чего они-то тоже попали въ матеріалъ и унавозили собою для кого-то будущую гармонію? Если страданія дѣтей пошли на пополненіе той суммы страданій, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранѣе, что вся петина не стоитъ такой цѣны».

Алеша стоитъ передъ нимъ безъ отъѣта, но у Алеши естъ, конечно, отвѣтъ—та «высшая идея» самого Достоевскаго, которая и естъ-то счетомъ всего одна, та идея безсмертія, безъ которой, по его пониманію, ьъ самомъ дѣлѣ, не мыслима правда и справедливость. Алеша выступаетъ испоъѣдникомъ этой идеи въ концѣ романа. Онъ выступаетъ ея испоъѣдникомъ передъ дѣтьми.

Не мало выведено Достоевскимъ ьъ послѣднемъ его романѣ этихъ дорогихъ для него дѣтскихъ образовъ. Своего рода противнемъ къ давно имъ нарисованной Иелли является тутъ Илюша—этотъ надежный стоятель и оберегатель чести своего заинвающаго отца. Боясь упрековъ Илюшечки, капитанъ, уже взявшій было у Алеши деньги. вдругъ бросаетъ ихъ, какъ милостыню, на землю и топчетъ ногами. Подобно Нелли, и Илюшечка умираетъ ребенкомъ, умираетъ на рукахъ тѣхъ самыхъ товарищей, передъ которыми такъ храбро постоялъ за своего отца.

Въ особомъ смыслѣ выдвинулся у Достоевскаго, изъ всѣхъ этихъ товарищей Илюши, и преждевременно развитой, и настоящій, однако, ребенокъ—Коля Красоткинъ.

Коля—одинъ сынъ у матери--едовы; она на него не надышется. Онъ знаетъ это и, какъ вст умныя дти,

пользуется этимъ. Коля-своего рода глава въ домъ. Свое рано развившееся самолюбіе и властолюбіе проявляеть онь и въ гимназін—съ товарищами. «Я вёдь ихъ быю, а они меня обожають», -- говорить онъ. Но Коля, хоть и баловень, а добрый мальчикъ. «Илюшу перестали бить, -съ удовольствіемъ замічаеть онъ, -я взяль его подъ мою протекцію». Если Илюша на время теряетъ эту спасительную протекцію, то по своей винв. Послушался «дурачокъ» обозленнаго на все и на всъхъ Смердякова и подбросилъ Жучкъ мякину съ воткнутою въ него булавкою. Коля возгорѣлъ благороднымъ негодованіемь и веліль ему объявить, что прерываеть съ нимъ всякія сношенія. По відь и Плюша характерный мальчикъ. Вийсто того, чтобъ сконфузиться и просить прощенья, онъ велёль сказать Колё, что теперь всёмъ собакамъ будетъ куски съ булавками кидать, всёмъ, всёмъ! «А, —думаеть Коля, —вольный душокъ завелся, его надо выкурить». Сталь онъ отворачиваться отъ Илюни, а другіе мальчики стали опять приставать къ Илюшъ и смѣяться надъ его отцомъ. Коля видитъ-и не выручаетъ, а бѣдный Илюша до того обозлился, что ткнулъ Колю своимъ перочиннымъ ножичкомъ. По Коля благородный мальчикъ; онъ, разумъется, не пошелъ фискалить, стеривлъ про себя и все зажило безъ огласки. А Илюшечка, между тъмъ, слегъ въ постельку. «Это меня Богъ наказалъ за то, что я Жучку убилъ»,--говорилъ онъ отцу. Коль, онъ самъ въ этомъ сознается, тутъ же надо бы было пойти къ Илюшт и номириться. Но у Коли сложился особый планъ. Онъ зналъ, что Жучка жива, но вмёсто того, чтобы сейчасъ же вести ее къ Илюшт, онъ предварительно обучаеть се встить собачынмъ хитростямъ, что бы разомъ доставить Илюшъ большое счастье. Между тёмь на это уходить время, а бёдный больной мучится угрызеньями своей дътской совъсти. По у Коли какъ рѣшено, такъ уже непремѣнно и будеть. Онъ самъ потомъ сознается, что перемудрилъ непростительно: приведи онъ Жучку поранве, и Илюшечка, - разсуждаетъ онъ, - можетъ быть бы еще и поправился. Во всемъ этомъ такъ и видно, что Коля еще настоящій ребенокъ; но его уже начали развивать въ его 13—14 лать — въ томъ смысль, какъ еще не развивали мальчугановъ въ ту пору, когда Достоевскій въ крѣпости писаль своего «Маленькаго героя». Съ тѣхъ поръ мы ушли впередъ въ развитии, а самолюбіе и властолюбіе Коли представляло благородную почву для воспріятія всякихъ «идей». Напрасно извѣстная воспитательная система, по выраженію Достоевскаго (въ его записной кинжкѣ), рѣшила: «чтобъ не было идей»: мальчуганы, соскучившись за вѣчной грамматикой, стали сами ихъ набираться внѣ школы-и вышло хуже. Коля, напримфръ, заявляетъ съ важностью Алешф Карамазову. что «глупостей у насъ гораздо больше, чёмъ у животныхъ; это мысль Ракитина (семинариста)-мысль замъчательная». «Я соціалисть», не совстмь даже кстати добавляетъ Коля. Въ немъ самымъ диковиннымъ образомъ ребячество совмѣщается съ напускнымъ «развитіемъ». Идеть нашъ шалунь по улиць и задираеть встрачнаго мужика, а тотъ отплачиваетъ ему вопросомъ: «а что васъ въ школѣ чай порють»? Коля пресерьёзно поддакиваетъ. «По идет мужика, школьника порютъ,-разсуждаетъ онъ, и вдругъ я скажу ему, что у насъ не порють; въдь онъ этимъ огорчится... Съ народомъ надо умфючи говорить». Выставляя себя своего рода знатокомъ народа, Коля «всегда готовъ признать въ немъ умъ». Коля даже рѣшается утверждать: «мы отстали оть народа, это аксіома... Я втрю въ народъ» — съ оговоркой однако: «отнюдь не балуя ero, это sine qua» (не даромъ же Коля классикъ, хотя и презираетъ классицизмъ и «вею эту подлость»). Въря въ народъ, Коля, набравшись всего такого, конечно, думаеть, что народу нужно бы просвътительное начало повыше церковнаго. «Согласитесь, — убъждаеть онь Алешу, — что христіанская въра послужила лишь богатымъ и знатнымъ, чтобъ держать въ рабствъ низшій классъ»... Замъчая, однако, что это огорчаеть Алешу, онъ снисходительно оговаривается: «если хотите, я не противъ Христа. Это была вполнъ

гуманная личность, и, живи онъ въ наше время, онъ бы прямо примкнулъ къ революціонерамъ и можетъ быть пградъ бы важную роль...» Но тутъ уже Алеша не выдерживаеть: «Пу гдъ, ну гдъ вы этого нахватились? спрашиваетъ онъ, —съ какимъ дуракомъ вы связались?..» «Я, конечно, часто говорю съ г. Ракитинымъ,—поясияетъ Коля, — но... Это еще старикъ Бѣлинскій тоже, говорять, говориль.»—«Бѣлинскій? не номпю. Онъ этого нигдѣ не писаль... А Бълинскаго вы читали?», думаетъ его сръзать Алеша.—«Видители, ивть,—не задумывается Коля, я не совстмъ читалъ, но... то мъсто о Татьянъ, зачемъ она не пошла съ Онъгинымъ, я читалъ...» Но Коля не даромъ самолюбивъ, потому-то и минтеленъ, подозрителенъ: какъ бы кто не посмъялся въ немъ надъ ребенкомъ, корчащимъ изъ себя большого? «Скажите, Карамазовъ, вы ужасно меня презираете?» - спращиваетъ онъ. -«Презираю васъ?.. мит только грустно, — говорить Алеша, — что прелестная натура, какъ ваша, уже извращена всёмъ этимъ грубымъ вздоромъ...» «О моей натуръ не заботьтесь—важничаетъ Коля, хотя и не тъмъ тономъ, какъ при другомъ случай, —я никому не позволяю ана-лизовать скои поступки...» «Вы сейчасъ усмъхнулись», замьчаеть онь.-«Я недавно прочель отзывь заграничнаго ивмца, жившаго въ Россін, -- говоритъ Алеша объ нашей учащейся молодежи, -- никакихъ знаній и беззавѣтное самомивніе». Коля отражаєть ударь твмь, что начинаетъ хвалить: «върниссимо! браво, нъмець», но туть же еще и ввертываеть, не безъ своего рода патріотизма-натріотизма въ видѣ нѣмцеѣдства, какъ-то допускаемаго подчасъ радикальнайшими изъ нашихъ космонолитовъ: «однако-жъ чухна не разсмотрѣлъ и хорошей стороны.... Самомнине--это пусть... за то смилость мысли и убъжденія... а не духъ ихняго колбасинческаго рабольнства передъ авторитетами... Ио все-таки ижмецъ хорошо сказаль,» — продолжаеть онъ безпристрастиичать-однако-же съ оговоркою, что «все-таки ивмиевъ надо душить.»

Коля бонтся насмишекъ со стороны Алеши, хотя

самъ между тёмъ не безъ синсхожденья относится къ этому «монашку». Мы видёли, что по добротё души онъ готовъ, такъ и быть, ему уступить Христа: «все же былъ замвчательная личность». Точно также, чтобы не огорчить Карамазова, Коля его успоконваеть: «я инчего не имѣю противъ Бога... еслибъ его не было, то надо бы его выдумать,»-а самъ между тёмъ краснёеть и ужасно досадуеть на себя, что покраснёль.—«Я тернёть не могу вступать во вей эти препиранія,—хотёль-бы какъ будто покончить Коля, -можно въдь и не въруя въ Бога любить человъчество? Какъ вы думаете? Вольтеръ же не въровалъ въ Бога, а любилъ человъчество, —вспоминаетъ онъ автора приводимой у него въ русскомъ нереводъ фразы: Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer!-«Вольтеръ въ Бога въриль, но, кажется, мало, и, кажется, мало любилъ и человъчество» тихо, сдержанно и совершенно натурально произносить Алеша, не вполих увъренный въ своей памяти, въ которой смутно, должно быть, отпечатлёлся отзывъ о Вольтеръ Луп Блана... По Колю сильно поражаетъ «эта неувъренность Алеши въ свое мижніе о Вольтерь»... Въ этой неувърсиности звучить для него правдивость и откровенность, уличающия его самого въ его дётски самолюбивомъ замазываніи своего незнанія. Карамазовъ привязываеть къ себѣ Колю именно такимъ чистосердечіемъ, а также и тімъ, что держить себя съ нимь совершенно на ровной ногѣ. Самолюбивый Коля, безъ всякаго умысла со стороны Алеши, этимъ польщенъ и задобренъ. А все дело въ томъ, что Алеша почти такой же большой ребенокъ, какъ и «идіотъ».—«Я знаю, что вы мистикъ, —съ важностью говоритъ ему Коля, -- но... это меня не остановило. Прикосновение съ дъйствительностью васъ излъчитъ...»

Но не одинъ Коля, этотъ резонирующій мальчуганъ, такъ снисходительно, но все-таки отрекается отъ «мистицизма» Алексъя Карамазова; точно такъ же поступала съ самимъ Достоевскимъ извъстная часть нашей печати. «Нива проситъ съятеля, — еще недавно читали мы въ одномъ даже педагогическомъ изданіи по поводу Коли

Красоткина и Алекевя Карамазова, —но ей пужно свмя не мистической горней мудрости, но здоровое сфия человф-

ческой мудрости отъ міра сего».

Алеша Жарамазовъ, какъ и «идіотъ» Достоевскаго, конечно, крайній «идеалисть», но должно же изъ этого «идеализма» хоть что-нибудь переходить въ дъйствительность, становиться реальною силою, чтобы «тиною и ильсенью не покрылась жизнь» даже въ Швейцаріяхъ и Америкахъ и при всевозможныхъ усовершенствованіяхъ, изобрѣтеніяхъ и открытіяхъ. Во всякомъ случаѣ, ничего таинственнаго, мистического туть нать.

И «идіотъ», и «монашекъ» Алеша, эти люди съ разумомъ сердца, нужны, особенно пужны для подростающаго поколжнія. Только они и спасуть его оть тёхль героическихъ экспериментовъ надъ нимъ безсердечной, матеріалистической, отрицательной разсудочности, которой жертвою могь бы сдълаться, со всею своею «пре-

лестной натурой», и Коля Красоткинъ.

Ие чёмъ инымъ, какъ «разумомъ сердца» проникнуто

слово Алексъя Карамазова на похоронахъ у Плюшечки.
— Господа, мы скоро разстанемся. Согласимся же здёсь, у Илюшина камушка, что не будемъ никогда забывать, — во-первыхъ, Илюшечку, а во-вторыхъ, другъ объ другъ. И что-бы тамъ ни случилось съ нами потомъ въ жизни, хотя бы мы и двадцать лёть потомъ не встрёчались, - все-таки будемъ помнить о томъ, какъ мы хоронили бъднаго мальчика, въ котораго прежде бросали камни, помните, тамъ у мостика-то? — а потомъ такъ веф его полюбили. Онъ былъ славный мальчикъ, добрый и храбрый мальчикъ, чувствоваль честь и горькую обиду отцовскую, за которую и возсталъ. И такъ, во-нервыхъ, будемъ помнить его, господа, во всю нашу жизнь. И хотя бы мы были заняты самыми важными дёлами, достигли почестей или впали-бы въ какое великое несчастье, - все равно не забывайте никогда, какъ намъ было разъ хорошо здёсь веёмъ сообща, соединеннымъ такимъ хорошимъ и добрымъ чувствомъ, которое и насъ сделало на это время любви нашей къ бъдному мальчику, можетъ

быть, лучшими, чёмъ мы есть въ самомъ дёлё. Знайте, что ничего нътъ выше, и сильнъе, и здоровъе, и полезнъе впредь для жизни, какъ хорошее какое-нибудь воспоминаніе, и особенно вынесенное еще изъ дътства, изъ родительскаго дома. Вамъ много говорятъ про воспитаніе ваше, а вотъ какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминаніе, сохраненное съ дътства, можеть быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать такихъ воспоминаній съ собою въ жизнь, то спасенъ человъкъ на всю жизнь. Я слого вамъ даю отъ себя, господа, что я ни одного изъ васъ не забуду; каждое лицо, которое на меня теперь, сейчась, смотрить, припомню, хоть бы и черезъ тридцать льтъ. Ну, а кто насъ соединилъ въ этомъ добромъ, хорошемъ чувствъ, о которомъ мы теперь всегда, всю жизнь вспоминать будемъ, и вспоминать намфрены, кто, какъ не Илюшечка, добрый мальчикъ, милый мальчикъ, дорогой для насъ мальчикъ на въки въковъ! Не забудемъ же его никогда, въчная ему и хорошая память въ нашихъ сердцахъ, отнынѣ и во вѣки вѣковъ!»

«Карамазовъ, — крикнулъ Коля, — неужели и взаправду религія говоритъ, что мы всѣ возстанемъ изъ мертвыхъ. и оживемъ, и увидимъ опять другъ друга?»

«Непремѣнно возстанемъ, непремѣнно увидимъ...» —

въ восторгъ отвътилъ Алеша.

Указаніемъ на «безсмертіе» и «вѣчною памятью» закончилъ Достоевскій свой послѣдній романъ; «вѣчною памятью» (Скобелевскимъ героямъ Ахалъ-Текинскаго похода) заканчивается и предсмертный номеръ его «Дневника Писателя». Заключимъ же и мы «вѣчною памятью» Достоевскому! Но да будетъ ему вѣчная память— не только у насъ на устахъ, но и въ насъ самихъ— въ нашемъ образѣ мыслей, въ нашемъ образѣ дѣйствій!

## $\Theta$ . М. ДОСТОЕВСКІЙ КАКЪ НАШЪ УЧИТЕЛЬ $^1$ ).

Сегодия у насъ поминальный день. Мы думали поминать Пушкина вмѣстѣ съ Достоевскимъ, то-есть думали, что Достоевскій будетъ сегодня съ нами читать вамъ стихи Пушкина, читать «Пророка». Намъ приходится теперь поминать вмѣстѣ съ Пушкинымъ самого До-

стоевскаго — поминать умершаго Достоевскаго...

Еще въ это воскресенье онъ говорилъ со мною о томъ, что именно выбрать ему для чтенія. Сперва (за недѣлю) онъ совсѣмъ отказался читать. Его впечатлительная душа находилась подъ вліяніемъ свѣжихъ еще попрековъ, что онъ любитъ оваціи. Потомъ онъ согласился во имя Пушкина, но долго отказывался именно отъ «Пророка»... Наконецъ, онъ взялся и за эти стихи, по съ тѣмъ, чтобы прочесть вмѣстѣ съ ними «изъ Корана», «изъ Данта», «Странника»... Онъ собирался при этомъ говорить о всеобъемлемости Пушкина— на тему «всечеловѣка».

Мы надѣялись, что, какъ всегда, онъ выступить передъ нами своими тихими, неслышными шагами—и сразу онять раздается тотъ громъ привѣтствій нетериѣливо ожидающихъ слушателей, тотъ громъ привѣтствій, который раздавался только для него. Этихъ рукоплесканій

<sup>1)</sup> Сказано 29-го января 1881 г. на Пушкинскомъ литературномъ вечерѣ. Напечатано въ «Недѣлѣ» 1881 г. № 5.

нельзя было себѣ заказать, принести ихъ съ собой. Они раздаются неудержимо передътою всепокоряющей силой духа, которой не могуть не признавать и сами враги. Увлекаемые потокомъ всехъ охватившаго чугства, и они, надо думать, рукоплескали подчасъ Достоевскому. А враговъ было у него не мало. «Кого много любятъ, того много и ненавидятъ» <sup>1</sup>). Теперь уже не встрѣчать намъ его инкогда, никогда... попрекать за оъаціи не придется! 2) И скоро-ли-то явится между нами другой. все невольно себь подчиняющій, какь дъйствительно «власть имфющій, а не какъ книжники и фарисен?» Пѣтъ, не скоро!...

Достоевскій горячо любиль Пушкина, горячо любиль народъ русскій — любиль «черезъ край», какъ того не следовало по мибино людей, во всехъ чувствахъ своихъ

и помыслахъ «умъренныхъ и аккуратныхъ».

Въ этомъ разгадка того, что произошло въ Москвъ. Достоевскій говориль о Пушкинь, говориль такъ, какъ онъ лишь одинъ былъ способенъ, выливая въ словахъ свою душу, безъ мальйшей заботы о томъ, что подумають и что скажуть... Отъ избытка чувства явилась мфстами и та горячая преувеличенность выраженій, которая напоминала у него языкъ библейскихъ пророковъ. Подобная рфчь не могла не увлечь, не поднять моментально встхъ на одну высоту съ говорившимъ; вст, и противники, увлеклись, во всфаъ водворилось единодушіе... Не увлеклись только тѣ благовоспитанные охранители умственнаго порядка, которые сразу рашились совсамь не идти на рачь Достоевскаго. Но вскора оказалось, что не имъ однимъ, но и многимъ у насъ, по неустаръвшему выраженію Иушкина, «посредственность одна и по плечу, и не страшна», т.-е. непосредственность дарованія, а посредственность въ мысли, такъ-называемая «золотая се-

Инилеръ (въ «Ма и Стюартъ»).
 Я тогда сшибся. Никто другой, какъ бывшій пріятель Федора Михайловича.
 докторъ Яновскій, въ свеихъ восноминаціяхъ о цемъ, попрекнулъ его тѣмъ, будто по в звращеній изъ Сибири въ немъ обнаружилась «страсть порисоваться» (Р. Въстинкъ 1885 г. Апрель, стр. 819.

редина». Да, ея-то и не было у Достоевскаго. И вотъ къ его кипучему, высоко быющему слову чуть-ли не на другой-же день приложили мелкій аршинъ холоднаго разсудка, тупымъ ножомъ скептицизма распластали каждую его фразу-и съ видомъ высокой благонамъренности пошли охранять отъ него молодежь. Онъ, видите-ли, могъ ее увлечь въ мистицизмъ. Для охраненія ся-быть можетъ и скрѣпя сердце-надо было сразу сбросить его съ той высоты, на которую они-же невольно его вознесли заодно съ другими. Но какъ-же долженъ былъ подъйствовать такой переходъ отъ своего рода обоготворенія прямо къ растоптанію на человіка, правда, съ закаленной душою, но съ душою, державшеюся въ «скудельномъ сосудѣ», сосудь, надломленномъ давно, давно-всьмъ хорошо было извъстно, когда и почему. Но это не удержало, пикто не одумался. А все это дъйствовало на Достоевскаго. Онъ лисаль намъ изъ Руссы, среди самаго разгара того продолжительнаго торжества развѣнчиванія, которымъ смѣнилось краткое торжество увънчанія заживо: «я точно совершилъ преступление, точно какъ новый Юханцевъ растратиль общественныя деньги». Если скудельный сосудь Достоевского надломился уже давно-не по нашей винъ, то мы сами недавно-шикто какъ мы-помогли его окончательно надломить. Что дёлать! Мы какъ дёти увлеклись игрой сбрасыванья его съ высоты. Нѣкоторымъ, можетъ быть, въ самомъ дълъ представлялось возможнымъ окончательно его сбросить. Но со вчерашняго вечера для Достоевского наступило потометво. Оно будеть къ нему справедливо. Оно прочио, незыблемо воздвигиеть его безсмертный ликъ на той высотф, на которой стоять у насъ Пушкинь, Гоголь и еще немногіе.

Да, и онъ «памятникъ себъ воздвигъ нерукотворный», потому что и онъ «призывалъ милость къ падшимъ». По иътъ: онъ призывалъ къ нимъ не милость, а другое чувство... да для него и не существовало «падпихъ». Для него существовали только «несчастные»—въ томъ смыслъ, какъ понимается это слово русскимъ народомъ. Въ этомъ отношеніи—онъ вполнъ народный русскій писатель, а

вивств съ твиъ и писатель міровой. Произведенія, по-добнаго «Мертвому дому», не представляеть ни одна

другая литература.

Но постоянный живописецъ и адвокатъ «униженныхъ и оскорбленныхъ» мало заботился, какъ говорять, объ общепринятыхъ способахъ врачеванія того общественнаго зла, которымъ постоянно опять порождаются «униженные и оскорбленные». Да, этотъ упрекъ ему дѣлали и, вѣроятно, еще будутъ дѣлать, но въ немъ-то и заключается глубочайшее недомысліе. Именно потому, что онъ особенно живо принималъ къ сердцу судьбу «униженныхъ и оскорбленныхъ», что онъ ихъ видълъ вездъ, во всемъ мірѣ,— именно потому, что онъ требовалъ такого врачеванія, которое распространялось-бы не на однихъ избранныхъ, но и на маленькихъ людей, на людишекъ, какъ говорятъ иные, именно потому-то ему плохо върплось въ общепринятые способы врачеванія общественнаго зда. То, что многимъ и очень многимъ представляется достаточно радикальнымъ, представлялось ему только «едълочками, подпорочками, уступочками». Для корен-ного уврачеванія зла считалъ онъ необходимымъ, прежде всего, будить въ насъ самихъ нашу внутреннюю силу, наше лѣнивое душевное я... Нѣтъ, онъ будиль въ насъ личность во множественном числь на сприжаляхъ души пашей онъ старался начертать: мы. Для того, чтобы слово мы могло прочнымъ образомъ водвориться въ общественномъ стров, онъ прежде всего пробуждаль его въ каждомъ отдёльномъ я.

Достоевскій быль весь охвачень настоящимь религіознымъ энтузіазмомъ. Онъ былъ между нами проро-комъ,—онъ,—по выраженію Пушкина, «глаголомъ жегъ сердца людей». Недаромъ никто не читалъ такъ «Про-рока», какъ онъ. Теперь его читать некому 1).

Еще передъ произнесеніемъ этого слова всѣ, участвовавшіе въ чтеніи, рѣ-шчли между собою не читать въ этотъ вечеръ «Пророка».

## О. М. ДОСТОЕВСКІЙ И СЛАВЯНСКІЙ ВОПРОСЪ ).

Инкогда еще торжественное собраніе Славянскаго общества не было такъ многолюдно, какъ нынче! Этимъ множествомъ не только своихъ сочленовъ, но и гостей мы обязаны грустной злобъ дня—поминовенію Ө. М. Достоевскаго, велъдъ за столькими другими его поминовеніями справляемому въ томъ обществъ, которое имъло счастье въ послъднее время считать его товарищемъ

предсъдателя.

Была полоса, когда къ намъ стекались толпой — не сразу такой многолюдной, но за то постоянной, не оскудъвавшей ин въ одинъ изъ тъхъ трехъ дней въ недълю, въ которые собиралась особо избранная комиссія Славанскаго общества, стремившаяся откликнуться на запросъ, сказавшійся въ самомъ русскомъ обществъ, въ цъломъ русскомъ народъ. То было лѣто 1876 г. — нора сербской войны и русскаго добровольчества. Өедоръ Михайловичъ Достоевскій, при свойственной ему всегда прозорливости неихолога и наблюдателя правовъ, провидълъ, конечно, уже тогда, что такое необычайное одушевленіе неизбъжно должно у насъ смѣниться настроеніемъ, прямо

<sup>1)</sup> Произнесено въ торжественномъ собраніи Славнискаго общества 14-го февраля 1881 г. Вошло въ книжку, изданную обществомъ «Въ намять О. М. Достоевскаго».

противоположнымъ. Педаромъ писалъ онъ еще въ 60-хъ годахъ: «Увизжаться и прорваться отъ восторга—это у насъ самое первое дъло; смотришь-года черезъ два и расходимся вновь, повъсивъ носы» 1). Съ славянскими восторгами оно у насъ вышло такъ даже какихъ-нибудь мисяца черезъ два, черезъ три. Но Достоевскій никогда не унываль и не падаль духомъ при всей внечатлительности и бользненной нервности своей природы. Твердый въ своихъ славянскихъ сочувствияхъ, онъ върилъ, что общество наше рано или поздно уже прочнымъ образомъ вернется къ нимъ. Дело въ томъ, что для него эти сочувствія не представлялись только мимоходною данью и этого рода благотворительности, данью, вызванною приглашеньемъ на то со стороны какихъ-нибудь добрыхъ знакомыхъ. Славянскія сочувствія не могли не выдвинуться у него прямо на первый планъ, нбо къ нимъ неизбъжно приводили его задушевныя основы его направленія.

Лостоевскій сталь съ самаго начала и навсегда остался честнъйшимъ, а потому и вполнъ послъдовательнымъ адвокатомъ всёхъ «униженныхъ и оскороленныхъ». Могъ-ли онъ не почувствовать въ себъ неотразимаго призыва на защиту униженныхъ и оскорбленныхъ народностей? А не такими-ли издавна являлись въ Европъ славяне всёхъ отраслей (за исключеніемъ развё поля--эрик ашик он аэнкаяпкоукогиди ат и адав он-- авох мірно, въ пику Россіи). Йе такими-ли окончательно оказались славяне передъ послъдней турецкой войной, а еще болье посль нея — въ лиць самихъ побъдителей русскихъ, обратившихся въ подсудимыхъ на Берлинскомъ конгрессь? Но дъло въ томъ, что мы въдь и сами себя издавна унижали и оскорбляли. Мы сами забивали себя, свою народную личность, отрекаясь отъ своей исторіи, представлявшейся намъ какою-то «глуповщиной», еще задолго до употребленія этого слова сатприкомъ. Между тъмъ Достоевскій любиль и умъль выставлять не вполнъ забитыми самыхъ маленькихъ, самыхъ даже несчаст-

<sup>1,</sup> Зимнія замітки о літнихъ впечатлівніяхь, глава 3.

ныхъ людей, хотя ему приходилось подчасъ, съ болью въ сердцѣ, выставлять ихъ и вполнѣ опустившимися. Каково же было ему узнавать черты самой глубокой опущенности и приниженности въ русскомъ обществътёмъ болёе вызывавшемъ у него жалость, что само оно, это общество, не чувствовало своего положенія, а напротивъ того, въ этой народной своей обезличенности видѣло какую-то благовоспитанную печать европейскаго благородства. Каково было ему замфчать, какъ, гордое этой печатью, оно унижало и оскорбляло родной народъ, видя въ немъ лишь голодные желудки и ненасыщенные мозги, которые бралось оно наполнять со всёми обычными презрительными пріемами благодителей? Вспомните же, наконецъ, не могъ онъ не говорить, что эти, какь вамь представляется, пустые сосуды-живые люди, достойные не одной же милостыни, но и уваженія и любви! Вспомните, что ваша умственная подачка-только чужое доброе, усвоенное старой привычкой жить не своимъ умомъ, подобно тому, какъ вы уже давно привыкли и физически жить не своимъ, а народнымъ трудомъ; да, трудомъ этого самаго народа, въ которомъ вы вдругъ взялись изгладить будто присущій ему «звфриный образъ».

Пе мало различных видовъ униженности и оскорбленности, унизителей и оскорбителей представляла Достоевскому наша русская жизнь при всёхъ, обращаемыхъ къ ней, запросахъ совсёмъ на иное, — запросахъ всего славянства. По съ тёми же запросами на иное нужно куда-нибудь обратиться и европейскому міру—со всёми его уцёлёвшими, на зло вёковой и великой цивилизаціи, «несчастными»—въ широкомъ русскомъ смыслё

этого слова.

Достоевскій быль вполив причастень европейской цивилизаціи со всёми ся «святыми чудесами». Но именно потому, что, при всемь величіи этихъ «чудесь», при ней все же остаются непсцёлимые недуги, онъ обращается къ Европё, нашей путеводной звёздё не со вчерашняго дия, съ непочтительными словами: «врачу,

пецѣлися самъ». Впрочемъ, сочувствіе этимъ словамъ явственно слышалось ему въ самой Европѣ— въ лицѣ ея лучшихъ людей, — тѣхъ, что, подобно ему, способны были принимать къ сердцу застарѣлые недуги, хотя бы гнѣздо ихъ оказалось вѣковѣчно свитымъ собственно въ той толиѣ, которую они, эти лучшіе люди Европы, уже не рѣшались вслѣдъ за Вольтеромъ называть la canaille. Достоевскій еще въ 60-хъ годахъ писалъ подъ вліяніемъ

непосредственнаго знакомства съ Европой:

«Предрекъ же аббатъ Сіэйсь въ своемъ знаменитомъ памелеть, что буржуа—это все «Что такое tiers-etat? Ничего. Чыма должно оно быть. Вспыла» 1). Ну, такъ н случилось, какъ онъ сказалъ. Одни только эти слова и осуществились изъ всёхъ словъ, сказанныхъ въ то время; они одни и остались... Въ самомъ дълъ, провозгласили вскоръ послъ него: liberté, égalité, fraternité. Очень хорошо-съ. Что такое liberté?—Свобода. Какая свобода?— Одинаковая свобода веймъ ділать все, что угодно, въ предълахъ закона. Когда можно дълать все, что угодно? Когда импешь милліонъ. Даетъ-ли свобода каждому по милліону? Ивтъ. Что такое человькъ безъ милліона? Человько безо милліона есть не тото, который дълаето все, что угодно, а тотъ, съ которымъ дълаютъ все, что угодно 2). Что-жъ изъ этого слъдуетъ? А слъдуетъ то, что, кром' свободы, есть еще равенство, и именно равенство передъ закономъ. Про это равенство передъ закономъ можно только одно сказать, что въ томъ видѣ, въ какомъ оно теперь прилагается, каждый можеть и должень принять его за личную для себя обиду. Что-жъ остается изъ формулы: братство? Иу, эта статья самая курьезная и, надо признаться, до сихъ поръ составляетъ главный камень преткновенія на Западі. Западный человікь толкуєть о братствь, какъ о великой движущей силь человьчества, и не догадывается, что негов взять братства, коли его нътв въ дриствительности. Что дълать? Надо сдълать братство

<sup>1)</sup> Подчеркнуто авторомъ. 2) Подчеркнуто ораторомъ.

во что бы ни стало. Но оказывается, что сдълать братства нельзя, потому что оно само дёлается, дается, въ природъ находится. А въ природъ французской, да н вообще западной, его въ наличности не оказалось, а оказалось начало личное, начало особняка, усиденнаго самоохраненія, самопромышленія, самоопредёленія въ своемъ собственномъ  $\mathcal{A}$ , сопоставленія этого  $\mathcal{A}$  всей природ $\mathfrak{T}$  и всёмъ остальнымъ людямъ, какъ самоправнаго отдёльнаго начала, совершенно равнаго и равноцинаго всему тому, что есть кромъ него. Ну, а изъ такого самопоставленія не могло произойти братства. Почему? Потому что въ братства, въ настоящемъ братства, не отдальная личность, не Я, должна хлонотать о права своей равноцанности и равновъсности со всъмъ остальными, а все то это остальное должно бы было само придти къ этой требующей права личности, къ этому отдельному Я, и само, безъ его просыбы, должно бы было признать его равноцённымъ и равноправнымъ себъ, т.-е. всему остальному. что есть на свътъ. Мало того, сама-то эта бунтующая и требующая личность прежде всего должна бы была все свое Я, всего себя пожертвозать обществу и не только не требовать своего права, но, напротивъ, отдать его обществу безъ всякихъ условій. Но западная личность не привыкла къ такому ходу дѣла: она требуетъ съ бою; она требуетъ права, она хочетъ дилиться-пу и не выходить братства... Что-жъ, скажете вы, надо быть безличностью, чтобъ быть счастливымъ? Развѣ въ безличности спасение? Напротивъ, напротивъ, говорю я, не только не надо быть безличностью, но именно надо стать личностью, даже гораздо въ высочайшей степени, чёмъ та, которая теперь опредёлилась на Западё. Поймите меня: самовольное, совершенно сознательное и никъмъ непринужденное самопожертвование всего себя въ пользу встья есть по мосму признакт высочайшаго развитія личности, высочайшаго ся могущества, высочайшаго самообладанія, высочайшей свободы собственной воли. Сильно развитая личность, вполив уверенная въ своемъ правъ быть личностью, уже не имфющая за собою ни-

какого страха, ничего не можетъ и сдълать другого изъ своей личности, то-есть никакого болбе употребленія, какъ отдать ее всю всьмъ, чтобъ и другіе всь были точно такими же самоправными и счастливыми личностями. Это законг природы; кг этому тянет нормально человъка. По тутъ есть одинъ волосокъ, одинъ самый тоненькій волосокъ, но который, если попадетъ подъ машину, то все разомъ треснетъ и разрушится. Именно: быда имыть при этом случан хоть какой-нибудь самый мальйшій расчеть въ пользу собственной выгоды 1)... Сдёлать братства нельзя, а надо, чтобъ оно само собой сдълалось, итобъ оно было въ натурть 2), безсознательно въ природѣ всего племени заключалось, однимъ словомъ, чтобъ было братское, любящее начало, - надо любить, надо, чтобъ самого инстинктивно тянуло на братство, общину, на согласіе, и тяпуло, несмотря на всѣ вѣковыя страданія націн, несмотря на варварскую грубость и невъжество, укоренившияся въ нации, несмотря на въковое рабство, на нашествія иноплеменниковъ, -- однимъ словомъ, чтобъ потребность братской общины была въ натура челогака, чтобъ онъ съ тамъ и родился, или усвоилъ себф такую привычку искони вфковъ. Въ чемъ состояло бы это братство, еслибъ переложить его на разумный сознательный языкъ? Въ томъ, чтобы каждая отдъльная личность сама, безо всякаго принужденія, безо всякой выгоды для себя, сказала бы обществу: «мы крѣпки только всѣ вмѣстѣ, возьмите же меня всего, если вамъ во мит надобность; не думайте обо мит, издавая свои законы, не заботьтесь нисколько,—я вст свои права вамъ отдаю и пожалуйста располагайте мною. Это высшее счастье мос-вамъ вежмъ пожертвовать и чтобъ вамъ за это не было никакого ущерба». А братство напротивъ должно сказать: «ты слишкомъ много дасшь намъ. Мы не въ правъ не принять, ибо ты самъ говоришь, что въ этомъ все твое счастье; но что же дъ-

<sup>1)</sup> Все это подчеркнуто ораторомъ.
2) Подчеркнуто авторомъ.

лать, когда у насъ безпрестанно болить сердце и за твое счастье. Возьми же все и отъ насъ. Мы вежми силами будемъ стараться поминутно, чтобъ у тебя было какъ можно больше личной свободы, какъ можно больше самопроявленія»... «Послѣ этого, разумѣется, ужь нечего дѣлиться, туть ужь все само собой раздѣлится. Лю-

бите другь друга и все сіе вамъ приложится...»

«Но опять-таки, что же дёлать соціалисту, если въ западномъ человѣкѣ иѣтъ братскаго начала, а, напротивъ, начало единичное, личное, безпрерывно обособляющееся, требующее съ мечомъ въ рукахъ своихъ правъ? Соціалисть, видя, что ньть братства, начинаеть уговаривать на братство... опредълять будущее братство, разсчитываеть на въсь и на мъру, соблазняеть выгодой, толкуеть, учить, разсказываеть, сколько кому оть этого братства выгоды придется, и сколько каждый долженъ добровольно внести въ ущербъ своей личности въ общину... Впрочемъ, провозглашена была формула: «каждый для всёхъ и всё для каждаго»... Но вотъ начали прикладывать эту формулу къ дѣлу, и черезъ шесть мѣсяцевъ братья потянули основателя братства Кабета къ суду. Фурьеристы, говорять, взяли свои послёднія девятьсоть тысячь франковъ изъ своего капитала, а все еще пробують какъ бы устроить братство. Ничего не выходитъ... Кажется, ужь совершенно гарантируютъ человѣка, обѣщаются кормить, понть его, работу ему доставить и за это требують съ него самую капельку его личной свободы для общаго блага, самую, самую капельку. Пътъ, не хочетъ жить человъкъ и на этихъ расчетахъ, ему и капелька тяжела. Ему все кажется сдуру, что это острогъ и что самому по себф лучше, потому-полная воля. И въдь на волъ быоть его, работы ему не дають, умираеть онь съ голоду и воли у него нѣтъ нинакой; такъ нътъ же, все-таки кажется чудаку, что своя воля лучше.

II вотъ, въ самомъ послѣднемъ отчаянии соціалистъ провозглащаетъ наконецъ: liberté, égalité, fraternité ou la mort. Пу, ужь тутъ нечего говорить, и буржуа оконча-

тельно торжествуеть. А если буржуа торжествуеть, такъ, стало быть, и сбылась формула Сіэйса буквально и въ послъдней точности».

Эта большая выписка была совершенно необходима. Важно, что уже тогда, въ 60-хъ годахъ, у Достоевскаго вполнѣ сложились основы всего того, что онъ впослѣдствіи проводилъ въ своемъ «Дневникѣ Писателя», что внушило ему самыя горячія мѣста его Пушкинской рѣчи, оборону ея въ единственномъ лѣтнемъ номерѣ «Дневника» за 1880 г., наконецъ его лебединую пѣснь—тотъ первый и послѣдній № «Дневника» за 1881 годъ, кото-

рый вышель въ свъть въ день выноса его тъла.

Корень европейскаго зла Достоевскій усматриваль въ историческомъ началь Запада-развитии личности во всей ея исключительности. Но недаромъ, характеризуя индивидуализма, извёстный французъ-радикаль, историкъ революцін, яркимъ образчикомъ противоположнаго — de la fraternité — выставляль явленіе славянскаго міра—гуситство. Оно-же сложилось на почвѣ общины, коренившейся, по выражению Достоевского, «въ природъ всего племени», хотя, вслёдствіе (его-же выраженіе) «вёковыхъ страданій», «варварской грубости и невѣжества», «нашествія иноплеменниковъ» и т. п., издавнее расположение къ общинъ могло быть и дъйствительно было всячески заглушаемо и извращаемо. Несмотря на весь этоть фактическій упадокъ общинности въ самомъ славянскомъ мірѣ, Лостоевскій продолжаль возлагать всё свои надежды на ея принципъ-на воспитательную силу ея преданій, воспитательную не столько въ политическомъ, сколько въ нравственном смысль. Потому-то и говориль Достоевскій въ своей Пушкинской рѣчи: «О, народы Европы и не знаютъ, какъ они намъ дороги! И впоследствии, я верю въ это, будущіе русскіе люди поймуть уже всё до единаго, что стать настоящимъ русскимъ и будетъ именно значить: стремиться внести примирение въ европейскія противорфия уже окончательно, указать исходъ европейской тоскъ въ своей русской душь, всечеловъчной и всесоединяющей, вмёстить въ нее съ братскою любовью всёхъ

нашихъ братьевъ, а въ концъ-концовъ, можетъ быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонін... Знаю, слишкомъ знаю, что слова мон могутъ показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Иусть, но я не расканваюсь, что ихъ высказаль». Онъ не расканвался и послё того, какъ въ отвётъ ему было указано на тѣ европейскія учрежденія, при помощи которыхъ на Западъ справились съ тъмъ, съ чъмъ не можемъ справиться мы. «Это Европа-то справилась?--спрашиваль онъ въ отвётъ. -- Да кто только могъ вамъ это сказать?.. Муравейникъ, давно уже созидавшійся въ ней безъ церкви и безъ Христа (ибо церковь, замутивъ идеалъ свой, давно уже и повсемъстно перевоплотилась тамъ въ государство), съ расшатаннымъ до основанія нравственнымъ началомъ, утратившимъ все, все общее и все абсолютнос, — этотъ созидавшийся муравейникъ, говорю я, весь подкопанъ». Слова эти опять послужили у насъ «камнемъ преткновенія и соблазна» для многихъ, но именно на Западь они-бы не смутили и не оскорбили ни одной дъйствительно върующей души, такъ-же точно, какъ именно радикальные западные политики не смущаются и не оскорбляются такими нелестными картинами европейскаго политического строя. Въ словахъ Достоевского объ этомъ «муравейникѣ» нѣтъ и тѣни мысли, чтобы въ нѣдрахъ католичества и порожденнаго имъ протестанства не было дъйствительно върующихъ,—но сами эти върующіе, по его представленію, давно уже жаждутъ и ищутъ церкви дъйствительной церкви, т.-е. върующей общины. Увы! она давно уже замѣнилась въ католичествѣ единоличнымъ авторитетомъ государя-паны, въ протестантствъ-авторитетностью личнаго разумьны каждаго (т.-е. каждаго развитого человѣка). А въ результатѣ выходитъ издавнее безвъріе именно оффиціальных блюстителей вѣры въ католичествѣ (такъ глубокомысленно разоблаченное Достоевскимъ въ его «Великомъ Инквизиторѣ» 1) и неизбѣжность перехода отъ положительной вѣры къ раціонализму въ

<sup>1) «</sup>Братья Карамазовы» т. I, кн. 5, гл. 5.

протестантствь, напрасно думающемь остановиться на половинъ дороги-ъъ качествъ исповъданія, формулированнаго государственною властью, къ соблазну искренно върующихъ протестантовъ, ищущихъ и не находящихъ настоящей точки опоры. На расшатанное до основанія религіозное начало указывало и указываетъ въ Европт мпогое множество числящихся какъ католиками, такъ и протестантами; но, на дълъ, часто оказываясь просто пребывающими вив всякой церкви, они эту утрату «всего общаго и всего абсолютнаго» не хотять или не умъють себь объяснить тымь, что усовершенствованный механизмъ европейскаго общества движется «безъ Христа». Между тамъ, для Достоевскаго этимъ-то и объясняется непрочность того, что держится такимъ механизмомъ. «Грядетъ четвертое сословіе, —говоритъ онъ, —стучится и ломится въ дверь и если ему не отворять, сломаеть дверь. Не хочеть оно прежнихъ идеаловъ, отвергаетъ веякъ досель бывшій законь. На компромиссь, на уступочки не пойдеть, подпорочками не спасете зданія. Устуночки только разжигають, а оно хочеть всего. Наступитъ ивчто такое, чего никто и не мыслить. Всв эти парламентаризмы, всё исполёдываемыя теперь гражданскія теорін, вев накопленныя богатства, банки, науки, жиды, все это рухистъ въ одинъ мигъ и безследно-кроме разве жидовъ, которые и тогда найдутся какъ поступить, такъ что имь даже въ руку будетъ работа. Все это «близко при дверяхъ». И это служило, конечно, «кампемъ преткиовенія», представляясь какимъ-то юродствованіемъ великаго таланта, юродствованіемъ даже и не совсёмъ гуманнымь-между прочимь, потому, что туть задевались жиды. Но Достоевскій зналь очень хорошо, что они даже вовсе не національность, что жиды могуть быть и между не евреями всьхъ національностей. Разумные между евреями (интеллигентные — какъ опи сами себя называють) не обижались и даже писали Достоевскому теплыя, задушевныя письма. За то вовсе не евреи обижались и сильно обижались — за Европу! «Вы смѣстесь?—продолжаль Достоевскій. — Блаженны сміющіеся. Дай Богь вамь

вѣку, сами увидите. Удивитесь тогда. Вы скажете мнъ. сміясь: «Хорошо-же вы любите Европу, коли такъ ей пророчите». А я развѣ радуюсь? Я только предчувствую, что подведенъ итогъ. Окончательный-же расчетъ, уплата по итогу, можетъ произойти даже гораздо скоръе, чъмъ самая сильная фантазія могла-бы предположить. Симптомы ужасны. Ужь одно только стародавне-неестественное политическое положение европейскихъ государствъ можетъ послужить началомъ всему. Да и какъ-бы оно могло быть естественнымъ, когда неестественность заложена въ основаніи ихъ и накоплялась вѣками? Не можеть одна малая часть человичества владить всим остальным человичеством какт рабом 1). А вёдь для этой единственно цёли и слагались до сихъ поръ всю гражданскія (уже давно не христіанскія) учрежденія Европы, теперь совершенно языческой. А теперь-то вы, господа, теперь-то указываете намъ на Европу и зовете пересаживать къ намъ ть самыя учрежденія, которыя тамь завтра-же рухнуть, какъ изжившій свой въкъ абсурдъ и въ которыя и тамъ уже многіе умные люди давно не върять, которыя держатся и существують тамъ до сихъ порълишь по одной инерціи. Да и кто, кром'є отвлеченнаго доктринера, могъ принимать комедію буржуазнаго единенія, которую видимъ въ Европъ, за нормальную формулу человъческаго единенія на земль? Они-де у себя давно справились. Это посль двадцати-то конституцій менье чьмі во стольтіе и безъ малаго посль десятка революцій» 2)! Живое воображение Достоевскаго, въ которомъ, при всёхъ его свойствахъ психолога и философа, постоянно сказывался и художникъ, -рисовало ему эту неизбѣжную картину, точно будто уже открывающеюся-къ вящему соблазну и преткновению людей разсудительныхъ. «Завтра, — говорили они, —завтра уже не станетъ Европы, всей Европыи это намъ приходится слышать отъ такого таланта, какъ Достоевскій»! Но изъ чего-же выводили вы, господа,

2) То-же.

<sup>1)</sup> Подчеркнуто ораторомъ.

что онъ предсказывалъ гибель всей Европъ, а не той лишь, которая, при вевхъ своихъ «святыхъ чудесахъ», до сихъ поръ держала и держитъ въ положении илотовъ—свое-же «четвертое сословіе»? Хоть-бы вы немножко вдумались въ слова Достоевскаго, что въдь собственно только для малой части человъчества, для ея интересовъ и наслаждений до сихъ поръ слагались всъ—и самыя даже прогрес-

сивныя учрежденія Европы.

Но вы считаете се, эту Европу, единою спасающей владътельницей ключей отъ земного рая, безъ которыхъ, коли оно такъ, и намъ никогда туда не войти. По подумали-ли вы о томъ, что соотвѣтствующее у насъ европейской «малой части» властнаго человичества тимъ паче есть малая часть — сравнительно съ громаднымъ численнымъ преобладаніемъ у насъ того, что соотвѣтствуетъ «четвертому сословію?» Хорошо-бы вышло представительство для подавляющаго у насъ, какъ нигдъ, крестьянского большинства. — при простой пересодка къ намъ любой, хотя бы и самой просторной, западной формы! Каково бы пришлось «стихійному большинству» отъ горсти интеллигенцій, состоящей изъ радкихъ «захудалыхъ родовъ», болье частыхъ «потомковъ извъстной подлостью прославленных отцовъ», изъ различныхъ бароновъ, пановъ, и наконецъ жидовъ-какъ изъ евреевъ, такъ и изъ христіанъ (т.-с. людей, но выраженію Достоевского, «съ аниетитомъ» и притомъ вооруженныхъ культурными способами удовлетьорять аппетиту). Въдь онасность отъ этой «интеллигенціи» неизобъжно усиливалась бы тою запущенностью, въ какой оставалось и остается у насъ дъло просвъщенія народа, т.-е. болье 80% всего населенія Россіи. А если вспомнить, что часть этой интеллигенціи выросла еще на крипостномъ правѣ, наслѣдовала его, хотя бы и замаскированныя. преданія, то какъ же не признать поразительной глубины вопроса, задаваемаго Достоевскимъ въ предсмертномъ его «Дневникъ»:

«Захочетъ-ли прежній пом'ящикъ стать интеллигентнымъ народомъ?.. Не захочетъ-ли, напротивъ, опять возгордиться и стать опять надъ народомъ властью силы...
изъ самаго образованія своего создать новую властную и
разъединительную силу и стать надъ народомъ аристократіей интеллигенціи, его опекающей? Или,—какъ замѣчаетъ онъ тутъ-же иѣсколько выше, — теперь уже
эта интеллигенція не думаетъ-ли про себя:

«А народъ опять скуемъ!»

По самъ Достоевскій предвидѣлъ и оправдательные отвѣты на свои возраженія. «Да не мы-ли, скажете вы, о народѣ болѣемъ, не мы-ли объ немъ столь много пишемъ, не мы-ли его и къ нему призываемъ? — выражается онъ языкомъ своихъ противниковъ. — Такъ, вы все это дѣлаете, — отвѣчаетъ онъ, — но русскій народъ убѣжденъ почему-то, что вы не объ немъ болѣете, а объ какомъ-то иномъ народѣ, въ вашу голову засѣвшемъ и на русскій народъ не похожемъ, а его такъ даже презираете. Это презрительное отношеніе къ народу, въ нѣкоторыхъ изъ насъ даже совсѣмъ безсознательное, положительно, можно сказать, невольное. Это остатокъ кръпостного права».

Да, именно оно и сказывается до сихъ поръ, сказывается совершенно невольно у людей, считающихъ себя великими либералами, сказывается въ этомъ, постоянно повторяющемся, превозношении нашей интеллигенции заодно съ столь-же часто повторяющимся принижениемъ народа, признаваніемъ въ немъ на всѣ лады не чего иного, по выраженію Достоевскаго, какъ «печати звѣриной», «звъринаго образа». Въ послъднемъ своемъ «Дневникъ» Достоевскій вспомниль басню Крылова про свинью, готовую, дорожа только жолудями, подрыть кории дуба. По также умъстно было бы вспомнить другую, болже приличную басню-о «листахъ и корняхъ». Все сводится у насъ теперь именно къ отношеніямъ между ними. Хотите-ли узнать человъка? Добейтесь прежде всего, за кого онъ: за листы, или за корни? Пемногіе будуть чистосердечно увърять, что они за корни, тогда какъ на поверку выйдеть, что они только за листы. Достоевскій всегда стояль за корни.

Въ последнемъ своемъ «Дневнике» онъ говорилъ про одно магическое словцо, именно: «оказать довъріе». «Да, нашему народу можно оказать довъріе, поо онъ достопнъ его. Позовите стрые зипуны и спросите ихъ самихъ объ ихъ нуждахъ, о томъ, чего имъ надо, и они скажутъ вамъ правду, и мы всѣ въ первый разъ, можетъ быть, услышимъ настоящую правду. И не нужно никакихъ великихъ подъемовъ и сборовъ; народъ можно спросить по мѣстамъ, по уѣздамъ, по хижинамъ. Ноо народъ нашъ, и по мъстамъ сидя, скажетъ точь-въ-точь все то же, что сказаль бы и весь вкупь, ибо онь единь. И разъединенный единъ и сообща единъ, ибо духъ его единъ. Каждая мастность только лишь свою мастную особенность прибавила бы, но въ цёломъ, въ общемъ, все бы вышло согласно и едино. Надо только соблюсти, чтобы высказался пока именно только мужикъ, одинъ только заправскій мужикъ. О, не изъ какихъ-либо политическихъ цѣлей я предложиль-бы устранить на время нашу интеллигенцію, — не принисывайте мит ихъ пожалуйста, — но предложиль-бы я это (ужь извините пожалуйста) — изъ цвлей лишь чисто педающиеских. Да, пускай въ сторонкѣ пока постоимъ и послушаемъ, какъ ясно и толково сумветь народь свою правду сказать, совевмь безь нашей помощи, и объ дёль, именно объ заправскомъ дъль въ самую точку нопадеть, да и насъ не обидить, коли объ насъ ръчь зайдетъ. Пусть постоимъ и поучимся у народа, какъ надо правду говорить. Увидавъ отъ народа столько деловитости и серьезности, мы будемъ озадачены и ужь, конечно, явятся изъ насъ такіе, что не новфрять глазамъ своимъ, но такихъ будетъ слишкомъ мало, ибо вет действительно искрению, вет воистину жаждущіе правды присоединятся къ премудрому слову пародному; всѣ же неискрение разомъ обнаружать все свое содержание и обнаружатся сами. А если останутся и искренніе, что и тогда въ народъ не увърують, — то это какіе-нибудь старовіры и доктринеры сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ, старыя неисправимыя дити, и они будуть только смищены и безвредны.

Я,--продолжаль Достоевскій,--на молодежь надыюсь: и она и насъ ст адаетъ «исканіемъ правды» и тоской по ней, а стало быть она народу сродни наиболже и сразу пойметь, что и народь ищеть правды. А познакомясь столь близко съ душою народа, броситъ тъ крайнія бредни, которыя увлекли было столь многихъ изъ нея, вообразивших, что они нашли истину въ крайних европейских ученіях. Совсьмъ новая идея вошла бы вдругь въ нашу душу, обличила бы ложь и прогнала се. И. кто знаеть, можеть быть это было бы началомь такой реформы, которая по значенію своему даже могла бы быть выше крестьянской: туть произопло бы тоже «освобожденіе»—освобожденіе умова и сердеца нашиха ота нъкоей купьпостной зависимости, въ которой и мы тоже пробыли уплых два выка у Европы, подобно какт крестьянинг, недавній рабь нашь, у нась. Я желаль бы только, чтобъ поняли безпристрастно, что я лишь за народа стою прежде всего, ва его душу, ва его великія силы, которых никто еще из наст не знаеть во всемь объемь и величін ихъ. -- какт вт святыню впрую 1), главное въ спасительное ихъ назначение, въ великий народный охранительный и виждительный духъ, и жажду лишь одного: да узрять ихъ веф. Только что узрять, тотчасъ же начнутъ понимать и все остальное» 2).

Слова эти — только восторженный набросокъ мысли. которая должна была практически выясниться въ теченіе года — въ остальныхъ нумерахъ «Дневника». Въ шихъ собирался онъ подробно высказать, какъ это, какимъ способомъ «оказать довъріе», т.-е. полное довъріе. Онъ разсчитывалъ, какъ я заключаю изъ недолгаго разговора

1 Псе это подчеркнуто ораторомъ.

<sup>2</sup> Между тёмъ вотъ какъ къ этому отнеслась наша заграничная пресса въ брошюркѣ: «О. М. Достоевскій» (примѣчаніе къ оваціямъ): наши натріоты совѣтують намъ дождалься того великаго часа, когда кроткіс поссаяме, при теперешчей собоодь ходатайствъ въ компаніи съ становыми, урядниками, сопроводлаемые жандармами и розгами, наконецъ соберутся у подножія трона и бія челомъ, выдумають себф форму правленія, а пока пусть насе всижо передушать (т.-в. за исключеніемъ кроткихо поссаямъ).

съ нимъ при нашемъ предпоследнемъ свиданіи, на участіе изв'єстной части пителлигенцін—той, которая ближе къ народу, а она у насъ все-таки есті. Составить какой-нибудь сколокъ съ готоваго европейскаго образца, конечно, могли бы и просв'єщенные бюрократы, но на творческую работу въ дух «корисй» способны лишь просв'єщенные земскіе люди. А именно къ творчеству и призывалъ Достоевскій! Страна съ нигд пе бывалымъ численнымъ перев'єсомъ «основныхъ, коренныхъ людей» должна себ выработать совершенно своеобразныя соціальныя формы, — подобно тому, какъ съ другой стороны она неизбътно должна создать себ и совершенно своеобразную учебную систему. Творчество, только творчество, находилъ Достоевскій, послужило бы намъ настоящею «живою водою»!

«Оказать довфріе»—полное довфріе именно и значилобы вызвать творчество. А русскій народь, - поясняль Достоевскій, — заслуживаеть довфрія потому уже, что самъ никогда не переставаль довфрять своей верховной власти. Дѣло выходить туть обоюдное. «У насъ, — рѣшился онь даже утверждать, — гражданская свобода можеть водвориться самая полная, полиѣе, чѣмь гдѣ-либо

въ міръ...»

Оппраясь на старое историческое наше начало довырая, Достоевскій тёмъ самымъ призывалъ верховную власть на ничёмъ несмущающесся постоянстью въ великомъ освободительномъ подвигё. Вполнё захотёть дать народу то, чего онъ еще нигдё не имѣетъ — значило-бы, конечно, пойти на зло всёмъ предостереженіямъ изчужа относительно «тождества» такъ называемой русской партіи, панславизма и «нигилизма»! Это значило-бы смёло прочесть и признать на русскомъ, на обще-славянскомъ знамени новое слово, слово дъйствительно страшное для «Евроны», — той Евроны, которая въ сущности составляетъ только, по пониманію Достоевскаго, малую властную часть человѣчества. Это значило-бы пойти прямо на встрѣчу стремленіямъ той Европы, которая, по выраженію Достоевскаго, «стучится въ двери», т.-е. за-

гладить передъ нею, какъ и передъ собою, передъ своимъ славянскимъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ и міровымъ призваніемъ, старый вольный и невольный грѣхъ состоянія на службѣ у «меттерниховщины». Это значило-бы перазумную службу Европѣ искупить разумнымъ служеніемъ человѣчеству! Тогда-бы успокоился наконецъ и тотъ нашъ «скиталецъ», про котораго Достоевскій сказалъ въ Москвѣ, что «сму необходимо именно всемірное счастье... дешевле онъ не примирится».

Достоевскій вірня и увіряль, что оно такъ будеть.

Его-бы устами да медъ пить! 1).

Достоевскій, — говорять намь, — быль утописть (въ сущности это то же, что пророкь—званіе, котораго не хотять ему предоставить); но онь, пожалуй, и самь признаваль себя утопистомь. Да, онь въриль въ концѣ концовь въ добрую волю человѣка. Онъ въриль въ возможность конечнаго совпаденія доброй воли единоличной верховной власти съ природными стремленіями и задушевными чаяніями народа—отчасти отражающагося и въ своихъ интеллигентныхъ «скитальцахъ», хотя сами они не признають этого. Воть онъ и говориль имъ въ Москвѣ: «смирись, гордый человѣкъ!» т.-е. смирись передъ своимь народомь, признай себя духомь отъ его духа. Но Достоевскій говорить также: «найди себя въ себѣ»—т.-е. запасись-же и самъ у себя тою доброю волею, недостатокъ которой въ другихъ сферахъ тебя такъ возмущаетъ.

Оглянись на тотъ-же народъ, поучись у него, несмотря на то, что порою онъ можетъ быть грубъ до животности. Въ немъ, при всякихъ грѣхахъ, живо сознание гръха, т.-е. личной отвѣтственности передъ всѣми, а есть-ли оно въ тебѣ? Привыкнувъ винитъ только все посторониее, ты и надежду привыкъ возлагать лишъ на то, что опять-таки внѣ тебя—на формы, на механизмъ; а что ссли даже при величайшемъ его совершенствѣ ты испор-

<sup>1)</sup> Извёстно, что та редакція, съ которою, по особымъ издавнимъ отношеніямъ, оставался онъ связаннымъ до конца, систематически проводить теперь внолий противоположную его взглядамъ «дворянскую эру», какъ единственную для насъ панацею.

тишь все дёло собой? вёдь довольно, по замёчанію Достоевскаго, и того «тоненькаго волоска», какимъ является мальйшій расчеть въ пользу собственной выгоды; а что если въ тебъ, по его-же замъчанию, засъло вовсе не маленькое желаніе: «а самому-то мий пусть будеть кака можно лучше?» Что если, между тёмъ, какъ ты ораторствуешь о братствь, тебя даже вовсе не тянеть на братство? Что если и самые твои подвиги—въ угоду тебь-же, твоему тщеславію, а «долго тебѣ не вытериѣть, особенно безъ шуму и безъ широкой огласки?» Что если, даже трудясь, ты остаешься чуждъ сознанья, что лишь «трудомъ спасенъ будеши?» Что если при всемъ твоемъ высшемъ уровий-въ сущности твоему «аппетиту», твоему хотя-бы и утонченному, но все-же чувственному, т.-е. животному Я, постоянно приносится въ жертву то духовное, высшее, властное надъ собою Я, которое именно и сказывается въ самопожертвовании — единственномъ, настоящемъ самопожертвованін, - въ постоянномъ, неказистомъ самообережени отъ мальйшаго зальзанья въ чужія права? Загляни въ свою душу, не кривя душой! Вспомни московскій кличь Достоевскаго: «Найди себя въ себѣ!» 1).

<sup>1)</sup> Послѣ Пушкинской рѣчи это иными передавалось такъ: «убей себи въ себѣ» — къ великому ужасу тѣхь, кто могъ сдуру повѣрить такой редакціи!

## ЗАПИСНАЯ КНИЖКА О. М. ДОСТОЕВСКАГО.

читано въ собрании славянскаго общества 11 мая 1881 г. 1).

Именно къ настоящему тяжкому времени пришлось, на-ряду съ цѣлымъ русскимъ обществомъ, ссиротѣть и той скромной его части, которая называется славянскимъ благотворительнымъ обществомъ. Въ рядахъ его не стало того геніальнаго человѣка, который еще такъ недавно его украшалъ собою, котораго оно такъ любило, кото-

рымъ оно такъ гордилось.

Счастье, конечно, для самого Достоевскаго, что онъ не дожиль до того, до чего пришлось дожить намъ; но это, конечно, вовсе не счастье для насъ, именно тенерь-то и особенно нуждающихся въ его твердомъ, прямомъ и горячемъ голосѣ. Именно въ настоящее время онъ не можетъ быть замѣненъ никѣмъ, положительно никѣмъ! Но когда умираетъ писатель, а тѣмъ болѣе великій нисатель, то развѣ онъ умираетъ? Прекращается дальнѣйшая производительность его творческой силы, но все уже произведенное сю остается съ нами, остается на вѣки. Не даромъ уже приводились и будутъ не разъ еще приводиться слова самого Достоевскаго (объ его Зосимѣ): «праведникъ отходитъ, а свѣтъ его остается».

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>, Напечатано было въ «Повомъ Времени» того же года, № 1882 (26-го мая).

Будема-же чаще подходить къ этому свѣту, чтобы все болѣе и болѣе озарять имъ потемки въ нашей душѣ и нашемъ умѣ, чтобы наконецъ отогрѣться при этомъ тепломъ свѣтѣ отъ холода нашего равнодушія или нашего уньнія! Но въ записной книжкѣ Достоевскаго сохранились наброски мыслей, предназначавшихся для будущихъ номеровъ его «Дневника». Я выберу изъ этой драгоцѣнной книжки все то, что или совершенно не затрогивалось покойнымъ прежде съ такой стороны, или-же, напоминая прежнее, отличается тою неотдѣланностью формы, которая именно и носитъ на сеоѣ отпечатокъ первобытной свѣжести и не успѣвшей еще остановиться ни передъ чѣмъ непосредственности. Пачинаю съ находящатося въ записной книжкѣ опредѣленія покойнымъ самого себя, особенностей своего направленія.

«При полномъ реализмѣ, товоритъ онъ тутъ. — найти въ человѣкѣ человѣка это русская черта по преимуществу, и въ этомъ смыслѣ я, конечно, народенъ (ибо направленіе мое истекаетъ изъ глубины христіанскаго духа народнаго), хотя и неизвѣстенъ русскому народу теперешпему, по буду извѣстенъ будущему. Меня зовутъ исихологомъ; неправда, я лишь реалистъ въ высшемъ смыслѣ, т.-е. изображаю всѣ глубины души чело-

въческой»!

Найти въ человъкъ человъка, т.-е. во внъшнемъ дъйствительномъ человъкъ найти не менъе дъйствительнаго человъка внутренняго (въ этомъ-то смыслъ и взывалъ Достоевскій въ Москъъ: «найди себя въ себъ») - - это, стало быть, и есть нашъ народный реализмъ, вмъщающій въ себъ, стало-быть, и настоящій, т.-е. не приподнятый, трезвый, здоровый идеализмъ. Достоевскій считалъ себя обязаннымъ этимъ своимъ направленіемъ народному духу, почеринувшему его изъ самыхъ глубинъ христіанства. Къ этимъ-то глубинамъ христіанства приводилъ Достоевскій всю сущность сьоего и народнаго настроенія, и какъ болъзненно чуялось ему до конца жизии, что многіе изъ его пеклонниковъ его вовсе не понимаютъ. Нъкоторые изъ нихъ, въ самомъ дълъ, сконфуженные указаніями противниковъ Достоевскаго на то, что они у него называли «постнымъ масломъ», выкидывали изъ Достоевскаго это «постное масло», тогда какъ самъ онъ и не мыслиль себя безъ него.

«Дразнили меня, — говорить онъ въ одномъ изъ набро сковъ, — необразованною и ретроградною вѣрою въ Бога... Имъ и не снилось такое сильное отрицаніе Бога, какое положено въ «Инквизиторѣ» 1) (и въ предшествовавшей главѣ), которому отвѣтомъ служитъ весь романъ...

Въ виду этихъ главъ могли-бы отнестись ко миъ хотя и научно, но не столь высокомърно по части философіи, хотя философія и не моя спеціальность. И въ Европъ такой силы атеистическихъ выраженій пътъ и не было. Стало быть, не какъ мальчикъ-же я върую въ Христа и Его исповъдую, а черезъ большое горнило сомпънья моя осанна прошла, какъ говоритъ у меня-же въ

томъ-же романѣ чортъ».

Извѣстно, какимъ глумленіямъ подвергся со стороны извѣстной части нашей печати этотъ карамазовскій чортъ, являющійся на самомъ дѣлѣ геніальнымъ русскимъ олицетвореніемъ (среди геніальныхъ европейскихъ олицетвореній) духа отрицанія и зла. Духъ этотъ понятъ и выставленъ Достоевскимъ именно въ своей современиѣйшей нашей формѣ — какъ готовый уже примкнуть къ хору вопіющихъ «осанна», но удержанный такъ-называемымъ «здравымъ смысломъ», и продолжающій свое старое дѣло «по долгу службы и соціальному своему положенію» 2).

Достоевскій, со своею «прошедшею черезъ большое гориило сомнѣнья осанною», продолжаеть въ другомъ наброскѣ: «Огромный фактъ появленія на землѣ Інсуса и всего, что за симъ прошло, требуетъ, по моему, и научной разработки. А между тѣмъ не можетъ-же погнушаться наука и значеніемъ религіи въ человѣчествѣ, — хотя-бы въ виду историческаго только факта, поразительнаго своею непрерывностью и стойкостью. Убѣжде-

Нзвъстный эпизодъ «Братьевь Карамазовыхъ»,
 Братья Карамазовы, т. И, стр. 498.

ніс-же человъчества въ прикосновеніи мірамъ инымъ, упорное и постоянное, тоже въдь весьма значительно. Нельзя-же въдь ръшить его однимъ почеркомъ пера, тъмъ способомъ, какъ вы ръшили про Россію, т.-е. «у

всёхъ младенческихъ народовъ» и т. д.»

Но кромѣ людей, готовыхъ отнести народиую «осанну», какъ и различныя бытовыя черты нашего народа, къ давно пережитымъ другими «ребячествамъ», есть и люди. признающие религию вообще и высшее ея проявление христіанство-вѣчною стихією въ человѣчествѣ, но именно религін-то въ настоящемъ смыслѣ и не находящіе въ русскомъ народъ. По и въ этомъ смыслъ они неизбъжно становились противниками Достоевского. Онъ. разумъется, признавалъ и самъ, что въ русскомъ народъ нътъ настоящаго христіанскаго просвыщенія, но, вийстй со славянофилами, онъ думалъ, что русскій народъ, при всемъ своемъ религіозномъ «невъжествь», болье всякаго другого народа усвоиль себь сердцемь нравственное ученіе христіанства, духъ котораго върнье сохраняется въ православін, чёмъ въ западныхъ его формахъ — католичестве и протестантстве. Вполне согласно съ Хомяковымъ, Достоевскій считаль Западъ въ сущности утратившимъ въронсновъдныя преданія и пришедшимъ къ равнодушному относительно религіи раціонализму. На возраженія съ противной стороны служить, повидимому, отвътомъ слъдующій набросокъ:

«Вы говорите: да вѣдь Европа сдѣлала много христіанскаго помимо папства и протестантства. Еще-бы! Не сейчасъ-же тамъ умерло христіанство, умирало долго, оставило слѣды. Да тамъ и теперь есть христіане, хотя и страшно много извращеннаго пониманія

христіанства».

Это извращенное понимание христіанства, легшее въ самую основу европейскаго общества и его несомижнию высокой культуры, и прежде усматривалось Достоевскимъ въ томъ, что и до сихъ поръ въ этомъ обществъ, несмотря на всѣ формальныя усовершенствованія его строя, «одна малая часть человѣчества владѣетъ всѣмъ

остальнымъ человъчествомъ, какъ рабомъ», и именно въ наше время эта малая властная часть всь свои фактичеин вава основываеть на неключительномъ служени мамонв. Христіанство, по пониманію Достоевскаго, издавна перестало на Западъ быть «царствомъ не отъ міра сего»; заразившись міродержавіемь стараго языческаго Рима, оно проповъдывалось на единомъ міровомъ языкь, номимо всякой заботы объ общедоступности такой проповѣди, проповѣдывалось при помощи меча и при постоянномъ заревѣ тѣхъ костровъ, которые возжигались и для колдуновъ и вѣдьмъ, и для всякаго рода еретиковъ (въ томъ числѣ и такихъ, какъ Гусъ, какъ Галилей, какъ Савонарола). Та-же чисто мірская ревность по вфрф въ сущности перешла и въ протестантство, и только выработавшійся изъ него раціонализмъ пришель наконець къ пдей свободы совисти путемъ все болье и болье водворяющагося равнодушія къ въръ. Въ противоположность всему этому Достосьскій могь указывать на непрерывность преданій первобытнаго побвеобильнаго христіанства на греческомъ Востокъ, несмотря на доставшееся и Византіи наслідіе римской міродержавности со всею ся языческою закваскою. Онъ могъ указывать на тъ-же преданія чистаго христіанства у насъ на Руси, сказавшіяся не только въ отсутствін процессовъ колдуновъ и вѣдьмъ и святой инквизиціи, но и въ проповъди прямо противоположнаго духа, проповъди свободы совъсти на чисто религіозной, чисто върующей основь. Достоевскій могь указывать и на то, что духъ религіозной нетериимости сталь сказываться у насъ не безъ ссылокъ на примъры католическаго Запада, а ократь и перешель въ открытое учение подъ прямымъ вліяніемь западной схоластической школы, послужившей образцомъ для нашихъ первыхъ духовныхъ академій.

«Полная свобода въропеновъданія и свобода совъсти. — говорится у Достоевскаго въ одномъ изъ набросковъ. — есть духъ настоящаго христіанства. Увъруй свободно воть наша формула. Не сошелъ Господь со креста, чтобы насильно увърить виъшнимъ чудомъ, а хотъль именно

свободы совъсти. Вотъ духъ народа и христіанства, если-же есть уклоненія, то мы ихъ оплакиваемъ».

Такія уклоненія, разумѣется, есть и уже издавна, начиная съ Геннадія Новгородскаго и Іосифа Волоцкаго. Они сильно сказались въ Никонѣ (этомъ патріархѣ, не чуждомъ вожделѣній папства), приведены въ систему Стефаномъ Яворскимъ. Эти печальныя уклоненія продолжаютъ сказываться и въ теперешнихъ нашихъ отношеніяхъ къ старообрядству, исповѣдникъ котораго былъ изученъ Достоевскимъ еще въ «Мертвомъ домѣ» и съ любовью изображенъ имъ въ «Запискахъ» объ немъ.

Да, Достоевскій оплакиваль подобныя уклоненія потому, что стоять за нихъ можно только при мнимой, книжнической религіозности. А религіозность Достоевскаго отличалась совершенно инымъ характеромъ. Съ нею не даромъ неразрывно соединялась у него и нравственность, единая настоящая нравственность, даже и не мыслимая, по мнѣнію его, виѣ религіозной, т.-е. чисто религіозной, безъ всякихъ примѣсей, почвы. Въ записной его книжкѣ сохранились слѣдующія его возраженія од-

ному изъ противниковъ:

«Иедостаточно опредълять нравственность върностью своимъ убъжденіямъ. Иадо еще безпрерывно возбуждать въ себъ вопросъ: върны-ли мои убъжденія?.. Сожигающаго еретиковъ я не могу признать нравственнымъ человъкомъ, ибо не признаю тезисъ, что нравственность есть согласіе съ внутренними убъжденіями. Это лишь честность (русскій языкъ богатъ), но не нравственность. Иравственный образецъ и идеалъ есть у меня—Христосъ. Спрашиваю: сжегъ ли бы Онъ еретиковъ? Иътъ. Ну, такъ значитъ сжигать еретиковъ есть поступокъ безнравственный. Инквизиторъ уже тъмъ однимъ безнравственъ, что въ сердиъ его, въ совъсти его могла ужиться идея о необходимости сожигать людей 1). Орсини тоже. Конрадъ Валленродъ тоже...

Вспомнимъ, какъ дико звучитъ у г. де-Вогюз сравнение самого Достоевскаго съ «инквизиторомъ».

въка.

Иногда правствениве бываеть не следовать «убежденіями» и самъ убежденный, вполне сохраняя свое убежденіе, останавливается отъ какого-то чувства и не совершаеть поступка. Бранить себя и презпраеть умомь, по чувствомь, значить советью, не можеть совершить и останавливается (и знаеть наконець, что не изъ трусости остановился). Это единственно потому остановился онъ, что призналь—остановиться и не последовать «убежденію» поступкомъ боле правственнымь, чёмъ еслибъ последовать. Засуличь: «тяжело подиять руку пролить кровь». Это колебаніе было правственнёе, чёмъ само пролитіе крови».

Замѣчу мимоходомъ, что взглядъ Достоевскаго на борьбу между такъ-называемымъ «убѣжденіемъ» и совѣстью могъ бы послужить темою для объясненія съ повыхъ сторонъ «Гамлетовскаго» начала въ человѣкѣ. То, что въ немъ представляется слабостью воли, тогда-бы представилось въ ипомъ свѣтѣ. Само собой разумѣется, что побѣда совѣсти должна наконецъ сильно измѣинть и самое «убѣжденіе», которому, можетъ быть, вѣрнѣе бы называться въ подобномъ случаѣ просто милніемъ, такъ какъ мнѣніе есть только головной выводъ, убѣжденіе же гармонически обнимаетъ весь душевный составъ чело-

Извѣстно, что та основа Достоевскаго, которую называютъ «постнымъ масломъ», навлекала на него нареканія самаго неблаговиднаго свойства, едва-ли впрочемъ искреннія даже со стороны самыхъ явныхъ враговъ. Вотъ отвѣтъ имъ въ одномъ изъ набросковъ:

«Я ничего не ищу и ничего не приму, и не мит хва-

тать звъзды за мое направленіе.

Я, какъ и Пушкинъ, слуга царю, потому что дѣти его, народъ его не погнушаются слугой царевымъ. Еще больше буду слуга ему, когда онъ дѣйствительно новѣритъ, что народъ—ему дѣти. Что-то очень ужь долго не вѣритъ».

Достоевскій очень хорошо зналь и прямо говориль, на какой онь сторонь. Онь находиль, что и всякій должень

бы это знать и стойко стоять на своей сторонѣ. Впрочемъ, онъ все болѣе и болѣе увѣрялся въ томъ, что у насъ дѣйствительно выяснились въ послѣднее время и, такъ сказать, выстроились другъ противъ друга двѣ стороны. Въ одномъ изъ его набросковъ мы читаемъ:

«Двѣ партін въ бою, въ настоящемъ организованномъ

бою. Ложно, если говорять, что нъть партій».

Далѣе въ записной книжкѣ попадаются однако-же оговорки: «У насъ дошло до того, что Россіи надо учиться, обучаться, какъ наукѣ, потому что непосредственное пониманіе ея въ насъ утрачено. Не совсѣмъ, конечно; и блаженъ тотъ, который не утратилъ непосредственнаго пониманія ея. По такихъ немного. Всякій такой уже не западникъ и уже не партія. Партія только западничество, ибо за нею власти, русская же партія не собрана и не организована, но за то опирается на весь народъ, а нѣкоторые вожаки ея понимаютъ непосредственно народныя начала, въ нихъ вѣруютъ и ихъ исповѣдуютъ. Роль этой партіи еще вся впереди, но она будетъ несомнѣнно».

Тогда, быть можеть, анахронизмомь представится мижніе, что власти за западничество. Джло въ томь, что именно оно-то—эта давно сложившаяся и окржишая партія—представлялась Достоевскому не имжющею глубокой основы. Она казалась ему, какъ это ни покажется обиднымъ для нашихъ западниковъ, не культурною—она, прямо основывающаяся на культурномъ переворотъ Петра. Но культурой признавалъ Достоевскій только то, что органически развилось изъ своихъ корней. Такою имъ всегда и признавалась сама по себъ западная культура; но мы, только взявшіе ее на прокатъ, представлялись ему просто не имжющими культуры. Въ этомъ онъ и видътъ причину цълаго множества нашихъ золъ. Вотъ что находится, между прочимъ, въ его наброскахъ:

«У насъ не только готовыми мыслями, но и готовыми

страданіями живуть» (безъ культуры-то).

«Нигилизмъ явился у насъ потому, что мы всѣ нигилисты. Насъ только испугала новая оригинальная форма его проявленія (всѣ до единаго Өедоры Павловичи 1)...»

«Иѣтъ, какъ можно, толкуютъ мудрецы,--мы не нигилисты, а мы только на отрицаніи Россіи хотимъ спасти се...»

«Сравненіе нигилизма съ расколомъ (Уманца). Да

расколъ много пользы принесъ...»

«Безпрерывныя жалобы, что не оживляется общество (комично)». Да какъ же ему и оживиться, т.-е. откуда взять оживляющую силу, когда у него, по мижнію Достоевскаго, корней ижть и почвы ижть. Потому-то ижть и не можеть быть тжхъ устойчивыхъ руководящихъ началь, которыми только и вызывается настоящая жизнь, а есть лишь одна сумятица, одинъ разбродъ. Сюда отно-

сится въ записной книжкѣ слѣдующій набросокъ:

«Ифицы, поляки, жиды—корпораціи и себф помогають. Въ одной Руси ивтъ корпорацін-она одна раздвлена. Да сверхъ этихъ корпорацій еще и важивішая прежияя административная рутина. Говорять: наше общество не консервативно. Правда. Самый историческій ходъ вещей (съ Петра) сдълалъ его не консервативнымъ. А главное: оно не видить, что сохранять. Все у него отиято, до самой законной иниціативы. Всв права русскаго человька отрицательныя. Дайте ему что положительное, и увидите, что онъ будетъ тоже консервативенъ. Въдь былобы что охранять. Не консервативень онь потому, что нечего охранять... Исобычайная стремительность къ воспріятію новыхъ пдей, съ необычайнымъ желаніемъ каждый разъ, съ воспріятіемъ новаго, растоптать все старое-съ ненавистью, съ оплеваньемъ, съ позоромъ. Какъ бы жажда отмщенія старому...»

Возможность оживленія открывалась передъ Достоевскимь только въ томъ, что забылось именно съ Петра и забвенье чего представлялось Өедору Михайловичу чѣмъ-

<sup>1</sup> Старики Карамазовы съ ихъ безпутствомъ, т.-е. не всѣ пепремѣнно съ безпутствомъ въ правахъ, за то почти всѣ съ безпутствомъ въ мысляхъ. (Такъ, вѣроятно, понималъ это Достоевскіт).

то въ родъ Исавова права первородства, проданнаго за чечевичную похлебку чужой культуры. Съ тахъ самыхъ поръ какъ крестьянинъ Посошковъ, вполив однако сочувствовавшій просвятительнымь стремленіямь Петра, указалъ ему, во имя простого здраваго емысла и подъ вліяніемъ старыхъ преданій, на народосовътіе, не какъ право, а какъ обязанность передъ государствомъ, — съ тахъ поръ это слово такъ и не употреблялось никъмъ изъ нашихъ самыхъ передовыхъ, самыхъ культурныхъ писателей — такъ оно и забылось, вилоть до славянофиловъ. Достоевскій совершенно проникнуть быль духомъ этого слова, именно въ его непритязательномъ смыслѣ, въ смыслѣ искренняго подснорья для власти, существующей, по народному пониманию, для народа, а потому и справляющейся объ его нуждахь — у кого-же, какъ не у него самого. Въ наброскахъ Достоевскаго мы чи-

«Земскій соборъ... Доктринеры пусть поучатся у народа смиренію и какъ такое великое дѣло надобно дѣлать. А великое это дѣло: царю всю правду сказать...

И какъ плодотворно будетъ обучение, сколько перебъгутъ, какъ оспротъютъ доктринеры, вся молодежь отъ нихъ отшатиется, даже взрыватели отшатнутся и примкнутъ къ русской правдъ. Останутся только старые доктринеры; отжившие свой срокъ колнаки 40-хъ годовъ» 1).

Когда-же со стероны даже иткоторыхъ изъ этихъ доктринеровъ стали раздаваться голоса какъ будто-бы не за что иное, какъ за то-же посошковское безхитростное «народосовтте», то Достоевскому не совсѣмъ-то этому вѣрилось, и онъ во всякомъ случат видълъ тутъ недоразумѣніе со стороны доктринеровъ. Въ записной книжкъ у него говорится по этому поводу:

<sup>1</sup> Между тімь та редакція, съ которою быль связань Достоевскій, не желан вразумиться этимь, продолжаеть только тянуть свою пісню о «дворянской эрі» да «сильной т.-е. губернаторской и полицейской власти». Достоевскому дійствительно сильная власть не представлялась в зможною безь народосовнийя.

«Наши либералы, стоящіе за земство противъ чиновничества, противорѣчатъ себѣ. Земство, правильное земство — это поворотъ къ народу, къ народнымъ началамъ (столь осмѣянное ими словечко). Такъ устоитъ-ли евронеизмъ въ настоящемъ-то видѣ, если правильно укоренится земство? Это еще вопросъ и, въроятнъе всего, что

не устоитъ».

Достоевскій, однако, не думаль ограничиваться силами одного непочатаго народа Онь считаль необходимою, онь призываль и разыскиваль и интеллигенцію — но такую, которая дъйствительно могла-бы стать, какъ выражаются, «историческою душою народа», т.-е. онъ разыскиваль интеллигенцію, ставшую духомъ отъ народнаго духа. Намъ помнится, что онъ находиль невозможнымъ обойтись даже безъ самаго этого выраженія «интеллигенція», хотя оно и бьетъ какъ-то по уху, несмотря на свою затасканность, или, можетъ быть, именно вслъдствіе ея. Въ записной книжкъ Достоевскій касается этого вопроса, обозначая впрочемъ такъ-называемую интеллигенцію рус-

скимъ терминомъ.

«Что такое у насъ лучшіе люди? Дворянство разрушено. Во Франціи тоже было разрушено. Почетный легіонъ привился, но не исчерпаль задачи (въ Европъ лучшихъ людей создаетъ власть). У насъ Петръ Великій, чтобы подавить аристократію бояръ, ввель 14-ть классовъ. Есть аналогія съ почетнымъ легіономъ. Привилось, по и не начинало исчерпывать задачи. Не признано духомъ народнымъ, да и у чиновниковъ начало банкрутиться (чиновники по найму, аферисты, адвокаты болье пересолять). А между тёмь, безь лучинкь людей нельзя. По Петръ тоже поступиль по западному духу, надёлавъ 14-ть классовъ. Лучийе поили отъ правительства, а не оть духа народнаго. Лучшіе пойдуть оть народа и должны пойти. У насъ болже чжмъ гдж-нибудь это должно организоваться. Правда, наредъ еще безмолвствуеть, хоть и называеть, кромѣ Алексѣя человѣка Божія, Суворова. напримъръ, Кутузова... Но у него еще нътъ голоса. Голосъ-же интеллигенціи сбить и народу не понятень, да и

не слышенъ. Богъ знаетъ, кого интеллигенція поставитъ лучшимъ. Нарижская коммуна и западный соціализмъ не котятъ лучшихъ, а котятъ равенства и отрубятъ голову Шекспиру и Рафаэлю. У насъ въ народѣ нѣтъ зависти. Сдѣлайте народу полезное дѣло и станете народнымъ героемъ (но не возвышая его до себя, любите народъ, а

сами принизившись передъ нимъ)».

Чтобы показаться народу дъйствительно своими. лучшіе люди, по понятію Достоевскаго, должны быть совершенно свободны отъ всякихъ высокомърно-благодътельскихъ, т.-е. презрительныхъ отношеній къ нему. Хотя-бы и считая себя листами дерева, они, по глубокому смыслу Крыловской басни, должны постоянно помнить о питающихъ ихъ корняхъ, помнить, что они отъ народа и немыслимы сами по себъ. Въ январьскомъ (предсмертномъ) своемъ «Дневникъ» Достоевскій говориль объ оздоровленіи корней, какъ объ основной задачѣ для государства. Вотъ, что должны понять наши лучшіе люди, скромно помогая государству въ безотлагательномъ дълъ оздоровленія корней. И въ записной книжкѣ Достоевскій говоритъ:

«Облегчить народъ... Гдё взять денегъ? Для этого непремённо и неотложно обложить налогомъ высшіе, богатые классы и тёмъ снять тягость съ бёднаго

класса...

Аксіома, что тамъ и благосостояніе, гдѣ твердо стоить земледѣліе... «Не будетъ земледѣлія—не будетъ и финансовъ».

Но Достоевскому плохо върилось въ безпритязательную простоту отношеній къ народу нашихъ наличныхъ лучшихъ людей. А только при такой безпритязательной простоть отнош ній и возможна истинная объ немъ заботливость. Отстествіе этой настоящей заботливости слишкомъ часто, изобличалось передъ зоркимъ взглядомъ покойнаго тымъ, что кажущісся друзья народа даютъ себя отпугивать отъ него ходячими, яко-бы либеральными фразами. Сюда относится въ его записной книжкъ слъдующая замътка:

«Жиды. И хоть-бы они стояли надъ всей Россіей кагаломъ и заговоромъ и высосали всего русскаго мужика—и пусть, пусть, мы ни слова не скажемъ. Иначе можетъ случиться какая-нибудь нелиберальная бѣда: чего добраго подумаютъ, что мы считаемъ свою религію выше еврейской и тѣснимъ ихъ изъ религіозной нетериимости. Что тогда будетъ? Подумать только, что тогда

будетъ!»

Какъ оправдались теперь эти слова! Не наша-ли «либеральная» печать 1) подготовила тоть взглядь, по которому современныя избіенія жидовъ въ столь различныхъ мъстахъ объясняются совершенно номимо издавнихъ хищшическихъ отношеній къ народу «жидовства» (Достоевскій постоянно употребляль этоть терминь, какъ обозначеніе цёлаго жизненнаго направленія, способнаго проявляться въ самыхъ различныхъ народностяхъ, хотя преимущественно развившагося, въ силу историческихъ причинъ, въ еврейской національности). Возставая противъ всякаго насилія, Достоевскій, конечно, возсталь-бы и противъ этихъ избіеній, только не позабыль бы сказать и жертвамъ, чтобы они прежде всего оглянулись на самихъ себя, не успоконваясь взваливаниемъ всего происшедшаго исключительно на однихъ агитаторовъ. Какъ-бы то ни было, они, а не кто другой, представили въ данномъ случай наиболие благодарную почву, какъ они-же съ другой стороны поставляють въ ряды агитаторовъ едва-ли не самыхъ безшабашныхъ сторонниковъ, а отчасти, быть можеть, поставляють и каниталы. При помощи этихъ последнихъ, по крайней мере, несомитино одурманивается часть нашей читающей публики, т.-е. и нашего общественнаго мижнія».

Вполит сознавая всю несостоятельность этого послѣдняго, Достоевскій, однако-же, возлагаль на него боль-

шія надежды въ будущемъ.

«Общественное мивніе, — говорится въ одномъ изъ набросковъ, — у насъ дрянное, кто въ лвсъ, кто по дрова, но

<sup>1)</sup> Въ этомъ случай даже въ тонъ съ «Московскими Ведомостями».

его кое-гдѣ боятся, стало быть оно своего рода сила, а стало быть и годиться можетъ. Скажутъ: существованіе нашего общественнаго мнѣнія мало обезпечено; такъ, но оно уже тѣмъ хорошо, что существуетъ, дрянненькое, а существуетъ, но главное такъ существуетъ, что сократить его теперь не только невозможно, но даже немыслимо, несмотря на то, что существованіе его, какъ выражаются, не обезпечено. Уничтожить общественное мнѣніе—такъ не то, что ничего больше не будетъ, а и то, что есть, псчезнетъ. Общественное мнѣніе—дрянное, потому что до сихъ поръ еще только что зародилось и кто въ лѣсъ, кто по дрова. Слагается-же оно долгимъ ходомъ исторіи, многими поколѣніями».

Свидѣтельствомъ о легковѣсной дрянности нашего общественнаго мнѣнія служило для Достоевскаго, между прочимъ, и постоянное звучаніе въ немъ ругательной

ноты.

«Только и дѣлаютъ, что ругаются,—говоритъ онъ,—и хоть дѣйствительно иногда дурное ругаютъ, такое, что ужъ никакъ нельзя похвалить, но когда прочтешь, какъ они ругаются, то всегда невольно спросишь себя: что-же гаже? То-ли, что они такъ обругали, или они сами?»

Вполит признавая, однако, что не вся-же наша печать силошь и кряду проникнута такою нечистоилотностью, онъ далеко также не былъ доволенъ и тою частью ея, которая вполнт благовоспитана и никакъ уже не легковъсна. Онъ справедливо замтчалъ у насъ много совершенно трезвыхъ, спокойныхъ, чисто кабинетныхъ дъятелей,—но они за то отталкивали его отъ себя своею отвлеченною книжностью.

«Чрезмфрная ученость, —читаемъ мы въ записной книжкѣ, —не всегда есть тоже истинная ученость. Истинная ученость не только не враждебна жизни, но въ концѣконцовъ всегда сроднится съ жизнью и даже указываетъ и даетъ въ ней новыя откровенія. Вотъ существенный и величавый признакъ истинной учености. Не истинная-же ученость, хотя-бы и чрезмфрная, въ концѣ-концовъ всегда враждебна жизни и отрицаетъ ес. У насъ объ ученыхъ

нерваго разряда что-то не слыхать, второго-же разряда было довольно и даже только и есть, что второй разрядь. Такъ что, будь расчрезмѣрная ученость, и всетаки второй разрядъ. Но ободримся,—будетъ и первый. Когда-нибудь да вѣдь будетъ-же онъ. Къ чему терять

всякую надежду?»

Главную надежду на исправление нашихъкультурныхъ изъяновъ (которыми, конечно, и объясняются указанныя явленія), возлагаль Достоевскій на русскую женщину, какъ будущую проводницу здравыхъ культурныхъ началъ въ семью, а черезъ нее, наконецъ, и въ общество. Не даромъ Достоевскаго съ особенною любовью проводило въ могилу именно женское учащееся покольніе. Нимало не смущаясь никакими сплетнями объ уродливостяхъвъ проявленін нашего «женскаго вопроса», онъ не переставаль благословлять женщину на тотъ умилительно выносливый учебный трудъ, отъ котораго не отвлекаетъ ее у насъ ни безвыходная нужда, ни обидная брань. Онъ зналъ, что, поставивъ себя умственно въ уровень со своимъ учащимся братомъ, трудясь на одномъ полѣ знанія съ мужемъ или юношей-сыномъ, она наконецъ получитъ въ семьт не только питающее (въ чисто хозяйственномъ смыслѣ), но и высокое воспитывающее значение.

«Вся опибка женскаго вопроса, —говорится въ записной книжкѣ, —въ томъ, что дѣлятъ недѣлимое. Берутъ мужчину и женщину раздѣльно, тогда какъ это единый цѣлокупный организмъ: «мужа и жену создалъ ихъ». Да, и съ дѣтьми, и съ потомками, и съ предками, и со всѣмъ человѣчествомъ человѣкъ единый цѣлокупный организмъ. А законы пишутся, все раздѣляя и дѣля на составные эле-

менты. Церковь не делитъ.

Въ природъ все разсчитано на нормальность, все разсчитано на святого и на безгръшнаго (мужчинъ 30 лътъ и женщинъ 30). Красота дается женщинъ вначалъ, чтобы привязывать мужчину, ибо нравственная связь еще слаба. Потомъ и не надо ужь красоты, любятъ женщину потому, что сживутся душами (органическое соединеніе)».

Это соединеніе, по его взгляду, держится тёмъ, что одною стороною внутренно, духовно восполняется другая, такъ что только въ обёнхъ вся полнота человёческой природы. Понятно изъ этого, что Достоевскій не могъ не стоять за сохраненіе въ самой развитой женщинѣ, или, лучше сказать, за высшее развитіе въ ней той женственности (въ ея настоящемъ смыслѣ), которая услужливыми медвёдями женскаго вопроса именно и выбрасывается за бортъ.

Ожидая для народа руководителей вълицѣ образованныхъ «лучшихъ людей», Достоевскій не могъ не желать, чтобы они все болѣе и болѣе выходили непосредственно изъ рядовъ самого народа. Онъ не могъ, стало быть, не придавать особеннаго значенія народному образованію. Въ

записной книжкъ у него набросано:

«Два разряда народныхъ школъ: въ однѣхъ только читать, кое-какъ писать (выучатся, будутъ писаря, очень многіе забудутъ) и три молитвы; а потомъ другой разрядъ школъ для крестьянъ-же, повыше. 2-го разряда пока очень мало, но былъ-бы первый разрядъ, и вотъ уже вы породили силу. Кто грамотенъ, тотъ уже двинулся, тетъ уже пошелъ и поѣхалъ, тотъ уже вооружился, и увидите, какъ черезъ нѣсколько лѣтъ у васъ уже сами собой явятся школы для крестьянъ повыше: потребность выростетъ, охота родится, и школы сами преизойдутъ. А у насъ все вдругъ».

Понятно, что въ непосредственной связи съ народными школами должны быть и дальнѣйшія школы—тѣ, въ которыя могли-бы наконецъ переходить и заканчивать образованіе будущіе «многочисленные Ломоносовы». Въ записной книжкѣ указывается на постановку всей системы воспитанія на самобытную, національную почву. Какъ реалистъ въ высшемъ смыслѣ слова, реалистъ, относящій къ реальностямъ и идеальный міръ. Достоевскій не могъ быть реалистомъ въ обыкновенномъ смыслѣ, смыслѣ, подчасъ какъ будто подходящемъ къ матеріализму. Вотъ почему онъ не могъ быть тѣмъ, что у насъ называется реалистомъ, а былъ, наоборотъ, классикомъ. Но классиче-

ское образованіе представлялось ему гуманитарнымъ, т.-е. никакъ не приводимымъ къ одному словарю и грамматикъ ради «идеебоязии». Потому-то онъ не могъ не быть во многихъ отношеніяхъ противъ нашего педагогическаго классицизма, проводимаго часто въ ущербъ его міровому смыслу — въ маломъ видъ какъ бы à la Pierre le Grand. Въ записной книжкъ Достоевскаго мы читаемъ:

«Все вдругъ и съ классицизмомъ... Постененность не была соблюдена вовсе. Произвели классическую реформу отвлеченно. Главное, забыли, что мы-не Европа. За насаждение великой мысли спасибо Каткову и покойному Леонтьеву, пу, а въ примѣненіи мысли нельзя похвалить. Ввели дубиной. Чтобъ не было идей. Наберутся своихъ, тогда хуже. Исторія у насъ дала-бы духовныя иден. Духовныя иден у ивмецкаго мальчика другія, — его строй, его бытъ, его національность. А у насъ въ семействъ лишь растлівніе. Исторія-бы спасла отъ растлівнія и направила-бы умъ юноши хотя-бы въ міръ историческій изъ отвлеченнаго бреда и бурды, составляющихъ духовный міръ нашего общества. Одинмъ словомъ, ноступили не національно (а нашъ мальчикъ развитве ивлецкаго). Регулировать только-бы учителей словесности, чтобы не преподавали либеральных абсурдовъ. Пришло-бы само собою».

Въ другомъ мъстъ опъ еще ясите развиваетъ ту-же мысль.

«Иймецкій ребенокъ: «оттого что мы культура, оттого мы всйхъ умийе и всйхъ сильние (ужь коли иймецъ начиетъ хвалиться); не армія побидила Францію, а школьный учитель». На взглядъ отца и сына—тимиазія святое дйло.

У некультурнаго русскаго отца—или чиновинчество, или картежъ, или, если онъ чѣмъ-инбудь занимается,— отвлеченность, міровые вопросы, жажда виѣшнихъ формъ, конституція, матеріализмъ, вѣчное lamento, при малѣйшемъ сознаніи, что такое честь и совѣсть (чего не можетъ-же не видѣть и не замѣтить сынъ его) и, главное,

полное непониманіе всего того, что подъ носомъ, отвращеніе отъ всего того, что подъ носомъ. Пу, такъ то-же самое и у его сына. По неторія, всемірная исторія, по країней мѣрѣ, вселила-бы уваженіе къ историческимъ

формамъ жизни человъческой, дала-бы смыслъ...

Вѣдь кричали о преимуществѣ естественныхъ наукъ всѣ тѣ, которые въ нихъ ничего не знали. Взгляните на редакторовъ и издателей газетъ — развѣ они что знаютъ?.. А во-истину ученый нашъ (иной даже замѣченъ въ Европѣ по своей спеціальности) — это большею частью превосходные спеціалисты... но большею частью люди необразованные и которые, конечно, уже ничего не понимаютъ въ классической системѣ образованія. Иадъ этими—вершители дѣла, въ невинности своей считающіе себя блестящими европейцами, по невинности, именно, большею частью, по совершенной невинности своей, ровно ничего не понимающіе въ Россіи — ну и что-жъ выйдетъ? Ипчего не выйдетъ, какъ ничего и не вышло...

Нѣтъ культуры.

Вводя постененно, не насаждая образованія, а постепенно подготовляя почву, талантливъйшие вышли бы классиками, и вотъ мало-по-малу получился бы контингентъ молодежи съ правильнымъ образованіемъ. Она бы и послужила началомъ будущему. Тъмъ временемъ, черезъ извъстные періоды, каждыя 8 льтъ, напримъръ, или каждые 4 года, можно бы и умножать постепенно часы для классическихъ языковъ... Долго ждать, но было бы върнже, а то все разомъ, какъ бы въ 20,000 версть желѣзныя дороги, которыя построились у насъ въ 10 лѣтъ, отвлекии всѣ свободные капиталы отъ земли и отъ промышленности. У насъ все вдругъ. Выдумали чеховъ (пусть не оскорояются этимъ, прибавлю я отъ себя, наши почтенные соплеменники: гуртомъ пустились къ намъ изъ отечества, конечно, большею частью плохіе чехи, и, конечно, не могли стать хорошими русскими), голодныхъ, безучастныхъ, враждебныхъ къ юношеству, не знающихъ русскаго языка и свысока смотрящихъ на русскій языкъ. Ихъ не полюбили, презпрали и смѣялись

надъ ними. Иногда даже натріотическое чувство въ мальчикѣ было оскорблено, а у насъ ужасъ какъ немного оставалось его».

Изъяны нашего классицизма объяснялъ Достоевскій, какъ это ясно, его посторонними, не прямо педагогическими цѣлями—назначеніемъ его служить отводомъ идей, вслѣдствіе того, что есть иден нигилистическія. На взглядъ же Достоевскаго эти послѣднія скорѣе даже совсѣмъ не иден, а наше отечественное (по некультурности) опошленіе идей западныхъ—соціалистическихъ. Но Достоевскому и эти послѣднія представлялись существенно угрожающими собственно Западу; у насъ же, по его мнѣнію, онѣ могли бы найти себѣ самый мирный и безопасный исходъ, только бы нашлось умѣніе совладать съ ними, переставъ подтверждать пословицу, что

«у страха глаза велики».

Вотъ что читаемъ мы въ записной книжкѣ со ссылкою на «Иовое Время» № 1667: «Пророчество барона Гюбнера о ближайшемъ соціалистическомъ движеній во Францін и Европѣ». Приглашается Россія къ союзу (Россія не должна. Она должна наблюдать свои выгоды. Соціализмъ рухнетъ у ея ногъ). Во Франціи же неминуемо примкнутъ къ соціализму іезунты и всѣ католики, выгнанные по глупости Гамбетты изъ Парижа, примкнутъ легитимисты, всѣ бонапартисты. Правда, консервативная Франція еще сильна, несмотря на глупость правителей и на глупость республики. Но это начало конца. Конецъ міра пдетъ. Конецъ столѣтія обнаружится такимъ потрясеніемъ, какого еще никогда и не бывало. Россін надо быть готовой, не двигаться, взирать и ждать. Только бы Россія не увлеклась въ союзъ. О ужасъ! копецъ ей тогда, совсемъ конецъ! Нетъ у насъ соціализма, совежмъ нътъ. Есть только нъсколько итенцовъ гнъзда Петрова. Здоровая же часть Россіи не двинется, а она безчисленна».

Съ западнымъ соціализмомъ Достоевскій, какъ извѣстно уже изъ напечатаннаго въ его «Дневникъ», оригинально сближалъ западное «жидовство».

Вотъ что набросано въ записной книжкъ:

«Жидовство, какъ фактъ всего міра. Католичество, уступающее жидовству. Франція, разрушающая себя окончательно въ католичествъ, ибо если не католичество, то должны были сейчасъ принять соціализмъ. Они же не хотятъ ни того, ни другого. Остался одинъ буржуазный либералъ со своими безсмертными принципами

89-го года. Скудное содержаніе».

Та-же мысль набросана туть въ другомъ мѣстѣ та-кимъ образомъ: «Бисмаркъ, Биконсфильдъ, французская республика, и Гамбетта, и т. д. — все это, какъ сила, одинъ только миражъ, и чѣмъ дальше, тѣмъ больше. Господинъ и имъ, и всему, и Европѣ— одинъ только жидъ и его банкъ. И вотъ услышимъ: вдругъ онъ скажетъ veto, и Бисмаркъ отлетитъ какъ скошенная былинка. Жидъ и банкъ — господинъ теперь всему: и Европѣ, и просвѣщенію, и цивилизаціи, и соціализму. Соціализму особенно: имъ онъ съ корнемъ вырветъ въ Европѣ христіанство и разрушитъ ея цивилизацію. И когда останется лишь одно безначаліе, тутъ жидъ и станетъ во главѣ всего. Ибо, проповѣдуя соціализмъ, онъ останется межъ собой въ единеніи, а когда погибнетъ все богатство Европы, останется банкъ жида. Антихристъ придетъ и станетъ на безначаліи».

Но у нашей границы, по мижнію Достоевскаго, могъ бы быть остановленъ и этотъ «антихристъ». Для Европы отъ давнишнихъ соціальныхъ золъ джйствительно ижтъ излжченія, кромж такъ-называемыхъ героическихъ способовъ, въ которыхъ, съ другой стороны, уже пришлось тамъ отчаяться. У насъ же далеко не столь глубокое зло вполиж поправимо—самымъ мирнымъ государственнымъ способомъ. Стоитъ лишь джйствительно озаботиться оздоровленіемъ корней—поднятіемъ экономическаго благосостоянія народа, такъ величаво освобожденнаго рукою того, кто палъ позорящею насъ жертвою дикаго отраженія у насъ западныхъ соціально-революціонныхъ ученій. Народъ проклинаетъ и будетъ проклинать убійцъ, несмотря ни на какіе громкіе ихъ посулы,

и считаетъ своего освободителя мученикомъ. Такой народъ, сказалъ бы и теперь Достоевскій, заслуживаетъ довърія, заслуживаетъ того, чтобы все наше вниманіе, всъ наши усилія устремлены были на него и на его долю.

## О ВЗАИМНЫХЪ ОТНОШЕНІЯХЪ ДОСТОЕЕСНАГО и ТУРГЕНЕВА 1).

Знаете-ли, что можно жизнь самаго лучшаго человъка изобразить въ такихъ краскахъ — и инчего не прибавляя, замътьте — что всякій ужасиется!

Турпсисвъ (въ «Рудинв»).

Иевольно вспоминаются эти слова при кое-какихъ сообщеніяхъ послѣдняго времени какъ о Достоевскомъ, такъ и о самомъ Тургеневѣ, особенно-же о взаимныхъ ихъ отношеніяхъ. Даже въ привлекательныхъ задушевной своей простотой воспоминаніяхъ о Тургеневѣ Я. И. Иолонскаго (въ «Иивѣ») оказывается кое-что въ этомъ родѣ. Сообщая (въ № 4) эпиграмму Тургенева на Достоевскаго, какъ автора «Бѣдныхъ людей», авторъ воспоминаній замѣчаетъ: «Въ ней нѣтъ ничего особенно обиднаго, соль ея далеко не ѣдкая; но Достоевскій, уже и въ то время болѣзненный, былъ не изъ числа тѣхъ юношей, которые, прочтя эпиграмму, отнеслись-бы къ ней шутя, какъ Дружининъ, или-бы охотно ему за нее простили, какъ Кетчеръ. Достоевскій могъ впослѣдетвін

<sup>1)</sup> Напечатано было въ «Неділі» 1884 г. № 8.

совершенно забыть эту эпиграмму, но сфия вражды,

глухое и безсознательное, осталось въ немъ» 1).

Я. П. Полонскій говорить это, конечно, со словъ самого Тургенева, который въ 1872 г. писалъ М. А. Милютиной по поводу отношеній къ нему Достоевскаго (въ «Бѣсахъ»): «Поступокъ Ө. Д. не удивилъ меня нисколько; онъ возненавидѣлъ меня уже тогда, когда мы оба были молоды и начинали свою литературную карьеру, хотя я ничѣмъ не заслужилъ этой ненависти. Но бъзпричинныя страсти, говорятъ, самыя сильныя и продолжительныя».

Между тъмъ, изъ одного давнишняго письма Достоевскаго (Я. П. Полонскій, въроятно, не успъль его прочитать въ I т. полнаго собранія его сочиненій) прямо видно, что если онъ въ молодости питалъ къ Тургеневу «безпричинную» или другого рода страсть, то ее никакъ нельзя назвать ненавистью. Воть что писаль Достоевскій брату Михаилу Михайловичу 17-го ноября 1845 года: «На-дняхъ воротился изъ Парижа поэтъ Тургеневъ (ты върно слыхалъ) и съ перваго раза привязался ко мнъ такою привязанностью, такою дружбой, что Бѣлинскій объясняеть ее тъмъ, что Тургеневъ влюбился въ меня. По, брать, что это за человъкъ! Я тоже едва-ль не влюбился въ него. Поэтъ, талантъ, аристократъ, красавецъ, богачъ, уменъ, образованъ, 25 лѣтъ, — я не знаю, въ чемъ природа отказала ему. Наконецъ: характеръ неистощимо прямой, прекрасный, выработанный въ доброй школѣ...»

Рыцарь горестной фигуры, Достоевскій, юный ныщь! На носу литературы Ты вскочиль, какъ яркій прыщъ. Хоть ты новый литераторъ, Но въ восторть ужь всёхъ повергъ. Тебя хвалитъ Императоръ, Уважаетъ Лейхтенбергъ.

(Стихотвореніе Н. С. Тургенева. Спб. 1885 г., стр. 222).

<sup>1)</sup> Вотъ эта эпиграмма:

Письмо это писано до появленія въ печати «Бѣдныхъ людей», но когда съ ними уже хорошо познакомились въ нашемъ литературномъ міръ. Эниграмма Тургенева появилась, конечно, уже по напечатаній романа, и ею, разумжется, не подтверждается воображаемая Достоевскимь «влюбленность» въ него Тургенева. Но ни въ одномъ изъ дальнѣйшихъ писемъ Өедора Михайловича не видимъ мы и мальйшаго указанія на эпиграмму или на зависящія отъ нея ненавистныя отношенія его къ Тургеневу. Въ концѣ своей сибирской поры, жалуясь на то, что ему, сравнительно съ Тургеневымъ, мало платятъ, Достоевскій говоритъ: «Я очень хорошо знаю, что я иншу хуже Тургенева, но въдь не слишкомъ-же хуже и, наконецъ, я надійно написать совсімь не хуже». По поводу «Отцовъ и дътей» у Тургенева съ Достосвскимъ завязалась переписка, изъ которой видно, что тогдашнія ихъ отношенія были самыя дружественныя.

Относящіяся сюда письма Тургенева переданы были А. Г. Достоевскою, взявшему на себя изданіе Тургеневскихъ писемъ, В. П. Гаевскому. Изъ этихъ писемъ видно, что Тургеневъ считалъ оцѣнку Достоевскимъ «Отцовъ и дѣтей» самою безпристрастною и глубокою. (Желательно, чтобы и письма Достоевскаго объ этомъ, находящіяся, надо думать, въ бумагахъ Тургенева у г-жи Віардо, были доставлены А. Г. Достоевской для будущаго дополненнаго

изданія писемъ ея покойнаго мужа).

Размолька между двумя знаменитыми писателями произошла только послѣ «Дыма» при свиданіи ихъ въ Баденъ-Баденѣ въ 1878 г. Если судить по тому, что разсказалъ объ этомъ со словъ Тургенева г. Евг. Гаршинъ въ «Историч. Вѣстникѣ» (ноябрь 1883 г.), со стороны Достоевскаго сказалась и тутъ чисто-личная подкладка. «Не добрый онъ былъ человѣкъ,—говорилъ при г. Гаршинѣ Тургеневъ увлекавшемуся Достоевскимъ послѣ его пушкинской рѣчи московскому студенту,—не добрый онъ былъ человѣкъ и не могъ равнодушно относиться къ чужому успѣху». Въ Баденъ-Баденѣ Достоевскій, находясь въ затруднительномъ положеніи, взялъ у Тургенева какую-то незначительную сумму денегь. Уже отдавъ деньги, онъ все-таки, по словамъ Тургенева, «чувствовалъ тяжесть своего обязательства относительно человжка, котораго онъ не любилъ, а тутъ, какъ нарочно, пищей для этого раздраженія оказался злонолучный «Дым». — «Эту книгу надо сжечь рукой налача», будто-бы сказалъ До-стоевскій, взявъ книгу въ руки. Тургеневь (къ сожальнію, считаеть нужнымь замітить самь г. Гаршинь, вся эта сцена происходила одинъ-на-одинъ) скромно освъдомился о причинахъ и въ отвътъ услышаль цълую обвиинтельную рачь на тему: «вы ненавидите Россию, вы не върите въ ся будущее» и т. д. — одиниъ словомъ, Достоевскій отождествляль Потугина съ самимъ Тургеневымъ 1). При этомъ г. Гаршинъ совершенно върно замвчаеть, что въ числв матеріаловь для біографіи Достоевского находится нисьмо его къ А. И. Майкову, относящееся къ этому самому эпизоду. По письмо это напечатано съ такими пропусками, что трудно и догадаться, въ чемъ его главное содержание. Послъ того, что разсказано о печальномъ эпизодѣ со словъ Турренева, деликатность, руководившая издателями писемъ Достоевскаго, оказывается совершенно излишнею. На основании стараго правила: «audiatur et altera pars», следовало-бы припечатать письмо Достоевского въ нолномъ видъ, какъ дополнение къ 1-му тому, бывшему уже готовымъ къ выходу въ свёть въ то время, когда появилась статья г. Гаршина. Я читаль это письмо въ подлинникъ и знаю, что какъ-бы «невыгодно,—по словамъ г. Гаршина,—ни отзывался Тургеневъ о нравственныхъ качествахъ Достоевскаго», съ Тургеневымъ его развели не какія-ин-

<sup>1;</sup> Спусти изсколько времени, прибавляеть г. Гаршинь, Пванъ Сергвевичь получиль извъщене оть издатели «Русскаго архива», что Достоевскій обратился къ нему съ письмомъ, въ которомъ воспроизведенъ вышеупомянутый монологъ, но не какъ обвиненіе противъ Тургенева, а какъ его личнал исповъдь, въ формулъ: «и неналижу Россію, и т. д.» При этомъ Достоевскій просилъ опубликовать это письмо никакъ не ранъе извъстнаго срока (сколько помно, 10 — 15-лътияго). Извъстно, что г. Бартеневъ уже сообщилъ въ откътъ на это о полученіи имъ — не письма Достоевскаго, а выписки изъ письма его къ А. П. Майкову, писанной пензвъстно чьею рукой.

будь личныя побужденія или счеты, а исключительно то, что Достоевскій не могь помириться съ Потугинымъ, въ которомъ, по словамъ Өедора Михайловича, Тургеневъ призналь свое собственное исповъдание (это, конечно, могло произойти только въ пылу раздраженія, на самомъ-же дъль въдь и то, что говорить Потугинъ, оказывается у Тургенева «дымомъ»). Изъ-за Потугина, можно сказать, т.-е. изъ-за направленія, олицетвореннаго Тургеневымъ въ лицъ Потугина и сказывавшагося, по мижнію Достоевскаго, уже въ Бѣлинскомъ, Достоевскій возненавидёль и знаменитаго критика, несмотря на подкупавшее самолюбіе Достоевскаго, преувеличенно восторженное, по мивнію Тургенева, отношеніе Бълинскаго къ «Бѣднымъ людямъ». Тургеневъ, видѣвшій въ этомъ «прославленін свыше міры» «одинъ изъ первыхъ промах в Бълинскаго», объясняемый «уже начинавшимся ослаблені мъ его организма» 1), былъ великодушно далекъ оть объясненія тёмъ-же самымъ и того, что Бёлинскій считаль Тургенева способнымъ только на очерки въ годъ Даля и лишеннымъ настоящаго творчества. Что-же касается Достоевскаго, то въ письмъ 1871 г. о Бълинскомъ, которое такъ покоробило многихъ, онъ приводитъ въ числъ другихъ крупныхъ промаховъ критика и то, что «онъ сказалъ, что Тургеневъ не будетъ художникомъ, а между тѣмъ это сказано по прочтеніи чрезвычайно значительнаго разсказа Тургенева «Три портрета» 2). Не значитъ-ли это, что баденъ-баденская размолвка нимало не измѣнила прежнихъ отношеній Достоевскаго къ Тургеневу, какъ художнику. Если-же въ 1870 г. онъ писалъ про Тургенева, «что художественная способность его ослаобла и должна была ослабъть», то не сходится-ли онъ туть съ мижніемъ самого Тургенсва въ письмж къ г-жж Милютиной отъ 17-го мая 1871 г.: «Голосъ остался, говоритъ онъ тутъ про себя, да пѣть нечего. Слѣдовательно, - лучше замолчать. А птть нечего, потому что я

<sup>1)</sup> Воспоминанія о Бълинскомъ. 2. Сочиненія Достоевскаго, томъ I (письмо), стр. 313.

живу вив Россіи, —а не жить вив Россіи я по обстоятельствамъ всесильнымъ не могу» 1). Только въ концѣ слѣдующаго 1872 г. Тургеневъ имълъ дъйствительно основаніе жаловаться на то, что онъ назваль «поступкомь» Лостоевскаго, нимало не удивившимъ его потому, что онъ, по его увърению, считалъ Достоевскаго возненавидъвшимъ его еще съ молодыхъ ихъ лътъ. Мы видъли, что Тургеневъ въ этомъ последнемъ отношении ошибался. «Поступокъ» 1872 г. однако-же остается несомивниымъ. «Достоевскій, — пишетъ Тургеневъ, — позволилъ себъ нъчто худшее, чъмъ пародію 2); - онъ представиль меня, подъ именемъ К\*\*\* (Кармазинова, разумфется), тайно сочувствующимъ Нечаевской партіи. Странно только, что онъ выбраль для пародін единственную пов'єсть, пом'єщенную мною въ издаваемомъ нѣкогда имъ журналѣ, повѣсть, за которую онъ осыпалъ меня благодарственными и похвальными письмами 3). Эти письма сохраняются у меня, -говоритъ Тургеневъ. — Вотъ было-бы забавно напечатать ихъ! По онъ знаетъ, что я этого не сдълаю». Теперь, когда обонхъ на свётё нётъ, эти письма, какъ и всякія письма того и другого, должны непремьню быть нанечатаны, потому что когда дёло касается такихъ людей, какъ они, всякая утайка должна считаться непозволительной. Такіе люди должны предстать передъ потомствомъ во всей полнотв и ясности своего настолщаго, а не подтасованнаго, такъ сказать, значенія. И такіе люди всегда сумѣютъ сами за себя постоять передъ потомствомъ, которое съ своей стороны всегда оказывается и болье безпристрастнымъ и менфе близорукимъ, чфмъ современники. Тургеневъ въ своемъ письмѣ 1872 г. кончаетъ словами: «мнѣ остается жальть, что Достоевскій употребляеть свой несомижнный таланть на удовлетворение такихъ нехорошихъ

2) Въ «Бѣсахъ»

<sup>1) «</sup>Русская Старина», 1884 г. январь, стр. 190.

<sup>3)</sup> Тургеневъ тутъ разумъетъ «Призраки», напечатанные въ 1-ой (двойной) книжкѣ «Эпохи» 1863 г. Насколько редакція дорожила Тургеневымъ, можно судить по доставленному ему гонорару въ 1.000 руб. (всего, по послѣднему изданію, 2°, печатныхъ листа). (Сообщено Н. Н. страховымъ).

чувствъ». Тургеневъ, очевидно, предполагалъ все тѣ-же личности, которыми снъ себъ объяснилъ и баденъ-баденскую размольку, силою воображенія даже создавь для нея. какъ мы видъли, небывалый издавній задатокъ въ какойто «безпричинной ненависти» къ нему Достоевскаго На самомъ-же дёлё Өедөръ Михайловичъ, всегда отдававшій должное художественному таланту Ивана Сергфевича, могъ благодарственно превозносить его за повъсть совершенно помимо редакторскаго расчета (ужь этого-то не могло быть у Достоевскаго), а вполнъ искренно, ради ея художественнаго значенія. Потомъ-же, по страстной впечатлительности своей бользненно-нервной натуры, Достоевскій могь усмотръть у Тургенева—не столько въ «Призракахъ», сколько въ «Довольно» (въ пародін, которая помъщена въ «Бѣсахъ»--заглавіе «Мегсі», а это скорѣе похоже именно на «Довольно») своего рода позирование передъ публикой. Не что иное, какъ только позирование-противное ему уже потому, что это что-то совсжив не наше, чему у насъ даже своего названія ніть и чего и признаковь ніть у такого народнаго поэта, какъ Пушкинъ-не что иное, какъ позированіе выставиль Достоевскій и въ Кармазиновь, а именно разсчитанное на возвращение себъ популярности позированіе передъ молодежью. Онъ могъ невтрно понять объяснительныя статьи Тургенева по новоду «Отцовъ и дътей», такъ высоко оцъненныхъ имъ самимъ, Достоевскимъ, за такъ ярко сказавшуюся тутъ неумытную правду художника. Но Достоевскій совершенно искренно оскорбился и огорчился за художническое и гражданское достоинство Тургенева вследствие того, что онъ, по мнению Достоевскаго, принималь уже слишкомь къ сердцу то обстоятельство, что на имя его будто-бы «налегла тань» (т.-е. во мижнін общества). «Я себя не обманываю, — писаль въ 1869 г. Тургеневъ, — я знаю, эта тѣнь съ моего имени не сойдетъ» 1). Достоевскому казалось, что такой преемникъ общаго ихъ учителя Пушкина, какъ Тургеневъ, могъ-бы съ большимъ спокойствіемъ слѣдовать совѣту поэта:

<sup>1)</sup> По новоду «Отцовъ и дѣтей».

...Дорогою свободной Иди, куда зоветь тебя свободный умь, Усовершенствуя плоды любимыхь думь, Не требуя наградъ за подвигь благородный.

Достоевскому, при его прямо страстной правдивости, показалось, что Тургеневъ, за предълами своего творчества, вдается въ исканіе популярности, а съ этимъ-то и не могъ онъ никогда помириться, и это-то и пародироваль онъ въ Кармазиновъ. Между тѣмъ, Тургеневъ, съ не меньшею въ данномъ случав страстностью, подумаль, что Достоевскій выставляеть его «тайно сочувствующимъ нечаевской партіи». Ту-же самую страстность Достоевскій вносиль несомнанно и ва свои отношенія къ Бѣлинскому, т.-е. страстность въ служеніи правдѣ или тому, что онъ всѣми силами своей души ечиталь за правду (тогда какъ лично Бѣлинскій долженъ бы быль навсегда его подкупить «прославленіемъ свыше мѣры», по выраженію Тургенева, его перваго литературнаго шага). Между тъмъ, и страстности Достоевского по отношению къ «великому критику» способны у насъ придавать какое-то неблаговидное, такъ сказать, «докладывающее» значеніе. Это послёднее выражение мною-же и было употреблено въ монхъ публичныхъ лекціяхъ 1) о современной русской литературь. о которыхъ напоминаетъ мнѣ К. К. Арсеньевъ въ своей статьь о біографіи Достоевскаго 2), находя противорьчіе между тогдашнимъ моимъ взглядомъ на «Бѣсовъ» и позднъйшимъ (высказаннымъ въ біографіи). Сколько поминтся, я и тогда не относиль «Бъсовъ» къ «докладывающему» направленію. Этого слова, многимъ тогда поправившагося, впрочемъ, мит и не напоминаетъ К. К. Арсеньевъ, озадаченный тёмъ, что я въ біографін Достоевскаго называю романъ «Бѣсы» — въ «исихологическомъ емыслѣ автобіографическимъ и такъ странно у насъ ненонятымъ». «Желательно было-бы знать, -гово-

<sup>1</sup> Прежнемъ, т.-е. 2-мъ издапін. 2 Въ «Въстникъ Европы».

ритъ г. Арсеньевъ. - упрекаетъ ли г. Миллеръв ъ этомъ странномъ непонимании и самого себя?» Положительно упрекаю, могу я ему отвътить, указавъ уже на невърность, по моему мижнію, моего прежняго пониманія «Басовъ» и въ университетъ, и на высшихъ женскихъ курсахъ, и въ поздивишихъ монхъ публичныхъ лекціяхъ о Достоевскомъ 1). Теперь я считаю этотъ романъ-въ художественномъ отношении наименъе выдержанный — однимъ изъ самыхъ глубокихъ по замыслу, служащимъ дальнайшима воспроизведениема таха жизненныха явленій, происхожденія которыхъ Достоевскій коснулся еще въ «Преступленіи и наказаніи». Ту святотатственную «игру на благородныхъ струнахъ человъческой души», которая воспроизводится въ «Бѣсахъ», окончательно пойметь и оценить потомство, и, понявь, воздаеть дань тому, кто еще долго, какъ писатель и человѣкъ, будетъ оставаться у насъ предметомъ частью настоящаго, частью напускного непониманія.

Равнымъ образомъ, и та «тѣнь», которая, по мнительному мнѣнію Тургенева, «не сойдеть съ его имени»,— въ будущихъ поколѣніяхъ обратится въ яркій ореолъ художника, съ неумытною правдою относившагося къ самымъ щекотливымъ и самымъ загадочнымъ явленіямъ

нашей жизни.

Видълись Тургеневъ и Достоевскій въ послѣдиій разъвъ Москвѣ на Пушкинскомъ праздникѣ. Вдохновенная рѣчь Достоевскаго увлекла, говорятъ, и Тургенева, пожавшаго руку оратору, когда онъ спускался съ каоедры. Впрочемъ, слово ораторъ тутъ совершенно невѣрно, и объяснять громовое впечатлѣніе, произведенное рѣчью (даже не сказанною, а прочитанною), собственно «ораторскимъ искусствомъ» Достоевскаго, какъ дѣлаетъ это К. К. Арсеньевъ, значитъ не понимать Достоевскаго. Вся сила была (конечно, при мастерскомъ чтеніи) въ искренности, прямотѣ и безстрашной досказанности рѣчи. То, что въ ней наряду съ Пушкинской Татьяной поста-

<sup>1)</sup> Въ настоящемъ изданіи онъ восигоизведены.

влена была Тургеневская Лиза, зависѣло, конечно, не оть присутствія туть Тургенева, а все отъ той-же честности Достоевского. А Тургеневъ, конечно, подалъ Достоевскому руку не ради хвалебнаго отзыва о себъ. Потомъ, говорятъ, Тургеневъ вышелъ изъ-подъ обаянія рфин-въ качествъ того «неисправимаго западника», какимъ онъ себя считалъ.

А между тъмъ, и проповъди Потугина обозвалъ онъ все тъмъ же «дымомъ». Это позабываль самъ Тургеневъ, и на это не обращалъ вниманія Достоевскій. Въ сущности-же оба сходились въ томъ, что не дымомъ представлялось имъ только великое слово свобода и та народная почва, надъ которой носилось оно, «какъ Божій духъ надъ водами», по высоко-поэтическому сравненію Тургенева. При такомъ заключеніи «Дыма», Достоевскій, не будь онъ такъ первно страстенъ въ беззавътномъ служении своей идеъ, могъ бы совершенно иначе понять романъ. Но его также недостаточно и односторонне понимають и считающие себя руководимыми трезвымъ разумомъ почитатели Тургенева. Впрочемъ, полный смысль того, что проводилось Тургеневымь какъ художникомъ, подчасъ, можетъ быть, оставался несовершенно яснымъ и для него самого. Такъ оно, по крайней мфрф, очень часто бываеть съ тфми представителями чистаю искусства, къ которымъ несомнѣнно принадлежалъ Тургеневъ и къ которымъ, какъ по свойствамъ своей натуры, такъ и по обстоятельствамъ своей жизни, не можетъ быть отнесенъ, да никогда и не относиль себя самь Достоевскій 1).

<sup>1)</sup> Въ февральской книжкъ «Ист. Въстника» 1884 г. г. Евг. Гаршинъ въ любопытной стать в «Испорченная жизнь» пытается выставить Достоевскаго художникомъ по преимуществу, которому только судьба помешала отдаться вполив своему призванію (въ этомъ и испорченность его жизни). Миф кажется, что и при самыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ Достоевскій, какъ слишкомъ живая натура, былъ-бы, такъ сказать, воплощениемъ евангельского тезиса, что «не человъкъ для субботы, а суббота для человъка». Сложись его жизнь иначе, онъ-бы только имель досугь окончательно вырабатывать и выправлять до малейшихъ тонкостей свои произведенія, но въ нихъ бы всегда сказывался не только художникъ, но и душевъдъ-мыслитель и публицистъ.

### ОГЛАВЛЕНІЕ

|                                                                      | CTP.  |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| OT'S ABTOPA                                                          | 1     |
| <b>И</b> ФСКОЛЬКО СЛОВЪ О ГОГОЛЪ ПО КРИТИКЪ ГОГОЛЕВСКАГО             |       |
| ПЕРІОДА (вмѣсто введенія)                                            | III   |
|                                                                      |       |
|                                                                      |       |
| И. С. ТУРГЕНЕВЪ.                                                     |       |
| объ общественныхъ типахъ въ повъстяхъ и.с. тургенева.                |       |
| Лекція 1-а. «Записки охотника» и «Рудинъ»                            | 1     |
| » 2-я. «Дворянское гитадо» и «Наканунт»                              |       |
| » 3-я. «Отцы и дъти» и «Дымъ»                                        | 51    |
| тургеневъ какъ художникъ-гражданинъ                                  | 86    |
| ЖЕНСКІЕ ОБРАЗЫ У ТУРГЕНЕВА                                           | 97    |
|                                                                      | é)    |
|                                                                      | ·     |
| <ul><li>Ф. М. ДОСТОЕВСКІИ.</li></ul>                                 |       |
| образы и иден въ сочиненияхъ о. м. достоевскаго.                     |       |
| I. «Бѣдиме люди» и другія произведенія первой порм. «Село Степан-    |       |
| чиково». — »Униженные и оскорбленные»                                |       |
| II. «Записки изъ Мертваго дома». — «Записки изъ подполья». — «Зимпія |       |
| замьтки о льтних впечатльніяхь                                       | . 136 |
| III. «Преступленіе и наказаніе»                                      |       |
| IV. «Идіоть». — «Бѣсы»                                               |       |
| V. «Дневникъ писателя» и «Подростокъ»                                | . 201 |

### OF.AAB.IEHIE

| карамазовщина и иночество                                |    |    |   |     |    | C1   | P.  |
|----------------------------------------------------------|----|----|---|-----|----|------|-----|
| дъти въ сочиненияхъ о. м. достоевскаго.                  |    |    |   |     | •  | . 2. | 0.0 |
| ө. м. достоевскій какъ нашъ учитель.                     | Ċ  |    | • | ٠   |    | . 30 | )() |
| θ. M. MOCTOFRCKIË Η CTARGUCES                            |    |    |   | ٠   |    | . 38 | 38  |
| <ul> <li>м. достоевскій и славянскій вопросъ.</li> </ul> | ٠  |    |   |     |    | . 34 | 12  |
| записная книжка в. м. достоевскаго.                      |    |    |   |     |    | . 36 | 0   |
| ифсколько словъ о взаимныхъ отношен                      | ня | ХЪ | Д | ξΟς | то | -    |     |
| ЕВСКАГО И ТУРГЕНЕВА                                      |    |    |   |     |    | . 38 | 1   |

345

36 \*



# въ книжныхъ магазинахъ ТОВАРИЩЕСТВА М.О. ВОЛЬФЪ

Поставщиковъ Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

ПГТЕРБУРГЪ, Гостиный Дворъ, 18 (МОСКВА, Кузнецкій Мостъ, 12, в моховая ул., 22.

ПРОДАЕТСЯ

РООКОШНОЕ ИЗДАНІЕ:

# Л. Н. ТОЛСТОЙ.

Великій писатель Русской Земли, его жизнь, семья, друзья, критики и толкователи— въ портретахъ, гравюрахъ, медаляхъ, живописи, скульптуръ, каррикатурахъ и т. д. Болъе 300 иллюстрацій, съ пояснительнымъ текстомъ.

## Составили Пл. Н. Красновъ и Л. М. Вольфъ.

Передъ глазами зрителя или читателя въ альбомъ проходить, точно въ калейдоскопъ, вся жизнь графа Л. Н. Толстого, проходять всъ событія его литературной карьеры, всъ важнъйшіе эпизоды и факты его личной жизни. Что касается текста, то онь представляеть собою лишь поясненіе къ рисункамъ, цъль котораго дать возможность оріентироваться среди громадной массы иллюстраціоннаго матеріала.

Большой альбомъ въ изящн. золототисн. коленкор. переплетъ. Цъна 2 р. 25 к., съ перес. 2 р. 75 к. Имъются экземпляры на веленевой бумагъ, цъною, въ роскошн. перепл.,—4 рубля, съ перес. 4 р. 65 к.







PG 3011 M52 t.1 Miller, Orest Fedorovich Russkie pisateli poslie Gogolia Izd. 6

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

